SHI.

ACTORIST POCCINT<sup>2</sup>

Ch geebreümings bebruit.

исторія россіи.

工度证

## ИСТОРІЯ РОССІИ

### СЪ ДРЕВИВЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

BUDGERRY HER RESIDER

COTHHENIE

СЕРГВЯ СОЛОВЬЕВА.

томъ одинилдцатый.

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

у издателя п. и. глазунова, въ д. пувличной вивлютеки, подъ №№ 21 и 22. 1864

### ИСТОРІЯ РОССІИ

ВЪ ДАРСТВОВАНІЕ

### АЛЕКСЪЯ МИХАЙЛОВИЧА.

сочинанта



СЕРГВЯ СОЛОВЬЕВА.

ВИБЛЮТИКА

О-ва для достав. средствъ

в. м. кирсинъ

томъ второй.



la Foljacu.

#### САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

у издателя и. и. глазунова, въ д. пувличной вивлютеки, подъ № № 21 и 22. 1861.

## HICTOPIA POCCIA

BIN HAP CTROBAHIE

### AJERCBR MHXANIOBHTA.



#### ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тъмъ, чтобы по отпечатании представлено было въ Цензурный Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Санктпетербургъ, 11 апръля 1861 года.

Цензоръ В. Бекетовъ.

въ типографіи, и. и. глазунова и комп.

# тетнова от Патирии. I не А В А М Толицина по висирать

dones, tro ero paragiors no pyranti amients no court, Ata-

#### продолжение царствования алексъя михайловича.

Гетманскіе и митрополичьи выборы въ Малороссіи. Переговоры съ Тетерею въ Москвъ. Посольство Кикина въ Малороссію. Выговскій замышляетъ измѣну. Союзъ его съ ханомъ Крымскимъ. Сношенія хана съ Москвою и дѣла на Дону. Выговскій и Лесницкій возбуждають козаковъ противъ царя. Посольство Матвъева и Рагозина къ Выговскому; посланцы Выговскаго — Миневскій и Коробка въ Москвъ. Запорожцы жалуются царю на Выговскаго. Вопросъ о воеводахъ. Хитрово въ Малороссіи и Переяславская рада. Полтавскій полковникъ Пушкарь противъ Выговскаго. Изв'яты его царю. Леснипкій въ Москвъ. Выговскій съ Татарами идетъ на Пушкаря. Гибель послъдняго. Выговскій поддается Польскому королю. Военныя действія подъ Кіевомъ. Раздъленіе Малороссіи и усобица. Радость въ Польшть. Двадцать-одна причина, почему царь Алексъй не могъ быть избранъ въ преемники Яну Казимиру. Старанія Матвъева склонить Литву на царскую сторону. Сношенія съ Польшею. Виленскіе сътады. Враждебныя движенія Польскихъ войскъ. Побъда Долгорукаго надъ Гонсъвскимъ и плънъ послъдняго. Затруднительное положеніе Москвы. Ординъ-Нащокинъ и его преобразовательные замыслы. Борьба въ Малороссіи. Походъ Трубецкаго. Наказъ ему насчетъ соглашеній съ Выговскимъ. Конотопская битва. Ужасъ въ Москвъ. Дъйствія Выговскаго и сношенія его съ Трубецкимъ. Дъла въ Крыму. Дъйствія Донскихъ козаковъ. Паденіе Выговскаго. Юрій Хмельницкій гетманъ. Переговоры съ Швецією. Ссора Нащокина съ Хованскимъ. Валіесарское перемиріе. Побътъ сына Ордина-Нащокина за границу и переписка отца съ царемъ по этому случаю. Кардискій миръ.

Въ Чигиринъ около гроба знаменитаго гетмана волновалась старшина козацкая важнымъ вопросомъ — кому быть на Истор. Росс. Т. XI.

иото вашиго порсанта во<del>лически д</del>ержату поисъщини вре-

мъстъ Хмельницкаго? Живому Богдану никто не ръшился отказать въ просьбъ насчетъ избранія въ гетманы сына его; теперь никто не думаль объ исполнении объщания, когда грозный батька козацкій лежаль безъ дыханія. Выговскій, не боясь, что его раскують по рукамъ лицемъ къ земль, дъйствовалъ свободно и пріобръталъ сильную сторону. Не сталогетмана въ Чигиринъ, не было митрополита въ Кіевъ: здъсь волновались не менте важнымъ вопросомъ, какъ выбирать преемника Сильвестру Коссову? Хлопоталъ воевода Андрей Бутурлинъ, призывалъ епископа Черниговскаго Лазаря Барановича, Печерскаго игумена Иннокентія Гизеля, другихъ игуменовъ и говорилъ имъ всякими мърами, съ большимъ подкрыпленіемь, чтобь поискали милости великаго государя, правду свою къ нему показали, были подъ послушаніемъ и благословеніемъ великаго государя святьйшаго Никона патріарха, безъ царскаго указа за епископами не посылали и безъ патріаршаго благословенія митрополита не избирали. Епископъ Лазарь отвъчалъ, что онъ радъ царской милости и патріаршему благословенію, но надобно полумать съ архимандритами и игуменами. 7 Августа Лазарь пріфхаль къ воеводъ и объявилъ, что духовенство Кіевское приговорило быть подъ послушаніемъ Никона патріарха, что теперь они тдутъ въ Чигиринъ на погребение гетманское, а когда возвратятся и украпятся между собою, то отправять кого-нибудь изъ своихъ къ великому государю. Выговскій писалъ Лазарю: «Выбирайте митрополита между собою кого хотите, а намъ теперь по смерти гетманской до того дела нетъ» 1.

А между-тъмъ въ Москвъ, ничего не зная, разсуждали съ Павломъ Тетерею, пріъхавшимъ въ послахъ еще отъ гетмана Богдана Хмельницкаго. 4 Августа Тетеря представлялся государю и говорилъ рѣчь: «Егда богодарованную пресвътлъйшаго вашего царскаго величества державу нынъшними времяны надъ Малороссійскимъ племенемъ нашимъ утвержденну и укръпленну внутренними созираю очима, привожду себъ въ память реченное царствующимъ пророкомъ: отъ Господа

бысть се и есть дивно во очію пашею воистинно соединеніе Малые Россіи и прицъпленіе оноя къ великодержавному пресвътлъйшаго вашего царскаго величества скифетру, яко естественной вътви къ приличному корени. И якожъ древле Давиду Израильскія дівы ликоствующе въ тимпантах съ радостію и гуслькъ припъваку: побъди Сауль со тысящами, а Давидъ со тмами, тако и пресвътлому вашему царскому величеству истинно всъ Россійстін сынове припъвати можемъ: иные цари побъдиша со тысящами, тыжъ великодержавный царь нашъ побъдилъ еси со тмами. Преславная воистину есть пресвътлаго вашего царскаго величества на враги побъда, понеже ревнующе по благочестивой въръ не пощадилъ еси своея царскія главы, не предпочель еси своего угодія, но. оставя множицею свой царскій престоль и презръвше своя царскія палаты, изшель еси предъ нами на враги наша и самъ возжелалъ еси поборати по насъ прямыхъ подданныхъ своихъ. Воистину поставленъ еси отъ вышнія десницы Божія надъ Сіономъ горою святою Его, надъ Сіоновыми глаголю сыны Россійскими, возвъщая намъ всъмъ повельнія Госполня и свъдънія Его: не возвъщаеши ли намъ житіемъ непорочнымъ своимъ повелѣній Господнихъ? не учиши ли насъ изрядныхъ добродътелей своихъ? и кто не познаваетъ кротость твою, кто ли не причастенъ милости твоея? кто не проповъдуетъ благоутробія вашего царскаго величества и къ самимъ врагамъ непамятозлобнаго нрава? Дивно есть во очію нашею. дивно и чудесно: понеже егда оскудъваше въ помощи Малая Россія, тогда Богъ подвиже благочестивое вашего царскаго величества сердце, что отъ высокаго своего престола призрълъ если на насъ и подъ высокую свою руку воинство наше Запорожское щедротие воспріяти благоволиль, которое, крестнымъ целованіемъ государю и царю своему привязанное, чрезъ насъ, посланниковъ своихъ, предъ святымъ вашего царскаго величества престоломъ до лица земли упадаетъ и, не превратно и не льстиво въ своемъ крестномъ цъловании пребывающе, пресвътлаго вашего царскаго величества, яко втораго великаго во царѣхъ и равнаго во апостолѣхъ Владиміра, не точію почитаетъ, но и предпочитаетъ, понеже онъ аще ли Россійское племя святымъ просвѣтилъ крещеніемъ, но и самъ кромѣ закона иногда живяше и многихъ сыновъ Россійскихъ своимъ порочнымъ языческимъ житіемъ погубляше; но ваше царское величество вящшія сподобися благодати, егда отторженную вѣтвь, Малую Россію, пріобрѣте».

Оратору былъ сдъланъ первый вопросъ: по утвержденнымъ статьямъ, въ городахъ должны быть урядники и всякіе доходы собирать на царское величество и отдавать темъ людямъ, которыхъ онъ пришлетъ; изъ этихъ поборовъ давать жалованье начальнымъ людямъ и козакамъ, которые должны быть въ числъ 60,000. Но поборовъ до сихъ поръ ничего не взято; гетманъ ихъ собираетъ ли и жалованье козакамъ даетъ ли? Государь объ этомъ спрашиваетъ не для того, чтобъ доходы были надобны въ царскую казну, но для того: государь узналь, что на гетмана и полковниковъ козаки бунтуютъ, будто они доходы сбираютъ на себя, а имъ жалованья не даютъ. — «То-то и бъда» отвъчалъ Тетеря: «что доходы не собираются, жалованье козакамъ не дается, и они служать лениво, а принудить ихъ нельзя служить безъ жалованья. Съ Кіевскаго воеводства я самъ собралъ 20,000 рублей, а можно собрать и 50,000 золотыхъ червонныхъ, если впрямь собирать; въ иныхъ повътахъ полковники сбираютъ со двора золотыхъ по два и по три, говорятъ, что собираютъ на гетмана, но гетману если что и дадутъ, то не все, а корыстуются сами, и отъ того происходять смуты и бунтовство. Изволилъ бы великій государь послать къ гетману, чтобъ созвалъ раду, при всъхъ царскую милость объявилъ и статьи вычелъ; хотя гетману это будетъ и не любо, только войску будеть годно, а намъ теперь съ гетманомъ спорить нельзя, потому что будеть ему не любо». — Объявили посланнику и второе неудовольствіе царское: «Гетманъ не исполнилъ статьи, чтобъ не принимать иностранныхъ пословъ; царское величество все посылалъ милостиво, потому что гетманъ писалъ съ покорностію: такъ гетману и всему войску, видя такую милость, надобно знать и объщаніе свое исполнять, ибо за всякое крестопреступленіе надобно бояться гнѣва Божія». — «Все это правда» отвъчалъ Тетеря: «только намъ всего этого гетману выговорить нельзя».

Въ грамотъ, поданной Тетерею отъ Богдана (отъ 10 Іюля), гетманъ писалъ, что пошлетъ къ Шведскому королю провъдать о его умыслъ; что приказалъ уже полковнику Антону возвратиться и идти подъ Каменецъ; идущему къ нему Бънъвскому скажетъ, чтобъ Поляки непремънно выбрали царя въ короли. Тетеря имълъ порученіе и отъ Выговскаго: «Билъ челомъ писарь о маетностяхъ жены своей Статкеевичевны, да жены брата своего, дочери Ивана Мещеринова: такъ какое будетъ царскаго величества изволенье?» Ему отвъчали: «какъ присылалъ къ царскому величеству въ 1655 году Иванъ Выговскій брата своего Данилу бить челомъ о маетностяхъ, то великій государь пожаловалъ ихъ большими городами и маетностями; имъ этимъ можно жить безъ нужды, а Статкъевичевы маетности розданы шляхтъ присяжной, у которой назадъ ихъ взять нельзя.»

10 Августа пришла въсть, что Богданъ Хмельницкій умеръ. Тетеря подалъ письмо отъ Выговскаго: писарь писалъ, что гетманъ умеръ 27 Іюля, во вторникъ, въ пятомъ часу дня; письмо оканчивалось такъ: «Непремънно надобно бить челомъ царскому величеству, чтобъ изволилъ насъ оборонять войскомъ; да прошу еще вашу милость: бейте челомъ царскому величеству, чтобъ мнъ въ Литвъ спокойнъйшее житіе дать, потому что я тутъ, будучи старъ, съ козаками ничего не успъю». Тетеря объяснилъ, почему Выговскому хочется имъній въ Литвъ: «Хотя царское величество писаря, отца его и братью и пожаловалъ, только они этимъ ничъмъ не владъютъ, опасаясь войска Запорожскаго». Ему отвъчали «Если они до сихъ поръ не владъли, опасаясь войска, то теперь будетъ посланъ въ Малую Россію ближній бояринъ

князь Алексъй Никитичъ Трубецкой, онъ объ этихъ маетностяхъ объявить, и тогда Выговскимъ можно будетъ ими владъть свободно съ въдома войска». — «Сохрани Боже!» отвъчалъ Тетеря: «чтобъ царское виличество войску о своихъ пожалованіяхъ объявлять не вельлъ, потому что объ этомъ и гетманъ Богданъ Хмельницкій не зналь; если въ войскъ свъдаютъ, что писарь съ товарищами выпросили себъ у царскаго величества такія большія маетности, то ихъ всъхъ тотчасъ побыютъ и станутъ говорить: мы всемъ войскомъ царскому величеству служили и за него помирали, а маетности выпросили себъ одинъ писарь съ товарищами; да станутъ говорить, чтобъ всеми городами и местами владеть одному царскому величеству, а имъ кромъ жалованья ничего не надобно. Если царское величество велить пожаловать писаря, отца его и брата маетностями, то вельлъ бы отвести въ Литовскихъ краяхъ особое мъсто, чтобъ имъ ни съ къмъ ссоры не было, а въ войскъ Запорожскомъ владъть имъ ничъмъ нельзя. Изъ присланныхъ мнъ писемъ вижу я, что теперь старшины вст при гетмановомъ сынт Юрьт, въ войскт смирно, и думаю, что выберутъ Юрія въ гетманы. Но какъ послышать, что царское величество шлеть своихъ бояръ и рада будеть, то при гетмановъ сынъ есть много такихъ людей, которые ему дружать, а съ полковниками не въ совътъ, и стануть они ему говорить, чтобъ рады не сбираль, чтобъ ему своего владънья не убавить, также какъ и отецъ его рады не сбираль, а владъль всъмъ одинъ, что прикажетъ, то всемъ войскомъ и делаютъ, а только раду ему собрать, то на радъ безъ бунта не пройдетъ: у всякаго будетъ своя мысль, иной захочеть въ гегманы Юрія Хмельницкаго, иной другаго, а иной захочеть того, чтобъ владъль всты царское величество, а хотя и гетманъ будетъ, то владънье его передъ прежнимъ будетъ не такъ сильно. У насъ теперь отъ непріятелей опасенья нътъ, а въ войскъ много неразумныхъ людей, которые станутъ мыслить, что царскіе бояре идутъ съ войскомъ затъмъ, чтобъ войско Запорожское чъмъ-нибудь

стъснить, а намъ теперь войска не надобно. Царское величество изволиль бы въ своей грамотъ въ началъ написать имя тетманова сына Юрія, чтобъ ему не было досадно; отецъ его государю биль челомъ, чтобъ послъ него гетманомъ быть сыну его, и царскаго величества на то изволенье есть» <sup>2</sup>.

Самъ Выговскій даваль знать о гетманствь Юрія Хмельницкаго; такъ онъ писаль къ Путивльскому воеводь Зюзину: «Если хочешь знать, кто теперь избрань въ гетманы, то, я думаю, ты знаешь, какъ еще при жизии покойнаго гетмана вся старшина избрала сына его пана Юрія, который и теперь гетманомъ пребываеть, а впередъ какъ будеть, не знаю; тотчасъ посль похоронъ соберется рада изо всей старшины и пъкоторой черни; что усовътують на этой радъ, не знаю. А я посль такихъ трудовъ великихъ радъ бы отдохнутъ и никакого урядиичества и начальства не желаю». Къ Бутурлину въ Кіевъ писалъ Выговскій, что Польскій посоль Быньвскій прислань къ нимъ для хитрости, чтобъ отлучить войско Запорожское отъ высокой царской руки, но что такой неправдъ въ войскъ Запорожскомъ мъста нъть, отъ царскаго величества оно во въки въковъ не отступитъ.

Зюзинъ, узнавъ изъ письма Выговскаго о радъ, отправилъ подъячаго въ Чигиринъ посмотръть, что тамъ будетъ дълаться. Подъячій прівхалъ въ Чигиринъ 21 Августа и тотчасъ же явился къ писарю. Выговскій говорилъ ему: «Царскому величеству я въренъ во всемъ, служу великому государю и войско Запорожское держу въ кръпости. Какъ гетмана Богдана похоронимъ, то у насъ будетъ рада о новомъ гетманъ, а мнъ Богданъ Хмельницкій, умирая, приказывалъ быть опекуномъ надъ сыномъ его, и я, помия приказывалъ быть опекуномъ надъ сыномъ его, и я, помия приказъ, сына его не покину. Полковники, сотники и все войско Запорожское говорятъ, чтобъ мнъ быть гетманомъ, пока Юрій Хмельницкій въ возрастъ и въ совершенномъ умъ будетъ». Автуста 23 похоронили Богдана въ Субботовъ; 26 была рада: выбрали гетманомъ Выговскаго, дали ему царскую булаву и

говорили, чтобъ онъ великому государю служилъ върно и надъ войскомъ Запорожскимъ добрую управу чинилъ. Выговскій отвічаль: «Эта булава доброму на ласку, а злому на каранье; потворствовать я пикому не буду; войско Запорожское безъ страха быть не можетъ». Старшина козацкая, также войты и бурмистры говорили, чтобъ новый гетманъ прочель имъ всемъ вслухъ царскую жалованную грамоту, хотять они знать, на какихъ воляхъ пожалованы. Гетманъ прочелъ грамоту и всъ закричали: «Ради великому государю служить въчно!» Подъячій привезъ Зюзину грамоту отъ поваго гетмана. Выговскій, теперь уже Іоаннъ, а не Иванъ, писалъ, что покойный Богданъ сына своего и все войско Запорожское ему въ обереганье отдалъ, а теперь вся старшина и чернь старшинство надъ войскомъ ему же вручили, и онъ царскому величеству върно служить будетъ. Бутурлину Выговскій писаль: «Ни желанія, ни промысла, пи помышленія моего о томъ не было, чтобъ быть мит старшимъ надъ войскомъ Запорожскимъ; но, видно исполняя волю Божію, войско совътными голосами возложило на меня не столько урядъ, сколько тягость. Надъюсь, что царское величество будеть доволень моими услугами».

Между-тъмъ, еще не зная о выборъ Выговскаго, государь отправиль въ Малороссію стольника Кикина объявить войску, что царское величество, извъстившись еще отъ покойнаго Богдана о непріятельскихъ замыслахъ хапа Крымскаго, посылаетъ на помощь козакамъ войско свое подъ начальствомъ князя Григорья Григорьевича Ромодановскаго и Василья Борисовича Шереметева; сверхъ того, скоро явятся къ нимъ Алексъй Никитичъ Трубецкой и Богданъ Матвъевичъ Хитрово для рады. Мы видъли, что говорилъ Тетеря о жалованъв козакамъ и какъ проговорился онъ, что иткоторые будутъ желать непосредственнаго подчиненія Малороссіи царю. Въ Москвъ не проронили этихъ словъ, и Кикину велъно было говорить рядовымъ козакамъ: давали ли имъ при гетманъ Богданъ во время походовъ жалованье? и если скажутъ, что

не давали, внушить, что гетманъ дълалъ это безъ воли государя, который назначиль имъ на жалованье сборь съ городовъ и повътовъ Малороссійскихъ, и теперь все это вельть разсмотрыть и указъ учинить князю Трубенкому. Кикинъ долженъ былъ также говорить съ войтами, бурмистрами и мъщанами наединъ, что гетмана не стало, а на города Малороссійскіе наступили непріятели, Крымскій ханъ и Ляхи, да у нихъ же между собою учинилось смятеніе; царскоевеличество для ихъ обороны послалъ войско, а для своихъ государевыхъ дълъ князя Трубецкаго съ товарищами: такъ. они бы ничемъ не оскорблялись. А если станутъ говорить: хорошо было бы, еслибъ великій государь для всякихъ непріятельскихъ приходовъ и расправныхъ діль изволиль быть. у нихъ въ городахъ своимъ воеводамъ, то отвъчать, что всъ эти дела положены на князя Трубецкаго. А если про воеводъ и не начнутъ говорить, то Кикину самому начать, чтобъ. государевымъ воеводамъ быть въ Черкасскихъ знатныхъ городахъ для того, чтобъ тамошнимъ жильцамъ отъ полковниковъ и другихъ людей обидъ и налоговъ не было». Кикинъ. долженъ былъ вездъ развъдывать: кто у Черкасъ начальный человекъ, кого больше слушають и кого хотять избрать въ гетманы, Юрія ли Хмельницкаго, или кого другаго, и неть ли теперь между Черкасами на полковниковъ какого рокошу, и если есть — за что? и чего между ними чаять? и захотять ли, чтобъ въ городахъ были государевы воеводы? 3

Въ Украйнъ дъйствительно начинался рокошъ, но шелъ онъ не снизу, а сверху. Присоединеніе къ Москвъ было дъломъ народнаго большинства, и большинство это до сихъ поръ не имъло никакой причины раскаяться въ своемъ дълъ. Другой взглядъ былъ у меньшинства, находившагося на верху: для этого меньшинства, для войсковой старшины и особенно для шляхты соединеніе съ шляхетскимъ государствомъ, съ Польшею, имъло болъе прелести. Представителемъ этого меньшинства былъ именно шляхтичь Выговскій, сдълавшійся теперь, по избранію меньшинства, гетманомъ. Уже и Бог-

дану, привыкшему, во время борьбы съ Польшею, распоряжаться произвольно, тяжело было подчинение Московскому тосударству, столь ревнивому къ правамъ своимъ; уже Богдану тяжело было извертываться предъ послами великаго государя, требовавшими неуклоннаго исполненія обязательствъ. Но стараго Богдана, за его славу и заслугу, щадили въ Москвъ: будутъ ли щадить Выговскаго? Последній имель основанія ръшать этотъ вопросъ отрицательно и давно уже устремляль свои взоры на западь, къ шляхетскому государству, гдъ сулили ему блестящее, независимое положение, сенаторство. Многіе изъ старшинъ, прельщенные теми же выгодами, были на сторонъ Выговскаго. Но прямо, немедленно объявить себя противъ Москвы и соединиться съ Польшею было нельзя: Польша была слаба, не оправилась еще отъ тяжелыхъ ударовъ, нанесенныхъ ей Москвою и Швеціею, не могла она собственными силами защитить Выговскаго и товарищей его отъ мщенія царскаго; притомъ же войско и народъ были противъ подданства Польшъ; надобно было сначала хитрить и опереться на какой-нибудь другой союзь, дъйствительнъе Польскаго, и Выговскій обратился къ хану Крымскому, союзъ съ которымъ такъ много помогъ Хмельницкому въ началѣ борьбы его съ Польшею. Мы видели, какой сильный гитвъ возбудило въ Крыму извъстіе о подданствъ Малороссіи Московскому царю. Явно помогая Польскому королю противъ козаковъ, подданныхъ царскихъ, ханъ не прерывалъ сношеній съ Москвою, браль подарки попрежнему, менялся послами, но послы его твердили: «Царское величество велълъ бы Донскихъ козаковъ унять, чтобъ они Крымскому юрту убытковъ не чинили и на море не ходили; а если царь Донскихъ козаковъ унять не велитъ и стануть отказывать попрежнему, будто Донскіе козаки у него государя въ непослушаны, то у хана есть въ степи Иогайскихъ Татаръ, вольныхъ людей не мало, и они также Московскому государству убытки чинить станутъ. Царское величество въ титуль своемъ пишетъ Великую и Малую Русь: у Крымскаго хана Малая Русь была подъ рукою леть съ 7 или 8, но ханъ Малою Русью не писался, а нынь Богъ выдаеть, за кымъ та Малая Русь будетъ. Прежде съ Крымскими послами и гоннами хаживали многіе люди, а послі это отговорено, и ходять теперь съ послами немногіе люди: чтобъ царское величество указалъ и теперь людямъ ходить попрежнему». Ханъ писалъ царю: «Въ вашей грамоть написано не попрежнему: восточной и западной и стверной страны отчичь и дъдичь, наследникъ и обладатель. Такихъ непристойныхъ титуловъ предки ваши не писывали: гдф Москва? гдф востокъ? гдф западъ? между востокомъ и западомъ мало ли великихъ государей и государствъ? можно было это знать и не писаться всей вселенной отчичемъ, дъдичемъ и обладателемъ; такъ лживо и непристойно писать непригоже!» Когда послы Выговскаго явились въ Крымъ съ объявленіемъ, что новый гетманъ откладывается отъ царя Московскаго, то ханъ не зналъ, върить или не върить такой радости; ближий человъкъ его Сефергазы-ага въ разговоръ съ Московскимъ посланникомъ Якушкинымъ сказалъ: «Писарь Иванъ Выговскій, узнавъ, что ханъ Магметъ-Гирей сбирается идти на Запорожскихъ Черкасъ войною за ихъ воровство и грубость, присылаль въ Крымъ гонцовъ своихъ сказать, что онъ, писарь, сдълался гетманомъ и у Московскаго государя въ подданствъ быть не хочеть, хочеть быть въ подданствъ у Магметъ-Гирея; по ханъ его словамъ не въритъ, потому-что Черкасы люди непостоянные». Якушкинъ возражалъ, что Сефергазы-ага напрасно называетъ Черкасъ ворами, воровства ихъ пигдъ не бывало. Но, сдълавъ это возражение, Якушкинъ не оставилъ однако безъ вниманія словъ Сефергазы-аги и осведомился у преданнаго Москвъ князя Маметши-Сулешова, зачъмъ прітзжали гонцы отъ Выговскаго? Сулешовъ разсказалъ все подробно: гонцы пріъзжали съ предложеніемъ союза, какой былъ у козаковъ съ Крымцами при Богданъ Хмельницкомъ; Выговскій просиль, чтобь, по заключеній союза, хань шель вивств съ нимъ разорять Запорожье, потому что Московскій

царь посылаетъ Запорожцамъ жалованье и наущаетъ ихъ на него, Выговскаго. Ханъ отправилъ къ Выговскому князя Караша для заключенія союза, и Выговскій объявиль посланному настоящую причину, по которой онъ отложился отъ Москвы: Московскій государь посылаетъ къ нимъ въ Черкасскіе города воеводъ, а онъ, гетманъ, у воеводъ подъ началомъ быть не хочеть, хочеть Черкасскими городами владъть самъ, какъ владълъ ими Богданъ Хмельницкій. Вслъдствіе этого ханъ велёлъ объявить Якушкину, что онъ готовъ дать шертную грамоту, но такую, какія давались царю Миханлу Өеодоровичу, безъ упоминовенія о Черкасахъ, потому что Запорожскіе Черкасы люди вольные, на мірів еще не стали и у царскаго величества еще не утвердились. Такой шерти Московскій царь не могъ принять, и если хапъ заключалъ союзъ съ измънившими царю козаками Малороссійскими, то въ Москвъ, разумъется, не имъли болъе побужденій удерживать Донскихъ козаковъ отъ войны съ бусурманами. Еще въ Маъ 1657 года Донцы писали царю: «Въ твоихъ государевыхъ грамотахъ къ намъ писано, чтобъ намъ съ Турскимъ и съ Крымскимъ ханомъ инкакого задора не чинить: и мы твоего царскаго повельныя не преслушались, съ Азовцами помирились. Но они души свои потеснили, въ миру и въ правдъ своей не устояли, твою вотчину, Черкасскій городокъ, у насъ хотъли за миромъ и за душами взять, приходили къ намъ на приступъ съ приметомъ и мы долгое время отъ нихъ въ осадъ сидъли и отсидълись, а приходили къ намъ отъ хана Крымскаго многіе мурзы съ Таманцами, Черкесами Горскими, Кабардинцами, Малыми Ногаями, Темрюцкими и Азовцами; да и теперь слухи приходять, что ханъ хочеть быть къ намъ самъ со многими умыслами и на похвальбъ, хочетъ твою вотчину запустошить, столповую рѣку Донъ и верхніе городки». Донцы не остались въ долгу, и лътомъ того же года посланники царскіе въ Крыму были свидътелями, какъ они вошли въ устье Алмы, чтобъ запастнсь водою, бились съ Татарами, которые не хоттли давать имъ воды, жгли деревни. Татары были въ ужасъ, тъмъ болье, что ханъ ушелъ въ ноходъ; они ежечасно ждали новаго нападенія козаковъ, покопали глубокія ямы и на ночь сажали туда невольниковъ,
ямы закладывали досками и сами спали на этихъ доскахъ,
боясь, чтобъ невольники не убъжали къ козакамъ. Осенью
Донцы писали царю, что уже цълый годъ не пріъзжаютъ къ
нимъ торговые люди изъ украйныхъ городовъ, изъ Ельца,
Воронежа, Бългорода и Валуекъ, хлъбныхъ запасовъ, пороху и свинцу купить негдъ, помираютъ голодною смертію.
«А мы, холопи твои, служимъ тебъ съ воды да съ травы, а
не съ помъстій и не съ вотчинъ». Въ Мартъ 1658 года великій государь пожаловаль, вельлъ послать къ нимъ тысячу
рублей денегъ, тысячу рублей за хлъбные запасы, пушечныхъ запасовъ тридцать пудъ, зелья пушечнаго пятьдесятъ
пудъ. У Донцовъ окончательно развязались руки 4.

Между-тъмъ положение новаго гетмана Малороссійскаго далеко не было завиднымъ: онъ былъ избранникъ меньшинства и похититель въ глазахъ огромнаго большинства козаковъ, для которыхъ законнымъ гетманомъ могъ быть только выбранный вольными голосами на общей радъ, а Выговскій не могъ надъяться такого избранія: за молодымъ Хмельницкимъ было знаменитое имя, дорогое козачеству; минуя Хмельницкаго, были полковники, выдававшіеся внередъ заслугами войсковыми, а Выговскій быль писарь — званіе, не пользовавшееся особеннымъ уваженіемъ въ воинственной толпъ; кромъ того, Выговскій даже не быль козакъ и, что всего хуже для козака, быль шляхтичь. Потытка Выговскаго и его приверженцевъ поднять въ козакахъ неудовольствіе противъ Москвы не удалась. Григорій Лесницкій, прівхавши по смерти Богдана изъ Чигирина въ Миргородъ, собралъ раду на своемъ полковничьемъ дворъ, собралъ сотниковъ и атамановъ и говориль имъ: «Присылаетъ царь Московскій къ намъ воеводу Трубецкаго, чтобъ войска Запорожскаго было только 10,000, да и тъ должны жить въ Запорожьъ. Пишетъ царь Крымскій очень ласково къ намъ, чтобъ ему поддались; лучше под-

даться Крымскому царю: Московскій царь всёхъ васъ драгунами и невольниками въчными сдълаеть, женъ и дътей вашихъ въ лаптяхъ лычныхъ водить станетъ, а царь Крымскій въ атласъ, аксамитъ и сапогахъ Турецкихъ водить будетъ». Сотники и атаманы отказали, что бусурману не хотятъ поддаваться. Тотъ же Леспицкій прислалъ грамоту въ Константиновъ: «Были мы въ подданствъ у его царскаго величества на своихъ воляхъ по смерть гетмана Богдана Хмельницкаго; а теперь идутъ къ намъ воеводы Трубецкой и Ромодановскій съ войскомъ и вы должны будете давать имъ кормы и всякую живность; по нашимъ городамъ хотятъ посадить царскихъ воеводъ и живность имъ давать, а которыя подати брали на короля и на пановъ, и тъ подати будутъ брать на государя; войску быть въ Запорогахъ всего десяти тысячамъ: остальные будутъ или мъщане, или хлопы, а кто не хочетъ быть мѣщаниномъ, тому быть въ драгунахъ». Вслѣдъ за этою грамотою Лесипцкій прислаль другую лукавствоми, отводя чернь отъ шалости, чтобъ прежнею грамотою не тревожились. Самъ Выговскій, прівхавъ въ Корсунь, созваль 11 Октября полковниковъ, отдалъ имъ булаву и сказалъ: «Не хочу быть у васъ гетманомъ: царь прежијя вольности у насъ отнимаетъ, и я въ неволь быть не хочу». Полковники отдали ему назадъ булаву и говорили, чтобъ былъ у нихъ гетманомъ: «За вольности будемъ стоять всв вместе», говорили они, и приговорили послать къ государю бить челомъ, чтобъ все было постарому. Выговскій взяль булаву и, поднявъ ее, говориль: «Вы, полковинки, должны мит присягать, а я государю не присягалъ, присягалъ Хмельницкій». Тутъ отозвался Полтавскій полковникъ Мартынъ Пушкарь: «Все войско Запорожское присягало великому государю, а ты чему присягаль: сабль или пищали?» Выговскій вынуль изъ кармана Московскія мѣдныя деньги, бросиль по столу и сказаль: «Хочеть намь царь-Московскій давать жалованье мфдными деньгами; но что это за деньги, какъ ихъ брать?» Отвъчалъ тотъ же Пушкарь: «Хотя бы великій государь изволиль нарызать бумажныхъ.

денегъ и прислать, а на нихъ будетъ великаго государя имя, то я радъ его государево жалованье принимать» <sup>5</sup>.

Надобно было хитрить съ Москвою. Отсюда въ Сентябръ явился любимецъ государевъ Матвъевъ съ выговоромъ генеральному писарю и старшинамъ, зачъмъ не увъдомили великаго государя о кончинъ гетмана Хмельницкаго, и съ приказаніемъ отправить козацкое посольство въ Стокгольмъ для. склоненія Шведовъ къ миру. Выговскій оправдывался: въ самый день смерти гетмана приказаль было онъ тремъ гонцамъ ъхать въ Москву съ этою въстію; но начальные люди стали волноваться и говорить, будто онъ, желая получить гетманство, посылаеть своихъ людей отъ себя, а не отъ войска Запорожскаго; это и заставило его дать знать о гетманской смерти Кіевскому воеводь Андрею Васильевичу Бутурлину и князю Григорію Григорьевичу Ромодановскому. Въ Швецію объщаль писать, чтобъ король не надъялся на Запорожское войско, которое будеть действовать противъ него. если онъ не помирится съ Москвою. Выговскій говорилъ съ Матвъевымъ только какъ писарь, но Матвъевъ же привезъцарю извъстіе, что Выговскій избранъ въ гетманы, и 18 Октября государь отправиль къ Выговскому, уже какъ къ гетману, стряпчаго Рагозина съ извъстіемъ о рожденін царевым Софін Алексвевны. Вездв по дорогв простые козаки разсказывали Рагозину, что Грицка Лесницкій отводиль ихъ отъ государя, но что они и мъщане не согласились; разсказывали, что Запорожье шатается. Выговскій говориль Рагозину: «Изъ Запорожья поъхали воры бить челомъ царскому величеству: такъ великій государь изволиль бы держать ихъ у себя, или бы пожаловать, ко мнь изволиль прислать, чтобъ впередъ ссоры не было; они себъ выбрали другаго гетмана. Если великій государь, отпустить ихъ въ Запороги, то у меня для нихъ поставлены заставы по всемъ дорогамъ, чтобъ ихъ переловить. Да я же не волю къ нимъ торговыхъ людей съ запасами пропускать и имъ будетъ теть нечего». При Рагозинь прівхали изъ Запорожья козаки съ листомъ къ гетману,

били челомъ, чтобъ онъ въ Запороги не ходилъ и никого не посылаль, потому что воры заводчики бунтовщики вст разбтжались; посланцы били челомъ, чтобъ гетманъ велѣлъ пропускать къ нимъ торговыхъ людей съ запасами. Выговскій отвъчалъ имъ: «Когда пришлютъ ко мнъ Барабашенка, то я войска на нихъ не пошлю и торговыхъ людей велю пропускать». И на возвратномъ пути козаки повторяли Рагозину: «Мы вст ради быть подъ государевою рукою, да лихо наши старшіе, не станутъ на мфрф, мятутся, только чернь вся рада быть за великимъ государемъ». Въ Лубнахъ наказный войтъ Котляръ говорилъ посланнику: «Мы всѣ были рады, когда намъ сказали, что будутъ царскіе бояре и воеводы и ратные люди; мы, мъщане, съ козаками и чернью заодно. Будетъ у насъ въ Николинъдень ярмарка, и мы станемъ совътоваться, чтобъ послать къ великому государю бить челомъ, чтобъ у насъ были воеводы».

Но въ то время, какъ Рагозинъ бхалъ въ Чигиринъ, въ Москву прітхали козацкіе посланники — есаулъ Мпиевскій и сотникъ Коробка съ извъстіемъ, что Выговскій избранъ въ гетманы, и съ просьбою отъ всего войска Запорожскаго, чтобъ великій государь утвердиль избраннаго и даль ему такую же грамоту, какъ и Хмельницкому. Посланцы разсказывали: «Въ войскъ и въ городахъ все тихо, посылокъ ссорныхъ отъ Польскихъ людей не слыхали и шатости у насъ ин отъ кого нътъ, хотятъ всъ единодушно быть въ подданствъ въчномъ у великаго государя. Учинилъ было бунтъ Лесницкій, внушаль людямь, будто государь вельль посажать по Малороссійскимъ городамъ воеводъ и вольности козацкія вельть поломать. Но гетманъ Иванъ Выговскій, послыша то, козаковъ разговорилъ, чтобъ они этому не вфрили, на полковника Грицка гитвается и ни въ какую раду пускать его не вельль, и когда Ивана Выговскаго выбирали въ гетманы, въ то время Грицка въ раду не пускали. Какъ великій государь гетмана пожалуеть, прежнія привилен велить подтвердить, то гетманъ полковника Грицка переменить. Бунтуетъ въ Запорогахъ козакъ Барабашенокъ съ своевольниками гультяями и хочетъ учинить въ Запорожьъ армату, такую же, какая въ войскъ при гетманѣ; а всему этому заводчикъ Грицка Лесницкій, потому что хотълъ на гетманство,
и какъ по его мысли не сталось, то онъ въ своемъ полку
многія смутныя рѣчи вмѣщалъ; прошлаго года, какъ ходило
войско Запорожское противъ Татаръ, наказнымъ гетманомъ
былъ Грицка; Хмельницкій далъ ему булаву и бунчукъ, и
какъ гетмана Богдана не стало, то Грицка булавы и бунчука отдать не хотълъ; Иванъ Выговскій посылалъ для того къ
нему гетманова сына Юрья, но Грицка и ему булавы и бунчука не отдалъ, держалъ ихъ у себя цѣлую недѣлю, такъ
что полковники, собравшись, должны были брать ихъ у него силою. Такъ теперь Грицка, злясь на гетмана Выговскаго и на полковниковъ, бунтъ и заводитъ».

Посланцамъ замътили, что на челобитной, ими привезенной, пътъ рукъ челобитчиковъ, ни обознаго, ни судьи, ни полковниковъ. Спросили: при избраніи Выговскаго много ли полковниковъ, сотниковъ и черии было? и Запорожцы были ли, и не было ли отъ нихъ рокоша? Посланцы отвъчали: «На первой радъ въ Чигиринъ были полковники и чернь немногіе; Запорожскіе козаки были и рокошу отъ нихъ никакого не было. А какъ была другая рада въ Корсуни, то на ней были полковники и козаки всехъ полковъ, со всякимъ сотникомъ было черни человъкъ по 20. На этой радъ гетманъ Иванъ Выговскій клаль булаву и бунчукъ и говорилъ войску, чтобъ они гетмана выбрали, кого себъ излюбять, и изъ рады повхалъ было вонъ, но войско, догнавъ его, упросило, чтобъ онъ былъ гетманомъ, и булаву и бунчукъ ему дали. Изъ Запорогъ на этой радъ козаковъ не было потому: еслибы за ними посылать, то въ этомъ прошло бы недъли три или четыре; да и посылать за ними было не для чего, потому что въ Запорогахъ живутъ наши же братья козаки, переходять изъ городовъ для промысловъ, и иной который пропьется или проиграется, а жены ихъ и дъти живутъ всъ Истор. Росс. Т. XI.

по городамъ; а присылали на эту другую раду Запорожскіе козаки съ листомъ о войсковомъ дѣлѣ».

. Но бояръ не удовлетворяли эти разсказы; смущали ихъ названія: войско Запорожское, гетмань войска Запорожскаго, а между-тъмъ гетманскіе посланцы съ такимъ пренебреженіемъ отзывались о Запорожьъ! Посланцамъ даны были еще вопросы: гетманы въ Запорожьъ ли живали, или въ городахъ, и откуда гетмановъ выбирали, и гетманъ Богданъ Хмельницкій откуда выбранъ? Посланцы отвъчали: «Прежде гетманы и войско больше живали въ Запорогахъ, потому что въ то время были у нихъ добычи, ходили челнами на море, а теперь имъ на море ходить уже нельзя. Гетманъ Богданъ Хмельницкій выбрань быль въ Запорогахъ же и самъ онъ былъ Запорожанкиъ». Посланцевъ спросили: не чаютъ ли они впередъ отъ Запорожья бунта, потому что Запорожцевъ на второй радъ не было? «Бунта не ждемъ» отвъчали посланцы: «потому что Выговскаго выбрали встмъ войскомъ; но лучше было бы сдълать такъ: пусть великій государь пошлеть въ войско кого ему угодно, тотъ посланный собереть всъхъ полковниковъ, сотниковъ, чернь городовую и изъ Запорожья, учинить раду большую вновь, и кого на этой радъ въ гетманы выберутъ, тотъ бы уже былъ проченъ и царскому величеству присягу даль; да и гетманъ Иванъ Выговскій желаеть того же, потому что уже тогда онъ никого бояться не станеть, въ войскъ и въ черии никакой смуты не будеть; если же выберуть кого-инбудь другаго, то онъ, Иванъ, этимъ не оскорбится». Гдъ же лучше собрать раду? спросили ихъ. «Всего лучше въ Переяславлъ» отвъчали они: «потому что мъсто людное и всъмъ людямъ съездъ близокъ». Посланцы были отпущены съ грамотою, въ которой государь писаль войску, что для утвержденія новонзбраннаго гетмана посылаетъ окольничаго Богдана Матвъевича Хитрово.

Мы видъли, какія мъры принималъ Выговскій, чтобъ не пропустить посланцевъ изъ Запорожья въ Москву; онъ за-

бъжалъ къ Морозову, къ которому писалъ: «Пресимъ твоей милости, изволь предъ его царскимъ величествомъ за насъ ходатаемъ быть, чтобъ великій государь своевольникамъ, о въръ и прямой службъ нерадящимъ, не изволилъ върить, чтобъ посланцевъ ихъ покаралъ, потому что эти свсевольники о въръ не радъютъ, о службъ царской не думаютъ, женъ, дътей, пожитковъ и доходовъ никакихъ не имъютъ, только на чужое добро дерзаютъ, чтобъ было имъ на что пить, зериью играть и другія Богу и людямъ мерзкія безчинства творить; а мы за въру православную и за достоинство царскаго величества при женахъ, дътяхъ и маетностяхъ нашихъ всегда умереть готовы».

Страшные Запорожцы однако пробрались мимо встхъ заставъ Выговскаго, въ Ноябръ явились въ Москвъ, били челомъ отъ кошеваго атамана Якова Өедоровича Барабаша и объявили: «Хотя по сіе время все войско Запорожское и вся чернь, городовая и Запорожская, великія обиды и притьсненія терпять оть гетмана городоваго и оть всьхъ полковниковъ и другихъ начальныхъ людей въ городахъ, однако они молчали до вашего царскаго указа. Но теперь все войско Запорожское увидало отъ городовыхъ старшинъ противъ вашего царскаго величества великую изм'виу; чернь войска Запорожскаго узнала подлинно, что еще при жизни Богдана Хмельницкаго вся старшина, гетманъ и всъ полковники присягу учинили невъдомо для чего съ кияземъ Седмиградскимъ Рагони, съ королемъ Шведскимъ, съ воеводами Молдавскимъ и Волошскимъ, и къ царю Крымскому посылаютъ грамоты: все это измѣны вашему царскому величеству! Чернь войска Запорожскаго на это не произволяетъ н никакой измёны дёлать не хочеть; изъ городовъ къ намъ на Запорожье бъгутъ и сказываютъ, что старшіе городовые отъ вашего царскаго величества отступили». Посланцевъ спросили: «Какія обиды гетманъ имъ дълаеть?» Опи отвъчали: «Рыбы въ ръчкахъ ловить не велитъ и вина на продажу держать; отдають все это на аренду, а вст поборы сби-

раетъ гетманъ себъ, въ войско инчего не даетъ, говоритъ, будто казну держить на посольскіе расходы; но пословъ принимаетъ и отпускаетъ опъ безъ указу, чего не довелось дълать, при Польскихъ короляхъ гетманы этого не дълывали». Спросили: чего же Запорожцы хотять теперь? Посланцы отвъчали: «Хотимъ, чтобъ посланъ былъ въ войско ближній человъкъ и собралъ раду; на этой радъ выбирать въ гетманы, кого всемъ войскомъ излюбятъ». Спросили: «Где раду собрать, въ Кіевъ»? «Козаки отвъчали: «Въ Кіевъ изъ Запорожья собираться далеко; лучше быть радъ подъ городомъ Лубнами, на урочищъ Соляницъ: это мъсто середина». Потомъ стали говорить, чтобъ быть раде въ Запорожье, потому что и прежије гетманы выбирались изъ Запорогь, тугъ у нихъ столица Запорожская. Имъ отвъчали: «Несхожее дъло, что радъ быть въ Запорожьв, место дальнее и отъ непріятелей опасно; лучше быть радъ въ Кіевъ, потому что тутъ столица Малой Россіи, въ Кіевъ духовныя власти и всякіе урядники; также и въ Лубнахъ радъ быть непристойно, мъсто малое, да и гетманъ Выговскій, опасаясь ихъ, туда на раду не поъдетъ». Но посланцы настанвали на Лубнахъ. Послъ этого разговора у нихъ спросили: «Когда умеръ Хмельшицкій, то у черин на Выговскаго и полковниковъ была молва и говорили: лучше, еслибъ были у нихъ въ городахъ царскіе воеводы; такъ теперь вамъ надобно ли, чтобъ въ знатныхъ городахъ были воеводы и городовыя всякія дѣла въдали, а полковники въдали бы только войсковыя дъла?» Посланцы отвъчали: «Объ этомъ мы давно у царскаго величества милости просить хотъли, вся чернь и мъщане тому рады, да не допускають до того полковники для своей корысти». Насчетъ Выговскаго посланцы сказали: «Выговскаго мы гетманомъ отнюдь не хотимъ и не въримъ ему ни въ чемъ, потому что онъ не природный Запорожскій козакъ, а взять изъ Польскаго войска на бою при Желтыхъ Водахъ; Богданъ подарилъ ему жизнь и сдълалъ писаремъ; но онъ, по своей природъ, войску никакого добра не хочетъ; да у

него и жена шляхтянка изъ знатнаго дома, и та потому же войску Запорожскому добра не хочетъ». Государь отпустилъ и этихъ посланцевъ съ тъмъ, что высылаетъ окольничаго Хитрово на раду, которая будетъ въ Переяславлъ.

Такъ ясно высказались въ Малороссіи двъ враждебныя стороны: сторона старшины и сторона черии, представителемъ которой было Запорожье, наполненное людьми безъ семейства и собственности, какъ писалъ Выговскій. Борьба этихъ сторонъ, неумънье соединиться въ общихъ интересахъ страны уже готовили Малороссіи судьбу Новгорода Великаго; Москва съ своимъ началомъ уравненія была тутъ и съ своимъ обычнымъ постоянствомъ при всякомъ удобномъ случат задавала вопросъ: «Ссоритесь, обижаете другъ друга: не хотите ли воеводъ его царскаго величества?» И мы видъли, что въ Малороссіи шли на встръчу этому вопросу: лосланцы Запорожскіе, войтъ Лубенскій просили воеводъ; о томъ же писаль къ Ртищеву Итжинскій протопопъ Максимъ Филимоновъ: «Изволь, милостивый панъ, совътовать царю, чтобъ не откладывая взялъ здъшніе края и города Черкасскіе на себя и своихъ воеводъ поставилъ, потому что всъ желають, вся черпь рада имьть одного подлиннаго государя, чтобъ было на кого надъяться; двухъ вещей только боятся: чтобъ ихъ отсюда въ Москву не гнали да чтобъ обычаевъ эдфинихъ церковныхъ и мірскихъ не перемъняли. Мы ихъ обнадеживаемъ, что царь этого не желаетъ, желаетъ только въры и правды нашей. Мы всъ желаемъ и просимъ, чтобъ быль у насъ одинъ Господь на небъ и одинъ царь на земль. Противятся этому ивкоторые старшіе для своей прибыли: возлюбивши власть, не хотять ея отступиться».

Между-тыть уже семь недыль стояль вы Переяславлы сы войскомы князь Григорій Григорьевичь Ромодановскій, до-жидаясь гетмана, чтобы условиться сы шимы о военныхы дыйствіяхы. 25 Октября пріыхаль вы Переяславль Выговскій; Московскій воевода встрытиль его упреками:» И покойный Хмельницкій и ты писали государю, что на васы наступиль

ханъ Крымскій вмість съ Поляками, и просили помощи; я, по государеву указу, поспъшилъ къ вамъ изъ Бългорода, воть уже семь недъль стою въ Переяславлъ, нъсколько разъ писаль къ тебъ, чтобъ ты сюда прівхаль, и ты только теперь явился, а между-темъ царскаго величества ратнымъ людямъ запасовъ и конскихъ кормовъ не давали, и много ратныхъ людей отъ этого разбъжалось, лошади отъ безкормицы попадали, и если вы запасовъ давать не будете, то мив вельно отступить въ Бългородъ. Выговскій отвычаль: «Мы за царскую премногую милость челомъ бьемъ, приходу твоему ради, виноваты, что по сіе время ратнымъ людямъ запасовъ было скудно: посль Богдана Хмельницкаго я на гетманствъ не утверждался долгое время, до Корсунской рады, многіе мит были непослушны, а теперь царскаго величества ратнымъ людямъ дворы и запасы будутъ нескудные. Непріятелн Ляхи вст въ сборт, и Татаръ 20,000 наготовъ, ждутъ, чтобъ между нами въ войскъ Запорожскомъ смута и рознь какая-инбудь началась или чтобъ государевы ратные люди отступили: тогда они на Черкасскіе города и придуть. Если ты съ войскомъ своимъ отступишь и отъ того кровь христіанская прольется, то буди царская воля: по на комъ великій государь изволить за это взыскать? Послѣ Богдана Хмельницкаго во многихъ Черкасскихъ городахъ мятежи и шатости и бунты были, а какъ ты съ войскомъ пришелъ — и все утихло. А въ Запорожьъ и теперь мятежъ великій, старшинъ своихъ хотятъ побить и поддаться Крымскому хану. Я иду ихъ усмирить, а ты, киязь Григорій Григорьевичь, перейди съ своимъ войскомъ за Дифпръ и стой за Дивпромъ противъ непріятелей Ляховъ и Татаръ; Черкасскаго войска будетъ съ тобою нъсколько полковъ, а я, управясь съ буптовщиками, буду къ тебъ за Днъпръ тотчасъ же. Бунтовщики многіе говорятъ, будто мы царскому величеству служимъ не върно: но мы живымъ Богомъ объщаемся, клянемся небомъ и землею, не покажи Господь на насъ милости, если мы какую-нибудь неправду мыслили

или впередъ будемъ мыслить». Ромодановскій сказаль на это: «Безъ повельныя царскаго за Дивпръ не пойду, стану писать объ этомъ къ великому государю».

Выговскому очень хотълось удалить Ромодановскаго съ царскимъ войскомъ за Дивиръ на Польскія границы; но въ Москвъ, слыша безпрестанно и отъ Выговскаго и отъ враговъ его о волненіяхъ и вредныхъ замыслахъ, хотълн стать кръпкою ногою въ Черкасскихъ городахъ, ввести туда воеводъ. Хитрово, прітхавъ въ Переяславль для рады, прежде всего началъ говорить гетману о воеводахъ, чъмъ, разумъется, заставлялъ его и приверженцевъ его торопиться дъломъ отпаденія. «Великій государь» началъ Хитрово: «велълъ тебъ, гетману, и всему войску Запорожскому говорить вслухъ: когда вы были подъ властію королей Польскихъ, въ то время въ городахъ никакихъ кръпостей делать вамъ не позволялось, и когда вы учинились подъ государевою рукою, то непріятели ваши, Ляхи и Крымскіе Татары, многіе города и мъста въ Малой Россіи запустошили. Великій государь, видя на васъ пепріятельскія нахожденія, обороняль васъ своими ратными людьми, а въ Кіевъ велълъ устроить тородъ кръпкій. Вы и сами такую царскую милость выславляете. Такъ великій государь, желая, чтобъ войско Запорожское было отъ непріятельскихъ безвъстныхъ приходовъ въ безстрашін, изволиль въ знатныхъ городахъ Малороссійскихъ, Черниговъ, Нъжниъ, Переяславлъ и другихъ, быть своимъ воеводамъ и ратнымъ людямъ и кръпить эти города; полковники будутъ въдать козаковъ и расправу между ними по войсковому праву чинить, а въ городахъ мъщанъ будутъ въдать войты и бурмистры по ихъ правамъ, а воеводы станутъ въдать осадныхъ людей, судить и расправу чинить по вашимъ правамъ; поборы подымные и съ арендъ сбирать въ войсковую казну и давать на войско Запорожское, какъ на службу пойдетъ, и осаднымъ ратнымъ людямъ, которые будутъ при царскихъ воеводахъ». Выговскій, чтобъ оттянуть страшное дело, отвечаль письменно: «Мы поста-

новили быть воеводамъ въ городахъ Малой Россіи, а въ какихъ городахъ имъ быть, объ этомъ доложу вашему царскому величеству, когда, Богъ дастъ, увижу ваши пресвътлыя очи». Потомъ Хитрово говорилъ, что Старый Быховъ сдался на царское имя, а залога (гарнизопъ) въ немъ козацкая: такъ пусть гетманъ прикажетъ козакамъ выйти изъ Быхова, потому что этотъ городъ издавна принадлежитъ къ Оршанскому повъту. На это Выговскій отвъчаль, что готовъ исполнить царскую волю. Хитрово повторилъ также старую жалобу на пріемъ бъглыхъ крестьянъ: отъ помъщиковъ и вотчинниковъ Брянскихъ, Корачевскихъ и Путивльскихъ бъгутъ крестьяне толпами въ Черкасскіе города, Новгородъ Съверскій, Стародубъ, Почепъ, и, приходя изъ этихъ городовъ къ старымъ своимъ помъщикамъ и вотчинникамъ, женъ и дътей ихъ бьють, грабятъ и въ избахъ заваливають, людей ихъ и крестьянь съ собою вывозять со всемъ именіемъ. Гетманъ обещалъ розыскать и карать полковниковъ, виновныхъ въ пріемъ крестьянъ. Наконецъ Хитрово сдълалъ Выговскому слъдующій упрекъ: «Гетманъ Богданъ Хмельинцкій въ грамотахъ къ царскому величеству писался върнымъ слугою и подданнымъ, а ты теперь, Иванъ, написался вольнымъ подданнымъ: и такъ тебъ къ царскому величеству писатъ не годилось».

Кромъ Выговскаго, Хитрово нашелъ въ Переяславлъ обозпаго, судью, полковниковъ, сотниковъ и миого черии. Нъсколько времени дожидались Полтавскаго полковника Мартына Пушкаря; потомъ начали говорить, что ждать больше
нельзя, всъ разъъдутся, и если Пушкарь такъ долго не
ъдетъ, то это не спроста, пріъдетъ сь войскомъ и начиется
междоусобіе. Тогда Хитрово созвалъ раду и объявилъ, чтобъ
все войско выбирало себъ гетмана кого хочетъ, по своимъ
волямъ. Старшины и чернь отвъчали единогласно, что выбранъ въ гетманы всъмъ войскомъ Иванъ Выговскій и любъ
онъ всъмъ. Тутъ Выговскій положилъ булаву и сказалъ, что
не хочетъ гетманства, потому что многіе люди въ черни

говорять, будто онь на гетманство захотьль самь собою и будто выбрали его друзья. Обозный, судья, полковники и вся чернь стали его упрашивать, чтобъ держаль булаву по ихъ единогласному избранію, и гетманъ, по прошенію всего войска, булаву приняль и присягнуль великому государю. Дъло казалось конченнымъ, но вотъ скачеть гонець изъ Полтавы и подаетъ Хитрову грамоту: Пушкарь пишетъ, что пріъдеть въ городъ Лубны, гдъ должна быть новая рада о гетманскомъ избраніи, а Переяславская рада не въ раду. «Пріъзжай въ Переяславль видъться со мною», отвъчаетъ окольничій; но Пушкарь не ъдетъ; возвращается посланецъ Хитрова и доноситъ, что у Полтавскаго полковника живуть посланцы Запорожскаго кошеваго Барабаша — Михайла Стрынжа съ товарищами и при Пушкаръ говорятъ про Хитрово многія безчестныя рѣчи къ большой ссоръ.

Прошелъ 1657 годъ. Въ пачалъ 1658 Выговскій казниль смертію въ Гадячь ньсколько начальныхъ людей, ему непріязненныхъ; съ Пушкаремъ пытался было опъ покончить миромъ; по Пушкарь забиль въ кандалы и отослалъ въ заточеніе посланца гетманскаго, сказавши: «Выговскій хочеть и со мою помириться такъ же, какъ помирился въ Гадачъ съ братьями нашими, которые получше его будуть, головы имъ отсъкъ; но со мною ему такъ не сдълать». Выговскій, узнавши о судьбъ своего посланца, отправилъ противъ Пушкаря полковника Богдана съ козаками и Ивана Сербина съ Сербами своей гвардін, всего полторы тысячи. Но Пушкарь уже усибль призвать къ себъ Запорожцевъ, которые, вибсть съ Полтавскими козаками, 25 Генваря, разгромили отрядъ Богдана и Сербина подъ Диканькою, побили у нихъ человъкъ 300, послъ чего Пушкарь, усиливъ себя войскомъ, набраннымъ изъ всякаго рода людей, выгналъ Лесинцкаго изъ Миргорода, гдъ полковникомъ былъ провозглашенъ Степанъ Довгаль. Новый митрополить Кіевскій, Діонисій Балабань, грозилъ Пушкарю проклятіемъ за междоусобіе; Пушкарь отвъчалъ: «Вся чернь войска Запорожскаго не хочетъ имъть

Мвана Выговского гетманомъ. Только когда состоится общая рада, и вся чернь Дивпровская единомысленна будеть съ чернью городовою всего войска Запорожского: тогда, по царскимъ жалованнымъ грамотамъ, вольно будетъ войску Запорожскому всей черни улюбить того же пана Ивана Выговскаго и принять на гетманство, и я готовъ то же сдълать вмъстъ со всею чернью Запорожского войска и быть во вствъ послушнымъ. Все, что теперь дълается, дълается не по моему хотънію, а по воль Божіей; дълаеть это все войско и вся чернь, по жалованнымъ грамотамъ, и меня одного отъ себя отпустить къ пану Выговскому не хотятъ. Вмъстъ съ посланцами, бывшими у царскаго величества, все войско изъ Запорожья выгреблось и съ городовымъ войскомъ Запорожскимъ для рады геперальной соединилось, а не для какихънибудь бунтовъ. Что мы бунтовщики — этого на насъ никогда никто не докажетъ, и мы готовы во всемъ передъ царскимъ величествомъ оправдаться, только пусть фдутъ въ Москву панъ Иванъ Выговскій и панъ Григорій Лесинцкій. А что ваша пастырская милость грозите своимъ неблагословеніемъ, то налагайте его на кого-нибудь другаго, кто невърныхъ царей принимаетъ, а мы одного православнаго царя держимся. Послали мы на войну православныхъ христіань, охраняя собственную жизнь, видя наступление враговь, а междоусобной брани между пародомъ христіанскимъ н войскомъ Запорожскимъ не было и не будетъ. А можно было нъкоторое время и въ Переяславать подождать войска Запорожского, которое уже выгреблось изъ Запорожья, также и городоваго войска подождать». 8 Февраля Пушкарь прислаль въ Москву первый извътъ свой на Выговскаго, писалъ, что гетманъ измънникъ государю, помирился съ Ляхами и ордою, и что онъ, Пушкарь, слышалъ объ этомъ отъ Юрія Хмельницкаго:

Выговскій не ѣхэлъ въ Москву, какъ приглашалъ его Пушкарь, давалъ знать государю, что непремѣнно бы прі-ѣхалъ видѣть его пресвѣтлыя очи, еслибъ не задерживали

его внутреннія смуты и въсти о враждебныхъ движеніяхъ Ляховъ, Татаръ и Турокъ. Вмъсто гетмана, въ Апръяв, явился въ Москву уже извъстный здъсь Григорій Лесницкій. Посланный жаловался, что, по отъезде Хитрово изъ Переяславля, гетманъ Выговскій спокойно отправился въ Чигпринъ; но въ это время, по наученью Пушкаря, Ивашка Донецъ, бывшій въ Москвъ посланцемъ отъ Барабаша, собралъ нъсколько сотъ гультяевъ, приходилъ войною на Чигиринскій полкъ и многихъ людей побилъ и пограбилъ, распуская слухи, что нынешиею весною по траве будеть повая рада на Солоницъ. Выговскій созваль раду въ Чигиринъ и объявилъ. что оставляеть гетманство, видя нестроение въ войскъ, но полковники насилу уговорили его не покидатъ булавы, и теперь послали его, Лесинцкаго, бить челомъ, чтобъ великій государь послаль приказъ Пушкарю отстать отъ своевольства и быть съ гетманомъ въ соединеніи; да чтобъ великій государь послаль сдълать перепись между козаками, написать 60,000, и впередъ бы гультяямъ въ козаки писаться было не вольно; а теперь отъ этихъ гультяевъ большой мятежъ учинился, потому что всякій называется козакомъ; также переписать всё доходы и реестровымъ козакамъ давать жалованье. - Такимъ образомъ теперь, вслъдствіе образованія партій - старшины и черни, самъ гетманъ проситъ о томъ, чего при Хмельницкомъ такъ добивалось Польское правительство и чего не хотълъ исполнить Богданъ, ибо гультяйство, исключенное изъ реестра, подпимало возмущенія. Съ другой стороны, еслибъ Московское правительство исполнило просьбу гетманскую, приняло мёры противъ гультяйства, то этимъ возбудило бы противъ себя сильное неудовольствіе, чего именно желаль Выговскій. Въ Москвъ однако остереглись; бояринъ Шереметевъ, бывшій въ отвъть съ Лесницкимъ, замътилъ ему: «Не будетъ ли бунта, когда многіе козаки останутся за реестромъ?» Лесинцкій отвічаль: «Надобно послать изъ Москвы коммиссаровъ знатныхъ людей съ войскомъ, чтобъ въ войскъ Запорожскомъ было страшно». Лесницкій пошель дальше: когда ему сказали, что великій государь, по челобитью Выговскаго, въ знатныхъ городахъ вельль быть своимъ воеводамъ, то опъ отвъчалъ: «На премногой милости царскаго величества гетманъ и все войско челомъ бьютъ, потому что этимъ въ войскъ бунты усмирятся; да хотя бы великій государь и въ ниыхъ городахъ изволилъ воеводамъ быть, то у нихъ бы въ войскъ было гораздо лучше и смириъе; изволилъ бы великій государь послать въ войско Запорожское своихъ воеводъ и ратныхъ людей для искорененія своеволія».

Но въ то время, когда Лесницкій такъ ловко подделывался подъ желанія Московскія, такъ ловко старался показать, что интересы царя и гетмана одинаковы, Пушкарь постоянно держалъ Москву въ тревогъ своими извътами. Онъ писалъ государю (11 Марта и 26 Апръля): «Выговскій измънилъ Богу и вашему царскому величеству, помирился съ ордою, Ляхами и съ иными землями и замыселъ имъетъ извоевать Запорожье. Выговскій даль города по Ворсклѣ Юрію Немпричу Лютеранину, чего Хмельницкій безъ указа царскаго не делываль; Выговскій держить у себя много Сербовъ, Нъмцовъ и Ляховъ. Съ тъхъ поръ, какъ Выговскаго поставили гетманомъ безъ совъта всей черни, не держитъ онъ при себъ ин одного козака, все держитъ иноземныхъ людей, отъ которыхъ намъ обиды нестерпимыя дълаться начали. Окольничій Хитрово Выговскому безъ полевой рады п безъ всей черии въ Переяславлѣ на церковномъ мъстѣ гетманство даль, булаву и все украшение войсковое въ руки отдаль; а въ прошлые годы всегда въ войскъ Запорожскомъ въ поль общею радою гетмановъ и полковниковъ и иныхъ старшинъ по любви войсковой избирали». Пушкарь просилъ, чтобъ государь самъ прівхаль въ Малороссію, въ Кіевъ, съ патріархомъ, съ сыномъ, съ ближними боярами и думными дьяками, всехъ подданныхъ своихъ въ Малороссіи милостивыми очами разсмотръть. Посланецъ его Искра объявилъ, что полковники Полтавскій, Нъжинскій, Миргородскій и всего войска Запорожскаго городовая и Запорожская чернь бьютъ челомъ на гетмана Ивана Выговскаго и на бывшаго Миргородскаго полковника Лесницкаго, которые великому государю пикакого добра не хотять и чаять въ нихъ измъны: такъ чтобъ великій государь пожаловаль, вельль Выговскаго отъ гетманства отставить, а назначить гетмана и полковниковъ новыхъ и велълъ бы имъ для этого собрать раду. Бояре спросили Искру, какія измъны онъ знаеть за Выговскимъ? Искра отвъчалъ: «Безъ указа ссылался съ непріятелями царскаго величества, пословъ ихъ къ себъ принималъ и отпускаль, Венгерскаго Рагоцу хотьль посадить на Нольское королевство». Бояре говорили: «На Переяславской радъ выбрали единогласно Выговскаго и никто тогда въ измънъ его не обвиняль; Выговскій присягаль при митрополить и при всемъ духовенствъ: теперь новой рады сбирать не для чего, потому что это дъло уже вершоное». Искра отвъчалъ: «Переяславская рада была не настоящая, были на ней только ть полковинки, которые съ Выговскимъ въ одной мысли, а съ ними сотниковъ и черни у полковника человъкъ по десяти и меньше». Бояре продолжали: «Что Выговскій иностранныхъ пословъ принималъ, въ томъ онъ повинился, и потому измъны отъ него нътъ». Искра возражалъ: «Измъна есть: послъ рады послалъ Павла Тетерю въ Польшу». Бояре отвъчали: «Несхожее дъло, что гетману, учиня такое кръпкое объщаніе, тотчасъ же измъну задумать! хотя и послаль куда Тетерю, такъ не для измъны же».

Не видя въ извътахъ Пушкаря основаній къ обвиненію въ измѣнѣ, царь приказывалъ Полтавскому полковнику не затѣвать смуты, повиноваться гетману. Но пришелъ извѣтъ изъ Кіева отъ Бутурлина. Воевода доносилъ, что 19 Мая прислана въ Кіевъ грамота о неправдахъ Выговскаго, который призвалъ къ себъ орду и, сославшись съ Ляхами, хочетъ все православное христіанство выдать въ неволю; митрополитъ и все духовенство, Кіевскій полковникъ Павелъ Яненко-Хмельницкій, племянникъ покойнаго Богдана, мѣща-

не и всякихъ чиновъ люди, Кіевскіе и прівзжіе, безпрестанно говорять ему, Бутурлину, что Выговскій привель орду, съ Поляками ссылается, а государевыхъ ратныхъ людей у шихъ въ городахъ пътъ, и они боятся, чтобъ, сошедшись вмъстъ, Поляки и Татары падъ шими не сдълали чего-нибудь дурнаго; говорили они ему, воеводъ, съ большимъ усердіемъ, со слезами, чтобъ великій государь, для обороны христіанской, вельть прислать поскорые своихъ бояръ и воеводъ съ людьми ратными. Извъстіе это опоздало. Еще въ Апрълъ государь быль встревожень слухами, что Выговскій призываеть Татаръ и хочетъ съ ними двинуться противъ Пушкаря. Немедленно быль отправлень въ Малороссію Иванъ Опухтинъ съ приказаніемъ, чтобъ гетманъ не смълъ самовольно расправляться съ своими противниками, не смълъ приводить Татаръ въ Малороссію, а ждалъ бы царскаго войска. Опухтинъ, на жалобы Выговскаго, вызывался самъ тхать къ Пушкарю съ царскою грамотою и уговорить его быть послушнымъ гетману; по Выговскій не пустиль Опухтина въ Полтаву и 4 Мая, въ присутствии посланника, повторяющаго царскій запреть, выступиль изъ Чигирина къ Полтавъ на Пушкаря. На другой день Опухтинъ пошелъ въ соборную церковь и говорилъ духовенству, чтобъ оно написало отъ себя гетману, запретило ему ходить съ Татарами войною на православныхъ христіанъ, пусть ждетъ указа великаго государя. Но и это не помогло. Вследъ за Опухтинымъ отправленъ быль изъ Москвы съ такимъ же запрещеніемъ Петръ Скуратовъ, который нашелъ Выговскаго уже въ обозъ подъ Голтвою. Когда въ царской грамотъ прочли титулъ, то гетманъ сълъ на постель, пригласилъ състь и носланника, но тотъ отвъчалъ, что надобно стоя выслушать грамоту. «Все у васъ высоко», сказаль Выговскій, однако дослушаль грамоту стоя и потомъ началъ говорить: «Все это инчего, грамотами Иушкаря не унять, взять было его да голову отсечь, либо прислать въ войско Запорожское. Я къ великому государю писалъ много разъ, чтобъ Пушкаря велълъ смирить до

Велика дия, а если не изволить его смирить, и я самъ сънимъ управлюсь; можно было его по сю пору смирить, такъбы православные христіане были целы, которых вонъ побиль; я терпълъ, ждалъ царскаго указа, а то бы еще зимою Пушкаря смирилъ мечемъ да огнемъ. Я и булавы брать не хотель, хотель жить въ покот. Окольничій Богданъ Матвеевичъ Хитрово хотълъ взять Пушкаря и привесть ко миъ, ноне только не привезъ, а еще больше ему повадку сдълалъ, далъ ему соболей да отпустилъ; а къ Барабашу нечего писать, Барабашъ теперь съ Пушкаремъ. Мы присягали великому государю на томъ, что правъ нашихъ не порушать, а по нашимъ правамъ пельзя полковинку и никому давать грамотъ, кромъ гетмана; всъмъ управляетъ одинъ гетманъ, авы сделали всёхъ гетманами, дали Пушкарю и Барабашу грамоты, п отъ этихъ грамотъ бунты начались. Когда мы присягали, въ то время Пушкаря не было, все это еделалъ покойшикъ Богданъ Хмельницкій да я, иныхъ статей никто и не зналъ; не надобно было тогда и начинать этого дъла. Пушкарь пишетъ, что позволено имъ на четыре года взять. на всякаго голика по десяти талеровъ на годъ, а на сотииковъ больше: какъ будто завладъли мы шестидесятью тысячами талеровъ! Иду на Пушкаря и смирю его огнемъ и мечемъ, вездъ его достану, хотя въ царскіе города уйдеть, кто за него станетъ, тому самому отъ меня достанется; а государсва указа долго ждать. Я передъ Пушкаремъ не виновать, не я началь — онъ, хочу съ нимъ биться не за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь рады: покину булаву и пойду къ Волохамъ или къ Сербамъ, или къ Молдаванамъ: они мнъ будутъ рады. Великій государь насъ жаловаль, а теперь вършть ворамь, которые ему государю не служили, на степи его людей побивали и казну грабили, техъ жалуеть, посланцевь ихъ принимаеть, деньги имъ и соболей даеть, а такихъ бунтовщиковъ надобно было присылать въ войско Запорожское. Обычай у васъ такой, что все дълать по своей воль. Первые бунты начались въ войскъ отъ посланца царскаго, Ивана Желябужскаго, который посланъ быль къ Рагоци. И при короляхъ Польскихъ также было: какъ начали вольности наши ломать, такъ за то и стало».

Выговскій говориль также Скуратову: «Многіе пристають къ Пушкареву совъту; у полковинковъ, которые теперь при мнъ, не много людей, другіе идти не хотять, и еслибы я не ношель, то всь бы пристали къ Пушкарю». Дъйствительно, встала сильная рознь: одни были за Выговскаго, другіе за Пушкаря: Лубны заперлись отъ полковъ Выговскаго, которые должны были сплою пробиваться черезъ городъ; но Миргородцы свергнули своего полковника Довгаля и посадили подъ стражу за преданность делу Пушкаря. Козаки изъ Голтвы не пошли за Выговскимъ въ походъ и гетманъ вельть объявить имъ, что если не пойдуть, то на возвратиомъ пути онъ всъхъ ихъ перебьеть и городъ сожжеть; козаки испугались и выступили въ походъ. Малороссія дълилась уже Дивиромъ: по лъвую сторону жители всъхъ городовъ желали, чтобъ были у нихъ воеводы государевы, а на правой сторонѣ козаки говорили: «Пушкарь хочетъ, чтобъ быть государевымъ воеводамъ, но у насъ этого никогда не будетъ».

Испуганные ордою, Барабашъ и Пушкарь написали Выговскому 14 Мая: «Добраго здоровья и всякихъ радостныхъ потъхъ милости твоей отъ Господа Бога желаемъ. Въдомо учинилось намъ, что ты, подиявъ орду, хочешь огнемъ и мечемъ искоренять города укранискіе. Богъ свидътель, что мы стоимъ въ полѣ, послышавъ приходъ иноземныхъ людей, оберегая свое здоровье. Теперь отъ его царскаго величества пріъхалъ къ намъ стольникъ Алфимовъ для успокоснія, чтобъ между народомъ христіанскимъ кровопролитія не было, чтобъ мы между собою мирно жили и у тебя въ послушаніи были. Мы противъ царскаго повельнія что противъ Божія не можемъ стоять, полагаемся на государеву волю и просимъ твою милость, прости намъ наше непсправленіе предъ тобою, а впередъ, но царскому повельнію, мы у тебя всегда въ послушаніи будемъ, какъ и другіе полковники, только будь ми-

лостивъ и отошли орду назадъ въ Крымъ, а царскихъ и задибпровскихъ городовъ ей не отдавай и въ плънъ христіанъ не вели брать».

Но Выговскій не обратиль вниманія на это письмо, 17 Мая выступиль изъ-подъ Голтвы и остановился въ десяти верстахъ отъ Полтавы, гдъ Пушкарь и Барабашъ заперлись, выжегии посады. Повый посолъ царскій, Василій Петровичъ Кикинъ, хлопоталь о примиреній; по его письмамь и словеснымь увѣщаніямь Пушкарь договорился было съ Выговскимъ помириться за присягою, что гетманъ не будетъ мстить ни ему и никому изъ его товарищей; Выговскій даль требуемую присягу передъ Кикинымъ, и Пушкарь сбирался ъхать вмъстъ съ посафднимъ въ обозъ гетманскій, но Полтавскіе козаки и Запорожцы, пришедшіе съ Барабашемъ, не выпустили его изъ города и запретили мириться съ Выговскимъ. Узнавъ объ этомъ, гетманъ хотълъ немедленно двинуться подъ Полтаву; Кикинъ удержалъ его, но не могъ удержать Пушкаря, который, въ ночь на первое Іюня, вмъстъ съ Барабашемъ и Довгалемъ, напалъ на гетманскій обозъ, выбилъ изъ него Выговскаго и все его войско, захватилъ армату, скарбы гетманскіе и пожитки козацкіе; Кикинъ едва спасся отъ смерти; но когда разсвъло, Выговскій оправился, удариль на враговъ и вытъснилъ ихъ изъ обоза, причемъ Пушкарь быль убить, а Барабашъ съ немногими людьми ушель въ Полтаву; говорили, что побъжденные потеряли на этомъ бою около 8000 человъкъ, побъдители съ 1000. На другой день къ Выговскому явились изъ Полтавы игуменъ, священники, козаки и мѣщане съ повинною; гетманъ поклялся, что не будеть имъ мстить, но какъ скоро ворота городскіе отворились, то козаки его и Татары ворвались въ Полтаву, стали жечь, грабить, не пощадили и монастыря, а Татары начали забирать въплънъ жителей. «Гдъ жь твоя клятва?» говорилъ Кикинъ Выговскому, и тотъ самъ вздилъ въ Полтаву выбивать козаковъ и Татаръ, посылаль и къ начальнику Татарскаго отряда съ просьбою освободить пленныхъ Полтавцевъ.

Съ торжествомъ возвращался гетманъ въ Чигиринъ; но на дорогъ встрътилъ его козакъ съ листомъ отъ Бълоцерковскаго полковника; сидя на лошади, Выговскій распечаталь письмо и нахмурился, прочитавъ недобрыя въсти: полковникъ увъдомлялъ, что Кіевскій воевода Андрей Васильевичъ Бутурлинъ далъ ему знать о прибытіи въ Кіевъ царскаго воеводы, назначеннаго въ Бълую Церковь. «Воеводы прітхали опять бунты заводить» говориль гетманъ въ сердцъ Скуратову: «пиши, Андрей Васильевичъ, да самъ берегись!» Скуратовъ возразилъ: «Не дъломъ ты, гетманъ, сердишься: самъ ты великому государю писаль, чтобь быть въ Черкасскихъ городахъ воеводамъ». — «Что я къ великому государю пишу» отвъчалъ Выговскій: «надъ тъмъ въ Москвъ смъются; никогда я не писалъ о томъ, чтобъ въ Бълой Церкви воеводъ быть; какъ воевода прівхаль, такъ и повдеть, ничего я ему давать не велю. Государевы воеводы должны прітажать ко мив и уже отъ меня въ города ъхать, а то я ничего не въдаю, а они по городамъ тдутъ. Въ Кіевт государевы люди по сю пору съ Черкасами безпрестанно кіями быотся. Теперь я съ самовольниками самъ управился, государевы воеводы и ратные люди мит больше непадобны, они только бунты начнутъ. Который злодъй у насъ что сдълаетъ и уйдетъ въ государевы украйные города, то воеводы его намъ не выдають: такъ и я техъ воровъ, которые прибегутъ ко мне изъ государевыхъ городовъ, отдавать не хочу. Съ Пушкаремъ на бою государевы люди были: мои Нъмцы у нихъ и барабанъ взяли. Государь меня тешиль грамотами, и по сю пору нарочно мѣшкалъ. У короля Польскаго намъ было хорошо: придуть къ пему, скажуть о чемъ падобно, и указъ тотчасъ. Вамъ надобенъ такой гетманъ, чтобъ взявши за хохолъ водить». Скуратовъ отвъчаль: «Я съ тобою вместь на бою быль, государевыхъ людей съ Пушкаремъ никого не видалъ и ты мит ихъ тогда ни одного не показалъ; а что взятъ барабанъ, и то не барабанъ, а бубенъ, да еслибы и настоящій барабанъ быль, такь что жь изъ этого? Черкасы въ

Москву и въ украйные города прітзжають и покупають что имъ надобно. Ты говоришь, что хорошо вамъ было при короляхъ Польскихъ: плакать вамъ надобно, вспомнивши объ этомъ времени, когда благочестивые христіане отъ злаго гоненія прилагались къ Латинской въръ, а теперь благочестивая въра множится, и милостію государевою отъ всъхъ непріятелей вы защищены: такъ тебъ бы такихъ высокихъ словъ не говорить. О какихъ дълахъ пишешь ты къ великому государю, отвътъ дается немедленно, а что твои посланцы къ тебъ прівзжають поздно, такъ они мешкають за своими забавами да и оправдываются тымь, что ихъ въ Москвъ задерживаютъ. Надобно тебъ самому къ великому государю ъхать челомъ ударить: тогда самъ государскую милость увидишь. Говоришь, что о государевыхъ воеводахъ ничего ты пе зналъ: но со мною прислана къ тебъ царская грамота, вельно отписать въ города, чтобъ воеводъ приняли честно, что воеводы изъ Москвы отпущены; ты у меня эту грамоту принялъ, прочелъ и ничего тогда не сказалъ, а теперь, когда воеводы прівхали, ты говоришь, что они ненадобны. Говоришь, что намъ надобенъ гетманъ по нашей волъ: но ты гетманъ въ войскъ Запорожскомъ великому государю многихъ върнъе». Выговскій утихъ и отвъчалъ: «Я великому государю и теперь служу върно, а отъ воеводъ бунты начнутся; государевы ратные люди мив были надобны въ то время, чтобъ въ войскъ было славно, а миъ была честь». Въ это время тхавшій за гетманомъ Чигиринецъ Иванъ Богунъ сталъ кричать: «Намъ воеводы ненадобны; женъ да дътей нашихъ переписывать прівхали». Обратившись къ Скуратову, Богунъ закричаль: «Ты къ намъ воеводою въ Чигиринъ ъдешь, нездоровъ отъ насъ выйдешь!» — «Уйми его» сказалъ Скуратовъ гетману; тотъ велълъ крикуну замолчать и прибавилъ: «не теперешняя эта ръчь». Однако ту же самую ръчь па письмъ отправилъ Выговскій въ Москву съ Онухтинымъ: «Всъ бунты усмирены, потому войско, присланное съ княземъ Ромодановскимъ, болъе непужно, и орда отпущена». Тутъ же гетманъ отправилъ къ царю жалобу на боярина Шереметева: «Бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ, пріѣхавши въ Кіевъ, съ нами не посовѣтовавшись и не повидавшись, многія новыя дѣла начинаетъ, казпы невѣдомо какой спрашиваетъ и воебодъ, безъ совѣта съ нами, по городамъ посылаетъ, на что есть ли указъ вашего царскаго величества — не знаемъ. Челомъ бъемъ, чтобъ ваше царское величество приказалъ ему отъ этого воздержаться; онъ и въ Бѣлой Россіи, дѣлая то же съ христіанами, козаковъ вашему царскому величеству въ остуду учинилъ, самъ будучи виноватъ».

Въ Москвъ почли за нужное успоконть гетмана насчетъ воеводъ, и 26 Іюля отправился отсюда въ Малороссію подъячій Яковъ Портомоннъ съ такою грамотою: «Писали къ намъ изъ Литовскихъ городовъ наши воеводы, что Польскій король Янъ Казимиръ послалъ въ Малую Россію прелестные листы, будто бояринъ Шереметевъ и окольничій киязь Ромодановскій посланы на тебя, гетмана, и на все войско Запорожское. Зная твою върную къ намъ службу, мы не думаемъ, чтобъ ты этимъ письмамъ повърилъ: знатные люди отправлены на своевольниковъ, по твоему челобитью, а не для войны съ вами, единов врными православными христіанами. Такъ ты объяви начальнымъ и всякимъ людямъ, чтобъ они Польскими листами не прельщались и сомивныя никакого не имвли, жили бы подъ нашею высокою рукою въ совъть и любви». 9 Августа Портомоинъ прітхаль въ Чигиринъ и подаль гетмапу царскую грамоту. Выговскій отвъчаль: «Ратные люди Ромодановскаго людей побивають и всякое разоренье чинять; притомъ князь Ромодановскій своевольниковъ Барабаша да Лукаша и другихъ многихъ Черкасъ къ себъ въ нолкъ приняль. И я, не дожидаясь того, чтобъ на меня государевы ратные люди принили войною, иду за Дивиръ самъ съ войскомъ Запорожскимъ и Татарами отыскивать этихъ своевольниковъ, и если государевы ратные люди станутъ ихъ защищать или будуть какой задорь въ Черкасскихъ городахъ дълать, то я молчать не буду, а къ Кіеву пошлю брата своего Данила съ войскомъ и съ Татарами, чтобъ боярина и воеводу выслать вонъ, городъ, который по указу царскаго величества въ Кіевъ сдъланъ, разорить и разметать, а если воевода не выйдетъ, то его въ Кіевъ осадить». Портомоннъ былъ задержанъ подъ стражею и 11 Августа Выговскій выступилъ изъ Чигирина, но еще не для того, чтобъ воевать съ государевыми ратными людьми: ему нужно было сперва покончить другое дъло...

Еще въ концъ Марта Виленскій воевода князь Шаховской писаль къ государю о въстяхъ изъ Варшавы: «Надежду Польскій король им'єсть большую на козаковъ и на Татаръ да на Прусскаго; если козаки не будутъ при королъ, то король поневоль будеть мириться съ тобою, великимъ государемъ, а если козаки съ королемъ соединятся, то мира у короля съ тобою не будеть: большая надежда у короля на козаковъ да на Тагаръ». Но это была еще только падежда: Бънъвскій, хлопотавшій еще при Хмельницкомъ о возвращенін Малороссін подъ власть королевскую, хлопоталъ о томъ же и при Выговскомъ, по въ договорахъ послъдняго съ нимъ пока еще не было пикакихъ статей, вредныхъ для Москвы: Выговскій, въ сношеніяхъ своихъ съ Бънъвскимъ, . съ королемъ и вельможами Польскими, хлопоталъ только объ одномъ: чтобъ сохраненъ былъ миръ, чтобъ Польскія войска не вступали въ Украйну и дали бы ему, гетману, время управиться со впутреннимъ врагомъ-Пушкаремъ, котораго поддерживало Запорожье и который нашель бы большую поддержку въ Москвъ и во всей черни, еслибъ Выговскій объявиль себя за Польшу. Но когда Пушкаря не было болъе, когда враги были поражены безсиліемъ и ужасомъ, когда ханскій союзъ быль обезпечень, а съ Москвою нельзя было болъе хитрить, потому что походъ Полтавскій былъ самымъ дерзкимъ неповиновеніемъ волѣ государя, когда, съ другой стороны, явились въ Малороссіи воеводы-тогда время открытаго дъйствія наступило, по мнѣнію Выговскаго, н 7 Іюня Бънъвскій извъстиль короля, что повъренный Выговскаго, Львовскій мѣщанинъ, Грекъ Өеодосій Томкевичъ, вдетъ съ рѣшительнымъ объявленіемъ вѣрноподданства, и что тотъ же Өеодосій отправляется и къ королю Шведскому съ предложеніемъ заключить миръ съ Польшею и съ угрозою, что въ противномъ случаѣ войско Запорожское будетъ стоять за Польшу.

Въ последнихъ числахъ Августа съехался Выговскій съ Бънъвскимъ въ Гадячъ, и 6 Сентября постановлены были здъсь следующія условія, на которых в Запорожское войско опять поддавалось Польшь: 1) Въра древняя Греческая уравнивается въ правахъ своихъ съ Римскою вездъ, какъ въ коронъ Польской, такъ и въ великомъ княжествъ Литовскомъ. 2) Митрополить Кіевскій и пять архіереевъ Русскихъ-Луцкій, Львовскій, Перемышльскій и Мстиславскій — будуть засъдать въ сенать съ тъмъ же самымъ значеніемъ, какое имъютъ предаты католическіе; мъсто Кіевскаго митрополита будетъ послѣ Львовскаго Римскаго архіепископа, остальные же владыки будутъ сидъть послъ католическихъ бискуповъ повътовъ своихъ. 3) Войска Запорожскаго будетъ 60,000. 4) Гетману великаго княженія Русскаго Украинскаго въчно быть первымъ Кіевскимъ воеводою и генераломъ. 5) Сенаторовъ въ коронъ Польской выбирать не только изъ Поляковъ, но и изъ Русскихъ. 6) Дозволяется устроить въ Кіевъ академію, которая пользуется тъми же правами, какъ и академія Кіевская, со тъмъ однако условіемъ, чтобы въ ней никакихъ расколовъ, Аріанскихъ, Кальвинскихъ, Лютеранскихъ учителей и учениковъ не было, и дабы между студентами и прочими учащимися никакихъ поводовъ къ ссорамъ не было; всь другія школы, какія прежде въ Кіевъ были, король велитъ перевести въ другія мъста. 7) Король и чины позволяють учредить и другую академію на правахъ Кіевской, гдъ найдется для нея приличное мъсто. 8) Коллегін, училища и типографіи, сколько ихъ понадобится, вольно будетъ устроивать, вольно науками заниматься и книги печатать всякія и религіозно-полемическія, только безъ укоризны и

безъ нарушенія маестату королевскаго. 9) Случившееся при-Хмельницкомъ предается въчному забвенію. 10) Податей никакихъ правительство Польское получать не будетъ; обозы коронные не принимаются; объ Украйны находятся только подъ гетманскимъ управленіемъ. 11) Король будетъ нобилитовать козаковъ, которыхъ представить ему гетманъ. 12) Короннымъ войскамъ въ Украйнъ не быть, кромъ необходимости, но въ такомъ случав они находятся подъ командою гетмана, козакамъ же вольно стоять по всемъ волостямъ королевскимъ, духовнымъ и сенаторскимъ. 13) Гетманъ им ветъ право чеканить монету и платить ею жалованье войску. 14) Во всякихъ нужныхъ дълахъ короны Польской призываются на совътъ козаки; правительство должно стараться, какъ бы отворить Днъпромъ путь къ Черному морю. 15) Въ войнъ короля съ Москвою козаки могутъ держать нейтралитетъ, но въ случат нападенія Московскихъ войскъ на Украйну король обязанъ защищать ее. 16) Тъмъ, которые держали сторону козаковъ противъ Польши, возвращаются отобранныя именія и опать опи вписываются въ урядъ. 17) Гетману не искать другихъ иностранныхъ протекцій кромѣ Польской; онъ можетъ быть въ дружбъ съ ханомъ Крымскимъ, но не долженъ признавать надъ собою власти государя Московскаго, и козаки вст должны возвратиться въ свои жилища. 18) Король и республика дозволяють Русскому гетману суды свои и трибуналъ устроить и отправлять тамъ, гдъ захочетъ. 19) Чигиринскій повътъ остается при гетманской булавъ попрежнему. 20) Въ воеводствъ Кіевскомъ всъ уряды и чины сенаторскіе будутъ раздаваться единственно шляхтъ Греческой въры, а въ воеводствахъ Брацлавскомъ и Черниговскомъ поперемънно съ католиками. 21) Въ Русскихъ воеводствахъ учреждаются печатари, маршалки и подскарбін, и уряды эти будуть раздаваться только Русскимъ. 22) Титулъ гетмана будетъ: гетманъ Русскій и первый воеводствъ Кіевскаго, Брацлавскаго и Черниговскаго сенаторъ. Выговскій получилъ все, чего только могъ желать; приверженцы его, съ которыми онъ устроилъ Польскій союзъ, были также награждены: уроженые, т. е. бывшіе прежде шляхтичами, получили земли, не шляхтичи нобилитованы; Нъжинскій полковникъ, Василій Золотаренко, рыцарь войска Запорожскаго, принятый за рыцарскія дѣла въ клейнотъ шляхетства Польскаго, изъ Золотаренка сдѣлался Злотаревскимъ.

Поддавшись королю, Выговскій хотыль еще продолжать обманывать царя, чтобъ не имъть на плечахъ Московскихъ воеводъ, пока не пришли въ Украйну войска Польскія и ханъ Крымскій. Въ Августь онъ клялся въ върности своей къ великому государю передъ посланникомъ его, дьякомъ Василіемъ Михайловымъ, и въ то же время войска его уже действовали противъ Кіева: 16 Августа прибъжали сюда изъ лъсовъ работники, которые были посланы за лъсомъ на острожное и валовое дело, солдаты, драгуны и люди боярскіе, битые, стръляные и пограбленные, и объявили: «Били насъ и грабили Черкасы, а стръляли изъ луковъ Татары, идутъ подъ Кіевъ многіе люди!» Воевода Шереметевъ вышелъ самъ съ воинскими людьми изъ города и разослалъ подъезды: подъезжане встрътили полковниковъ: Бълоцерковскаго Ивана Кравченка, Брацлавскаго Ивана Сербина, Подольскаго Астаоья Гоголя: какъ увидали Черкасы, что воеводы на-готовъ, то подъ Кіевъ не пошли, стали въ двухъ верстахъ отъ города за ръчкою Лыбедью. Шереметевъ послалъ спросить полковниковъ: зачъмъ они пришли подъ Кіевъ безвъстно со многими людьми ? для чего съ ними Татары ? и для чего ихъ люди государевыхъ ратныхъ людей били и грабили, а иныхъ до смерти побили? Полковники отвъчали: «Пришли мы по приказу гетмана Ивана Выговскаго, Татаръ съ нами нътъ, будеть къ намъ подъ Кіевъ Данила Выговскій, и Татары придутъ съ нимъ; подъ Кіевъ мы пришли и Данила придетъ для договора о всякихъ дълахъ». Послъ этого пришли еще два полковника — Паволоцкій Богунъ да Саблинскій съ пъхотою, а 23 Августа явился и Данила Выговскій съ Татарами и Черкасами, въ числе более 20,000; Черкасы отогнали стада у Комарицкихъ драгунъ и начали гонять сторожевыя сотни; въ то же время Данила Выговскій завелъ спошенія съ Кіевскимъ полковникомъ Павломъ Яненкомъ, велълъ на посадъ на торгу побивать государевыхъ людей, которые ходили изъ города для хлъбной покупки, и посадъ зажечь. Шереметевъ выслаль противъ Выговскаго своихъ товарищей, а самъ остался оберегать кръпость; но въ то время, какъ младшіе воеводы бились съ Выговскимъ, Кіевскій полковникъ Павелъ Яненко съ своимъ полкомъ приступилъ къ городу отъ носада съ Киселева городка. Шереметевъ выслалъ на вылазку стрълецкаго голову Ивана Зубова съ стръльцами и солдатами: Зубовъ поразилъ Черкасъ, выбилъ ихъ изъ Киселева городка, взялъ знамя, а младшіе воеводы въ то же время отбили отъ валу, отъ Золотыхъ воротъ Выговскаго, который, соединясь со всеми другими полковниками, сталь обозомъ подъ Печерскимъ монастыремъ, а Татаръ поставилъ подлѣ обоза. На 24 число въ ночь у землянаго вала противъ Печерскихъ вороть пачали было Черкасы копать шанцы въ двухъ мѣстахъ, но на разсвътъ вышли изъ города младшіе воеводы съ полковникомъ фонъ-Стаденомъ, который предводительствоваль пъхотою, ударили на Черкась въ шанцахъ и нанесли имъ ръшительное поражение: весь обозъ, пушки, знамена, бунчукъ и печать войсковая достались побъдителямъ; много Черкасъ потопуло въ Днъпръ, Данило Выговскій ушелъ въ лодкъ самъ другъ, какъ говорили, раненый. Во время этого боя Яненко изъ своего обоза съ Щековицы приступилъ къ земляному новому валу со всемъ своимъ полкомъ, но былъ сдержанъ отрядомъ пъхоты подъ начальствомъ Сафонова, къ которому съ большаго боя поспъшилъ на помощь воевода киязь Юрій Борятинскій съ рейтарами: Яненко быль разбить и потеряль обозь свой на Щековиць, которымь овладъли стръльцы; много Черкасъ Яненковыхъ перетонуло въ Почайнъ. Со встахь этихъ боевъ Москвъ досталось 12 пушекъ, 48 знаменъ, три бочки пороху. Плънные козаки сказывали воево-

дамъ, что они приходили подъ Кіевъ по большой неволъ, старшины высылали ихъ побоями, клялись, что будутъ служить върно государю. Что жь касается мъщанъ Кіевскихъ, то задолго еще до прихода Выговскаго они являлись къ воеводамъ и говорили, что козаки заставляють ихъ дълать на Щековицъ земляной валъ, но что они козакамъ отказали и валу не дълали; при этомъ мъщане просили, въ случат прихода воинскихъ людей, позволить имъ перевезтись въ городъ съ женами и дътьми и со всъмъ именіемъ. Воеводы позволили. и потомъ сами нъсколько разъ напоминали имъ, чтобъ перебрались въ городъ; но когда пришелъ Выговскій, то мѣщане стали возиться на Днъпръ въ суда; воеводы послали сказать имъ: для чего они возятся въ суда, а не въ городъ? Мъщане отвъчали: «Возимся по приказу гетмана Ивана Выговскаго, бонмся: если Черкасы городъ возьмутъ, то мы пропадемъ». У нихъ было семь пушекъ, данныхъ имъ княземъ Куракинымъ; теперь, когда подошелъ непріятель, воеводы требовали эти пушки въ городъ; мъщане отвъчали, что они отослали ихъ для починки; но когда взятъ былъ обозъ Яненка, то эти Московскія пушки очутились здісь.

Въ Сентябрѣ царь разсылалъ уже грамоты объ измѣнѣ гетмана съ обстоятельнымъ изложеніемъ всего дѣла, а Выговскій все еще продолжалъ притворяться: 8 Октября онъ писалъ государю, что и не помышляетъ на Московскіе города наступать и присягу ломать: «Бога ради усмотри ваше царское величество, чтобъ непріятели вѣры православной не тѣшились и силъ не воспріяли, пошли указъ свой къ боярину Василью Борисовичу Шереметеву, чтобъ онъ больше разоренья не чинилъ и крови не проливалъ». Вслѣдъ за этою другая грамота въ такомъ же родѣ: «Изволь ваше царское величество обратить на насъ прежнее милостивое лице, видя, что мы и нынѣ неотмѣнными вашего царскаго величества подданными остаемся». Дѣла шли не такъ, какъ бы хотѣлось Русскому гетману и сенатору: на восточной сторонѣ Днѣпра огромное большинство было за Москву, хотя большая часть старшины

была за Выговскаго, и потому царскіе воеводы, князья Ромодановскій и Куракинъ, могли держаться, опираясь на върныхъ козаковъ. Въ последнихъ числахъ Ноября, при Варвъ, върные Москвъ козаки выбрали себъ на время въ гетманы Ивана Безпалаго, «чтобъ дъла войсковыя не гуляли». Междутыть военныя дыйствія начались съ обыкть сторонь; города и села запылали, несчастные жители начали испытывать на себъ всъ военные ужасы, сами не зная за что. Поляки не приходили на помощь, и, чтобы остановить присылку новыхъ воеводъ Московскихъ, Выговскій отправиль къ царю Бълоцерковскаго полковника Кравченка съ повинною; на письмо князя Ромодановскаго, чтобъ распустилъ войско и не приходилъ на царскіе города, Выговскій отвъчаль (14 Декабря изъ табора подъ Ржищевымъ): «На царскіе города приходить я не мыслю, а только своевольниковъ своихъ ускромляю и ускромлять буду, равно какъ и союзниковъ ихъ. Мы не для того его царскому величеству присягали, чтобъ у своихъ холопей въ неволь быть, чтобъ они насъ за шею водили, но въ надеждъ на вольность больше прежней; а теперь ты, соединившись съ своевольниками, многую и великую въ Малороссін ссору учинилъ». 13 Декабря Безпалый писалъ государю, что враги наступаютъ со всъхъ сторонъ, а царскіе воеводы помощи имъ, върнымъ Малороссіянамъ, не даютъ. Царь отвъчалъ, что, всявдствіе прівзда Кравченка съ повинною, онъ назначиль раду въ Переяславлъ къ 1 Февраля, а между-тъмъ пусть онъ, Безпалый, соединившись съ княземъ Ромодановскимъ, промышляеть надъ непріятелемъ. Непріятель не заставиль себя ждать: 16 Декабря наказной гетманъ Выговскаго, Скоробогатенко, подступилъ подъ Ромны, гдъ находился Безпалый, но быль отогнанъ последнимъ, который после этого дела писалъ царю: «Если ваша пресвътлая царская милость съ престола своего не подвигнитесь въ свою отчину, то между нами, войскомъ Запорожскимъ, и всъмъ народомъ христіанскимъ покою не будеть; Выговскій Кравченка на обманъ послалъ и ему бы ни въ чемъ не върить». 20 Декабря Татары и вър-

ные Выговскому козацкіе полки — Каневскій, Черкасскій, Чигиринскій и Корсунскій, подъ начальствомъ Переяславскаго полковника Цыцуры, наказнаго гетмана Скоробогатенка и Поляка Груши, дали бой князю Ромодановскому у Лохвицы, но были отбиты. Между-тъмъ Шереметевъ изъ Кіева писаль государю, что Выговскій хотъль прівхать къ пему въ Кіевъ для переговоровъ, но что онъ, воевода, безъ царскаго указа не смълъ пустить его въ городъ и съ малыми людьми. Шереметевъ прибавлялъ, что междоусобіе въ Малороссіи можетъ прекратиться только всявдствіе этихъ личныхъ переговоровъ. Царь отвъчалъ ему (21 Декабря): «Промышляй всякими людьми, чтобъ тебъ съ гетманомъ въ Кіевъ видъться и переговорить, какими бы мърами междоусобіе успоконть». Но и въ Кіевъ и въ Москвъ напрасно надъялись на это успокоеніе: Выговскій, получивъ Татарскую помощь, не думаль болѣе о мирныхъ переговорахъ; у него было всегда въ запасъ одно оправданіе, что быется не противъ царскихъ войскъ, а противъ своихъ ослушниковъ, Безпалаго съ товарищами 6.

Какъ тяжело отозвалась въ Москвъ въсть о смуть Малороссійской, объ изм'єнть Выговскаго, такъ радостно была принята она въ Польшъ, нбо это была для нея въсть о воскресенін. Мы видели, что Польскіе коммиссары въ Вильив обязались предложить на сеймъ объ избраніи Алексъя Михайловича въ преемники Яну Казимиру. Предложение было дъйствительно сделано, но епископы туть же протестовали, что они согласятся на избраніе царя не иначе, какъ съ условіемъ, чтобъ онъ принялъ католицизмъ, и Янъ Казимиръ вельдь обнародовать этоть протесть по всему королевству 7. Находили двадцать-одну причину, почему ни царь Московскій, ин сынь его не могли быть избраны въ короли Польскіе, и вст эти причины сходились преимущественно къ одному, что домъ Австрійскій пикакъ не выпустить изъ рукъ своихъ Польской короны: войны козацкія, въ соединеніи съ Московскою и Шведскою, втолкнули Поляковъ по неволъ въ объятія Австрійскаго дома; король, по совъту сенаторовъ, еще

въ Сентябръ 1655 года предложилъ императору быть его наследникомъ и объщалъ согласіе всей республики, если только императоръ поможетъ ей въ настоящей бъдъ; императоръ предложилъ свое посредничество для примиренія съ Москвою и Швеціею, чтобъ тъмъ легче, въ качествъ посредника, достигнуть своей цели; Австрійцы внушили Полякамъ, чтобъ прельстили Московскаго царя надеждою Польской короны, чтобъ въ этой надеждъ онъ объявиль войну Швецін, и какъ только царь вступиль съ войскомъ въ Ливонію, король и сснаторы, отъ имени республики, чрезъ торжественное посольство, поднесли императору корону Польскую; тотъ публично отказался, но частнымъ образомъ принялъ корону для сына «своего Карла Іосифа; король Польскій въ 1657 году объявилъ королю Шведскому, что отказывается отъ титула Шведскаго и уступаетъ Швеціи всю Ливонію; Польшъ легче помириться съ Швеціею и поднять ее противъ Москвы, потому что король Шведскій не стремится быть королемъ Польскимъ; между Австріею и Польшею идутъ совъщанія, какъ вести дело съ царемъ, чтобъ заставить его продолжать войну съ Швеціею, пока Польша съ нею не уладится; Литовцы, по сосъдству съ Москвою, изъ страха, льстять царю, но Поляки пикакъ его не хотятъ; они думаютъ, что самое лучшее средство успоконть Австрійцевъ состоить въ томъ, чтобъ папа поручился императору за върность Польскаго наслъдства для его дома подъ страхомъ отлученія въ противномъ случат, объявилъ, что сеймовое постановление о царъ Московскомъ нисколько не предосудительно праву Австрійскому; если Австрія будеть довольна этимъ тайнымъ соглашеніемъ и ручательствомъ папы, то Поляки думаютъ, что имъ можно будетъ вести переговоры съ царемъ насчетъ короны и постановленіе, сделанное въ случат необходимости, уничтожить властію первосвященника Римскаго; Австрійцы уже давно поджигаютъ Порту и Татаръ противъ Москвы, чтобъ такимъ образомъ сдержать царя, а себъ проложить дорогу къ Польской коронъ 8.

Но въ Москвъ не знали всъхъ этихъ причинъ, и царь продолжалъ хлопотать о Польскомъ престоль, или, по крайней мъръ, о соединение Литвы съ Москвою. Въ началъ 1657 года онъ отправилъ въ Литву любимца своего Матвъева следить за тамошними делами. Матвеву было наказано, въ случав, если произойдетъ разрывъ между Польшею и Литвою, хлопотать, чтобъ Литовскія войска перешли подъ высокую руку великаго государя и присягнули ему. Матвъевъ писалъ, что Литовскаго войска при гетманъ Гонсъвскомъ не много, оно твердо стоить на томъ, чтобъ по смерти Яна Казимира быть королемъ царю, и ждетъ сейма, по коронное войско рознится: иные хотятъ къ цесарю, другіе къ Рагоци, третьи не хотять съ княжествомъ Литовскимъ разлучиться; писалъ, что сейма нечего скоро ждать по причинъ войны у Поляковъ со Шведами. Государь приказываль ему разыскать, черезъ какихъ пановъ всего скоръе можно добиться до благопріятнаго ему решенія на сеймъ. Матвевъ отвечаль, что всего скорње можно получить желаемое чрезъ надворнаго маршалка Любомирскаго и Познанскаго воеводу Лещинскаго: роды ихъ многолюдные и начальныхъ людей роду ихъ много; только они государству государя своего впередъ не прочатъ, нътъ того, чтобъ побольть о государствъ, а просять прежде всего чести и подарковъ большихъ-Рагоци сулилъ имъ по сту тысячь червонныхъ; гетманъ Гопсъвскій потребоваль точно такой же суммы у царя. «Сперва присягии съ начальными людьми и со всемъ войскомъ» отвечаль ему Матвеевъ: «тогда государь васъ и пожалуеть отъ своей казны; самъ помысли: если ты такія большія деньги возьмешь и присягу дашь одинъ, то всякій человѣкъ смертенъ, а теперь время неспокойное отъ непріятелей; ты безпрестанно въ службахъ, убьють тебя или въ плънъ возьмутъ-кто тогда эти деньги заслужитъ великому государю?» — «Я готовъ присягнуть великому государю» говориль Гонствскій: «готовъ присягнуть, что буду стараться о провозглашенін его наследникомъ короля Яна Казимира; а теперь начать государю служить никакъ нельзя, чтобъ не испортить дела, постановленнаго на съезде-Если же государь дастъ мит деньги, то я стану призывать пачальныхъ людей и войско тайно и присягу дамъ за всехъ»... Потомъ Гонствскій говориль о необходимости соединенія церквей. Матвъевъ отвъчалъ, что когда государь будетъ королемъ, то созоветь духовенство Греческое и Римское и другихъ многихъ въръ, н если духовныя особы на то склонятся волею, а. не нуждою, чтобъ быть съвзду, и если тогда великій государь изволить сослаться съ цесаремъ и съ папою, то пошлеть; но чтобъ не было никакого сомнанія насчеть вары и церквей, то великій государь уже вельлъ послать свои грамоты во вст покорившіеся ему Литовскіе города, что права ихъ, религія и вольности ни въ чемъ нарушены не будутъ. «Хорошо такъ» сказалъ на это Гонсъвскій: «но вотъ въ чемъ дело: какъ былъ на короне Польской король Сигизмундъ III, върою католикъ, то было у него 172 сенатора, все разныхъ въръ, только двое было католиковъ, и въ сорокъ лътъ всъ стали католиками, не нуждою, а вотъ чъмъ: никому не давалъ онъ ни воеводства, ни каштелянства до тъхъ поръ, пока не приступять къ католической въръ». Гонствекій говориль также, чтобъ вст правительственныя мтста въ Литвт постоянно оставались за Литовцами, а не были раздаваемы Москвичамъ. Матвъевъ отвъчалъ: «Великій государь обычной воли въ неволю не приводитъ; Литовская шляхта служитъ ему въ розныхъ строяхъ, и надъ нею пачальные люди ихъ же братья шляхта, а не Московскіе урядники».

Въ Февралъ отправился изъ Москвы къ королю стрянчій Іевлевъ, и 22 Апръля нашелъ короля въ городкъ Данковъ. Въ отвътъ паны начали упрекомъ: «Было уговорено, что царскому величеству на общаго непріятеля Шведскаго короля войною ходить и людей своихъ посылать; а теперь противъ Шведовъ Русскихъ людей никого нътъ; Шведъ съ Рагоци и козаками Хмельницкаго Польскую землю плъпятъ; королевскому величеству становится тъсно, ожидаетъ войска цесарскаго, а если цесарь не умилосердится, войска не пришлетъ, то мы будемъ въ великомъ разореньи». Іевлевъ отвъчалъ: «По договору царское величество ждалъ долго отъ короля гонца, и по сіе время въдома никакого не было: такъ царское величество и поусумнился. А на Шведскихъ и Лифляндскихъ рубежахъ у царскаго величества стояли многія рати всю зиму, а теперь царское величество пойдетъ самъ на НВедскаго короля. На сътздъ въ Вильиъ договорились и записями украпились, что великаго государя выбирать на королевство, для чего сложить сеймъ въ Декабръ или Генваръ мъсяцъ, а передъ сеймомъ дать знать великому государю черезъ гонца: царское величество ждалъ долгое время, полномочные послы на сеймъ уже были назначены, и замедленіе это царскому величеству учинилось въ великое подивленье». Паны извинялись, что сейма нельзя было созвать такъ скоро за военными дълами, и объявили, что сеймъ будетъ созванъ въ Брестъ 28 Мая. Іевлевъ замътилъ, что и въ Мав сеймъ не состоится, потому что остается одинъ мвсяцъ, а король до сихъ поръ находится въ дальнихъ мъстахъ на границъ цесарской. Паны отвъчали: «Король видълъ и самъ, что сейму на тотъ срокъ не бывать: что же дълать? Со всёхъ сторонъ непріятели, ты самъ видёлъ, самъ насилу протхалъ. Царское величество сомитвается, а у короля иной мысли нътъ и не будетъ, и у насъ слова наши и договоръ не перемънятся». Іевлевъ продолжалъ: «Писалъ государю гетманъ Хмельницкій, что Поляки задоръ учинили, Малороссійскій городъ Налюзъ истребили, въ Пинскомъ увздв монастыри попалили». Паны отвъчали: «Такого города Налюза во всей Малороссіи нътъ; а нашихъ Польскихъ людей задоръ по неволь: никто не хочеть быть убитымъ до смерти, а козаки Хмельницкаго съкутъ насъ и жгутъ вопреки договору, а умысель ихъ явень: Хмельницкій присягнуль Рагоцъ и войско свое къ нему прислалъ».

Тъмъ и кончились объясненія. Іевлевъ представлялся и королевъ, и когда ъхалъ отъ нея, приставъ говорилъ ему: «Королева старается о дружбъ царскаго величества съ королемъ

такъ, что и въ умъ не вмъщается такое радънье: какъ былъ сеймикъ въ Ченстоховъ объ окончани добраго дъла между королевскимъ и царскимъ величествами, и на этомъ сеймикъ канцлеръ коронный разрывалъ и мъшалъ, то королева сама къ канцлеру и къ другимъ ъздила и уговаривала ихъ не мъшать дълу». Король въ особой запискъ давалъ знать царю, чтобъ онъ не върилъ ии въ чемъ ии Французамъ, ии Англичанамъ; о томъ же давала знать королева царицъ, и прибавляла, что когда царевичъ Алексъй придетъ въ возрастъ, то она, королева, будетъ стараться женить его на дочери нокойнаго императора Фердинанда III.

И 28 Мая сейма не было; въ Іюль отправленъ быль къ королю другой посланникъ, стольникъ Алфимовъ, который въ Сентябръ нашелъ Яна Казимира въ Варшавъ. Въ отвътъ паны начали тъмъ, что Виленскій договоръ нарушенъ со стороны царя, потому что подданный его гетманъ Хмельницкій вивсть съ Рагоци воюетъ Польскую землю. Алфимовъ отвъчалъ, что къ Хмельницкому посланъ указъ отозвать свои войска отъ Рагоци, и козаки отозваны; по Хмельницкій бьетъ челомъ великому государю, что съ королевской стороны чинятся явныя неправды, султана и хана на войско Запорожское Поляки подговаривали и объщали имъ всъ Украинскіе города, начиная отъ Каменца Подольскаго. Когда козаки, по царскому приказу, отъ Рагоци отступили, то отступили отъ него и Шведы, и Молдаване, и Волохи; Поляки этимъ воспользовались и, соединясь съ Татарами, Рагоци побили; а еслибъ козаки, по царскому приказу, отъ Рагоци не отстунили, то не отступили бы отъ нихъ и Шведы съ Молдаванами и Волохами; этимъ отъ царскаго величества королю и коронъ Польской сделано вспоможенье не малое. Папы указывали на другое нарушение договора: Русские не воюють больше съ Шведами. Алфимовъ отвъчалъ: «Шведскіе генералы, которые сперва были въ Польшъ, теперь стоятъ противъ царскаго войска на своихъ границахъ, и еслибы они не были задержаны царскими воеводами, то теперь разоряли бы Польскіе Истор. Росс. Т. XI.

города: следовательно короне Польской отъ царскаго величества чинится вспоможенье не малое». На замъчаніе Алфимова, что начатоє дело по Виленскому договору надобно кончить немедленно, быль изв'єстный отв'єть, что до сихъ поръ непріятели мішали, по теперь испріятели отступили и открылась возможность созвать сеймъ, о которомъ дано будеть знать великому государю.

Прошелъ 1657 годъ-сейма все не было. Въ Мартъ 1658 года явился гонецъ королевскій съ извъстіемъ, что сеймъ назначенъ на 27 Іюня. Въ Мат мъсяцт изъ Москвы отправились въ Вильну великіе и полиомочные нослы-бояре князь Никита Ивановичъ Одоевскій, Петръ Васильевичъ Шереметевъ, князь Өедоръ Өедоровичъ Волконскій и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ для новаго съъзда съ Польскими коммиссарами. Но прежде всего они должны были выслушивать жалобы отъ жителей Литовскихъ городовъ и увздовъ, занятыхъ Русскими войсками. Минская шляхта просила ихъ оборонить отъ дальифинихъ набздовъ, охранить отъ своевольныхъ людей. Гродненская шляхта била челомъ на воеводу Апрълсва, который изъ соборной церкви взялъ образъ Богородицы, потиръ и ризы и не хочетъ отдать, несмотря на просьбу шляхты, что дълается вопреки вольностямъ, отъ царя пожалованнымъ. Великіе послы отправили къ Апрълеву грамоту, чтобъ пемедленно возвратилъ въ церковь образъ, потиръ и ризы и ничемъ не нарушалъ вольностей обывательскихъ. Потомъ началась переписка съ Польскими коммиссарами, которыми были пазначены бискупъ Виленскій Япъ Завиша и гетманы Павелъ Сапъга и Гонсъвскій. Еще не зная о назначенін коммиссаровъ, великіе послы отправили къ гетману Павлу Сапъгъ Дениса Аставьева, который нашелъ его въ имънін подять Бреста. Поговоривъ о коммиссарахъ и где имъ стоять, Аставьевъ спросилъ Сапъгу: « Слухомъ пронеслось, будто посланъ къ великому государю въ Москву Адамъ Саковичь: отъ васъ ли, гетмановъ Литовскихъ, онъ посланъ, и знаешь ли ты, отъ кого онъ посланъ и съ чемъ?» Сапъга долго

сидълъ молча, потомъ началъ говорить: «Посланъ опъ отъ насъ, съ моего повеленья; послаль его Гонсъвскій съ тем: если паши не успъютъ сдълать на сеймъ по своему, осилатъ насъ коронные, поставять на томъ, что прежде мириться съ Шведомъ, тогда дълать нечего, перемънить нельзя». Аставьевъ сказалъ на это: «Слухъ у насъ такой есть, что съ вами коронные не тянуть и рознь у васъ началась». Сапъга отвъчалъ: «За гръхъ нашъ у всъхъ у насъ рознь; прежде всего скажу тебф: король съ нами идетъ неправдою, а все водить его королева, отъ нея у насъ и вся смута; а съ коронными у насъ розпь отъ того: опп себъ покою хотять, а намъ не помогаютъ. Послы пришли изъ многихъ государствъ, королева потхала обо всемъ съ ними договариваться, а мы ничего объ этомъ не знаемъ: гдъ быть тутъ добру? Намъ жаль коронныхъ, а короннымъ жаль насъ; самъ знаешь, какъ не жальть? смышались мы съ инми вырою и поженились -они у насъ, а мы у нихъ, и маетностями помещались в. --«Если однако будетъ не мъра» говорилъ Астаеьевъ: «то какъ смекаете: отступитесь отъ нихъ или нътъ?» Гетманъ опять долго сидель молча, потомъ сказаль: «Какъ кто хочеть, а . я не отступлю». Астаоьевъ: «Унасъ такой слухъ носится, что Саковичь съ тъмъ и къ великому государю пошелъ, что хотять отступить отъ короны». Саптга: «Какъ себъ хотять; послали мы Саковича, и что я ему приказываль, отъ тыхъ словъ не отопрусь и по смерть и никого не осрамлю; я не такой человъкъ; по моему, что говорить, то и дълать, а чего не дълать, того нечего и говорить; а сверхъ того свой разумъ въ головъ имъете, сами разсуждайте; больше тебъ ничего не скажу; съ чемъ Саковичь посланъ, о томъ знаютъ у насъ въ Литвъ человъкъ съ десять сенаторовъ; самъ знасшь, то дъло великое и страшное, что при живомъ государъ другаго ищемъ. Пожалуетъ ли Саковича великій государь, велитъ ли его принять за его баламутство? да и канцлеръ Литовскій Пацъ такой же баламуть; я думаю, не худо ли Саковичу въ Москвъ будеть?» Аставьевъ: «Если съ такимъ

великимъ дёломъ идетъ и съ правдою, а не шалберствомъ, то государь велить его принять и отпустить съ честію; если же идеть съ такою правдою, какъ я отъ тебя теперь слышу, то не знаю!... Мы слышали такъ, что вы впрямъ отъ короны отступили и съ тъмъ Саковича послали къ государю». Гетманъ: «Нътъ, отъ короны мы не отступимъ, развъ по неволъ, по нуждъ большой; тогда станемъ промышлять о себъ. Я не такой человъкъ, отъ своихъ словъ не отпираюсь, да и того не хочу, чтобъ отъ моего лукавства кровь христіанская пролилась и мит бы пришлось на томъ свътъ отвътъ отдавать Богу; лучше истрачу все послъднее свое панство, да меньше отвъта Богу отдамъ. Сталъ я на всей своей правдъ и умереть хочу; все у себя утратиль, съ кручины падсадился, не слышу на себ'ь головы, сердце все изныло; а другіе какъ себ'в хотять такъ и живутъ». Саковичь, прітхавшій отъ гетмановъ въ Москву, объявилъ, что гетманы и все поспольство великаго кияжества Литовскаго по королъ Янъ Казимиръ Венгерскаго и Французскаго королей выбирать не хотятъ, хотятъ договоръ учинить по Виленской коммиссіи, чтобъ выбрать на коропу Польскую и на великое княжество Литовское великаго государя царя. Пусть царское величество прикажеть своимъ полномочнымъ посламъ съ гетманомъ объ этомъ договориться, и на чемъ договоръ учинять и письмомъ укръпятся, съ этимъ гетманы поъдутъ на сеймъ къ королю; и какъ они прівдутъ на сеймъ, и если король и корона Польская по этому ихъ договору сделать не захотятъ, то они, гетманы, и все поспольство Литовское королю въ подданствъ откажутъ и съ короною Польскою въ соединении не будутъ, а учинятся въ подданствъ у великаго государя, по своему договору. А безъ этого объявленія королю и коронь Польской перейти въ подданство къ царскому величеству имъ пельзя. При этомъ переходъ Волынь, Подолія и Подляшье должны быть при Литвъ. Царскимъ полномочнымъ носламъ съ гетманами на договоръ говорить, чтобъ орду Татарскую какимъ-нибудь способомъ на время успокопть. Чтобъ курфюрстъ

Бранденбургскій и князь Курляндскій были съ царскимъ вәличествомъ и съ великимъ княжествомъ Литовскимъ въ соединенін, а съ Шведами и Поляками не соединялись бы. Запорожскихъ Черкасъ утвердить, чтобъ они отъ царскаго геличества пикуда не отошли и были бы съ Литвою въ соединенін. Чтобъ царское величество изволилъ гетмановъ и все поспольство Литовское держать въ подданствъ по ихъ вольностямъ и правамъ, какъ другіе государи государства держать, вольностей ихъ и правъ не нарушають. Пусть царское величество гетмана Гонствскаго обнадежитъ, что по смерти Павла Сапъги великимъ гетманомъ быть ему, Гонсъвскому, а малую булаву (гетманство польное) пожаловалъ бы великій государь тому, о комъ онъ, гетманъ, побьетъ челомъ. Наконецъ 1'онствскій просиль себт у царя 100,000 червонныхъ, города Могилева и итсколькихъ городовъ въ Царь въ своей грамотъ отвъчалъ гетманамъ, чтобъ они сътхались съ великими послами и договорились о доброначатомъ дълъ немедленно, а онъ ихъ всъхъ, сенаторовъ и всю рѣчь посполитую хочетъ содержать въ милостивомъ жалованьъ, въ върахъ и вольностяхъ по правамъ. Но гетманы не събзжались.

По государеву паказу, Одоевскому съ товарищами велѣно было дожидаться Польскихъ коммиссаровъ не далѣе 30 Іюля. Срокъ этотъ прошелъ, а коммиссары не бывали; къ тому же стали приходить слухи, что въ Польшѣ моровое повѣтріе. Тогда Одоевскій, 6 Августа, выѣхалъ изъ Вильны въ Москву. Но въ самый этотъ день пригнали гонцы съ вѣстію, что коммиссары ѣдутъ къ Вильиѣ. Одоевскій не возвратился, в велѣлъ сказать имъ, что царскіе послы жили въ Вильиѣ безъ дѣла семь недѣль, время съѣзда миновало по ихъ коммиссарской проволочкѣ, такъ чтобъ они уже къ Вильиѣ не ѣздили. Коммиссары пріѣхали къ Вильиѣ, не были впущены и возвратились назадъ, крича о безчестьѣ. Одоевскій съ товарищами уже былъ въ Минскѣ, когда пришла къ нему царская грамота съ приказаніемъ возвратиться въ Вильиу и пригласить ту-

да опять коммиссаровъ для добраго дъла. Одоевскій возвратился и послалъ звать коммиссаровъ; они объщались пріъхать, но проволакивали время, а между-тъмъ Гродненскій воевода Апрелевъ далъ знать Одоевскому въ Сентябръ, что гетманъ Павелъ Сапъга идетъ подъ города великаго государя и что Литовскіе ратные люди уже начали государевыхъ людей бить, грабить и въ полонъ брать, Гродненскаго повъта шляхта и мужики вст взбунговались, а коммиссары отпущены подъ Вильну для того, чтобъ великій государь изволилъ отдать Польскому королю всв Литовскіе города: тогда и миръ будеть; а если государь городовь не отдасть, то сейчась же начнется война, для чего гетманъ Сапъга и идетъ. Вслъдъ за этимъ другое извъстіе, что Запорожское войско поддалось королю; а тутъ шляхта Ошмянскаго новъта прислала челобитную, что Черкасы паказнаго Чаусовскаго полковника Мурашки въ маетностяхъ ихъ людей и крестьянъ въ конецъ разоряютъ. Переговоры уполномоченныхъ должны были уясинть дело. Они съехались 16 Сентября; Московскіе послы начали дъло требованіемъ всей Литвы за безчестье, нанесенное великому госюдарю проволокою дела после перваго Виленскаго събзда. Коммиссары отвъчали: «Еслибъ мы знали, что съ вашей стороны будетъ такое требованіе, то мы бы н на съъздъ не поъхали, говорить мы объ этомъ не будемъ и повдемъ назадъ безъ дъла; а если царскому величеству Литовское великое княжество надобно, то у него ратные люди готовы, и у королевскаго величества ратные люди есть же, Литву падобно добывать кровью, а не посольствомъ». Коммиссары объявили, что имъютъ полномочіе относительно двухъ статей — избранія государя въ короли и заключенія въчнаго мира. Переговоры объ этихъ статьяхъ отложили до 18 числа. Въ этотъ съвздъ коммиссары прежде всего подияли вопросъ о Шведахъ, съ которыми, по прежнему договору, одному государству безъ другаго мириться было нельзя. «Слухъ до насъ дошелъ» сказали коммиссары: «что царскіе посля договариваются о мпръ со Шведами подъ Нарвою: такъ преж-

де всего вы должны укрыпиться съ нами насчеть этого льла, иначе мы вамъ не объявимъ своихъ статей объ избраніи вашего государя въ короли: мы для того и соединяемся съ вами и права свои давныя нарушаемъ, чтобъ надъ общимъ непріятелемъ промыслъ вмъстъ учинить и къ такому миру его привести, чтобъ объимъ сторонамъ было прибыльно». Послы отвъчали, что у великаго государя съ Шведскимъ королемъ мира пътъ; если же идутъ сношенія, то у Польскаго короля такія спошенія начались еще прежде, и что у нихъ, пословъ, пътъ наказа относительно Шведскаго дъла. Послъ многихъ споровъ коммиссары оставили Шведское дело и приступили къ условіямъ объ избранін. Послы никакъ не соглашались, чтобъ унія, грубная Богу Всемогущему, продолжала существовать. Далье коммиссары объявили, что исобходимымъ условіемъ избранія царя въ короли должно быть возстановленіе Поляновскаго договора: «Со стороны королевскаго величества царскому величеству и такъ уступлено много, что мы, стародавныя свои права поломавши, при жизни королевской государя вашего въ короли выбрали, не по нужде какой-нибудь, но по доброй воль, желая такого преславнаго, великаго, храбраго и мужественнаго государя, отыскивая того, что потеряно, стараясь о целости государства своего и о прекращенін кровопролитія; царскому величеству будеть вычная слава, что мы сделали это мимо стародавныхъ своихъ правъ, для соединенія обонкъ народовъ, сами всь головами и съ имъніемъ своимъ великому государю въ подданство отдались; за такое великое дъло вы должны намъ и своего уступить, не только что наше назадъ отдать. Если же царское величество завоеванныхъ городовъ и земель отдать не изволить, то намъ и Богъ поможетъ, и если мы что отыщемъ войною, то вамъ будетъ стыдно».

Весь Сентябрь прошель въ безполезныхъ събздахъ и спорахъ. Московскіе уполномоченные изъ завоеваннаго въ Литвъ уступали по ръку Березу, коммиссары не соглашались, а между-тъмъ послы съ разныхъ сторонъ получали извъстія о

непріязненныхъ дъйствіяхъ Литовскихъ войскъ: оба гетмана - Сапъта и Гонсъвскій придвигались къ Вильиъ, ратные люди ихъ хватали и били Русскихъ, залегли всѣ пути, на Ошмянской дорогь подъ Мъдниками осадили отрядъ драгуновъ, отправлявшихся въ полки киязя Юрія Долгорукаго. 9 Октября на съъздъ послы потребовали у коммиссаровъ, чтобъ всъ эти зацыпки были прекращены и драгуны выпущены изъ осады. Коммиссары отвъчали дерзко: «По нашему прошенью гетманъ Павелъ Сапъга драгуновъ изъ осады освободитъ, велить ихъ отпустить къ Москвф, а не въ полки, а что при нихъ оружія, зелья и свинцу, то все у нихъ велить взять». Послы отвъчали на это съ большимъ шумомъ: «Съ княземъ Юріемъ Алексвевичемъ Долгорукимъ ратныхъ людей много, будутъ драгуны выручены и безъ гетманскаго отпуска; кровопролитіе начинается отъ вашего несходства, а нашему великому государю по его правдъ Богъ поможетъ». Этимъ съвздъ кончился, и послы дали знать Долгорукому, чтобъ онъ Божінмъ и государевымъ дѣломъ промышлялъ по указу; 19 числа выбхали они изъ Вильны и въ дорогъ узнали, что Польскіе и Литовскіе люди Сапъгина полку, присяжная шляхта и Черкасы по дорогъ отъ Вильны къ Минску, около Минска и до Борисова заъзжаютъ занятыя царскими войсками мъста; изъ Минска получили они въсть, что этотъ городъ съ 1 Октября осажденъ Черкасами, которые пишутся королевскими подданными; шляхта Минская и другихъ повътовъ, въ числъ 1000 человъкъ, стоитъ въ Минскомъ посадъ, Черкасы прітажають къ ней каждый день и говорять, чтобъ Минскъ взять; мъщане Минскіе въ городъ въ осаду не пошли и разъъхались всъ въ Польскіе города 9. Но князь Юрій Алекстевичъ Долгорукій поправиль дело: чтобъ не допустить до соединенія непріятельскія силы, со всьхъ сторонъ сконляющіяся, онъ рышился 8 Октября напасть на Гонствскаго въ сель Варкъ (Werki). Гонсъвскій, узнавъ о приближеніи Москвы, посившилъ предупредить нападение, и сначала конница его имъла успъхъ, замъшала, обратила въ бъгство ряды Москов-

скіе; но туть Долгорукій ввель въ дело два пехотныхъ стрьлецкихъ полка; Литва не выдержала и побъжала, оставивъ въ рукахъ побъдителей своего гетмана 10. Другой гетманъ. Павелъ Сапъга, остался цълъ благодаря мъстинчеству: двинувшись противъ непріятелей, Долгорукій послаль къ уполномоченнымъ Одоевскому съ товарищами, чтобъ отправили къ нему на помощь бывшихъ съ ними ратныхъ людей; но сотенные головы, князь Федоръ Борятинскій и двое Плешеевыхъ, объявили, что имъ идти на помощь къ князю Долгорукому невывстно. Посль разрядный дьякъ объявиль имъ на постельномъ крыльцъ: «Тутъ мъстъ нътъ, всегда большой воевода меньшему помогаетъ; вашею изменою гетмана Павла Сапъту упустили». Виновиые посланы были головою на дворъ къ Долгорукому 11. Но и самъ Долгорукій разсердилъ государя, отступивъ отъ Впльны безъ указа, не далъ знать въ Москву и о побъдъ своей. 17 Ноября государь отправилъ къ нему любопытную грамоту: «Похваляемъ тебя безъ въсти и жаловать объщаемся; а что ты безъ нашего указа пошель, и то ты учинилъ себъ великое безчестье, потому что и хотимъ съ милостивымъ словомъ послать и съ иною нашею государевою милостію, да нельзя послать: отписки отъ тебя нътъ, невъдомо противъ чего писать тебъ! А безчестье ты себъ учинилъ такое: теперь тебя одниъ стольникъ встрътитъ подль Москвы, а еслибъ ты безъ указа не пошелъ, то къ тебъ и третій стольникъ былъ бы. Другое то: Поляки опять займутъ дороги отъ Вильны и людей взбунтуютъ. Напрасно ты послушаль худыхъ людей; видишь ты самъ, что развъ нынъ у тебя много друзей стало, а прежде мало было кромъ Бога и насъ гръшныхъ; людей ратныхъ для тебя самъ я сбиралъ, и еслибъ не жалълъ тебя, то и Спасова образа съ тобою не отпускаль бы: и ты за мою, просто молвить, милостивую любовь ин одной строки не писываль ни о чемъ, писалъ къ друзьямъ своимъ, а тъ, ей ей! про тебя же переговариваютъ да смѣются, какъ ты торопишься, какъ и иное дълаешь; а я къ тебъ никогда немилостивъ не бывалъ и впе-

редъ отъ меня къ тебъ, Богъ въсть, какому злу бывать ли: а чаю, что князь Никита Ивановичъ (Одоевскій) тебя подбилъ, и его было слушать напрасно, въдаешь самъ, какой онъ промышленинкъ? послушаешь, какъ про него поютъ на Москвъ. А ты хотя бы и пошелъ, по пъхоту солдатскую оставиль бы въ Вильна да полкъ рейтаръ, да посулиль бы рейтарамъ хотя бы по сороку рублевъ человъку; а теперь, чаю, и самъ размышляешь, что сдълалось безъ конца. Князь Никить показалось, что мы васъ и позабыли, да и людей не стало, и выручить васъ нечемъ и некому. Тебе бы о сей грамоть не печалиться, любя тебя пишу, а не кручинясь, а сверхъ того сынъ твой скажетъ, какая немилость моя къ тебъ и къ нему. И тебъ бы отписать ко мит наскоро, коимъ обычаемъ ты пошелъ и чего ради, и чего чая впередъ? будетъ чая миру нынъшней зимою, то по дълу; а будетъ не чая миру и Сапъгу покинулъ въ собрапьт на Виленской сторонъ, и то сдълалось добръ худо. Помысли самъ себъ: по какому указу пошель? какая тебъ честь будеть, какъ возьмутъ Ковну или Гродию? Какъ и помыслить, что, пришедши въ Смоленскъ безъ нашего указа, писать объ указъ! Князь Никита не пособитъ, какъ Вильню сбръютъ и по дорогамъ пуще стараго залоги поставять, и Шведъ близко, а Нечая и безъ князь Никиты Сергій Чудотворецъ дважды побилъ, а на весну съ Поляками втрое ныпфшияго пуще будетъ сдълываться и боемъ биться. Жаль конечно тебя: впрямъ Богъ хотълъ тобою всякое дало въ совершение не во многие дии привести и совершенную честь на въки неподвижну учинить, да самъ ты отъ себя потерялъ; теперь тебъ и скорбно, а какъ пообмыслишься гораздо, и ты и самъ о себъ потужишь и узнаешь, что не ладно сдълалось. А мы и нынъ за твою усердную въру къ Богу, а къ намъ върную службу всякимъ милостивымъ жалованьемъ жаловать тебя хотимъ; а какъ бы ты безъ нашего указа изъ Вильны не ходилъ, а ратнымъ бы людямъ на прокормъ по своему разсмотрънію роздаль шляхетскія маетности, и послъ такого великаго побою изволилъ бы Господь Богь миръ совершить вскоръ, и ты бъ наиначе нашею, великаго государя, милостію за два такія великія дъла — се за бой, се за миръ былъ бы пожалованъ. А прочтя сію нашу грамоту и запечатавъ, прислать ее къ намъ съ тъмъ же, кто къ тебъ съ нею пріъдетъ» 12.

Несчастіе Гонсъвскаго и побъда киязя Ивана Андреевича Хованскаго надъ Литвою при Мядзёлахъ охолодили Поляковъ, разгоряченныхъ подданствомъ Выговскаго, возмечтавшихъ, что съ этимъ подланствомъ успѣхъ войны нерейдетъ на ихъ сторону, возвратятся къ нимъ всв потерянныя силы. Но, съ другой стороны, взятіе въ плъпъ гетмана Литовскаго не возгордило Москвы: здёсь очень хорошо понимали всю опасность, начавшую грозить отъ измѣны гетмана войска Запорожскаго; а главное, казна была истощена пятильтнею войною, ратные люди кормились на счетъ занятыхъ земель, и какъ они кормились, мы видъли изъ жалобъ Ордина-Нащокина, который вст болте и болте пріобраталъ привязанность и довтріе царя сколько умными совътами, распорядительностію, столько же и религіозностію, такъ правившеюся Алексью Михайловичу. Весною 1658 года, жалуя его въ думные дворяне, государь прислаль ему такую грамоту: «Пожаловали мы тебя за твои къ намъ многія службы и раденье, что ты, помня Бога и Его св. заповъди, алчныхъ кормишь, жадныхъ поншь. нагихъ одфваешь, странныхъ въ кровы вводишь, больныхъ посъщаешь, въ темницы приходишь, еще и ноги умываешь и наше крестное целованье исполняешь, намъ служишь, о нашихъ дълахъ радъешь мужественио и храбро, и до ратныхъ людей ласковъ, а ворамъ не спускаешь, и противъ Шведскаго короля славныхъ городовъ стоишь съ нашими людьми смёлымъ сердцемъ» 13. Нащокинъ не переставалъ повторять прежнее. «Теперь» писаль онь въ началь 1659 года: «теперь изъ Царевичева Димитріева города падобно въ три мъста посылать помощь, оборонять отъ злаго мученія: надобно оборонить Чадосы отъ осады Литовскихъ людей, которые пришли мстить за разоренье шляхты Бряславской;

рейтары мучатъ людей въ Икажит и Бряславлт, а Доискіе козаки пустошатъ Друю съ волостями; отовсюда просятъ помощи, обливаются кровавыми слезами; лучше бы я на себъ раны видълъ, только бы невинные люди такой крови не терпъли! лучше бы согласился я быть въ заточеніи необрат. номъ, только бы не жить здесь и не видать падъ людьми такихъ злыхъ бъдъ!» Тщетно посылалъ Нащокинъ приказы рейтарамъ и Донскимъ козакамъ, чтобъ выступали противъ иепріятеля: они не трогались, «отяжельвъ награбленными пожитками, которые нахватали у людей, присягнувщихъ царю». Глядя широкимъ взглядомъ на дъла, предтеча Преобразователя требовалъ новаго, Европейскаго образа веденія войны, для котораго въ Москвъ не было еще ни средствъ, ни поинманія. «Не стыдно—писалъ Нащокинъ—навыкать доброму отъ стороны, и отъ враговъ своихъ свидътельство кръпче принимаемъ: во всъхъ государствахъ надъ войсками гетманы или генералиссимусы на границахъ бываютъ даже и не въ военное время, а когда война, то и подавна съ войскомъ стоятъ на границахъ, рати къ нимъ идутъ и указы отъ нихъ получають, а не они отъ кого-нибудь указовъ просять: отъ этого дело скорте делается; где глаза видять и ухо слышить, тутъ бы и промыслъ держать неотложно. Надобио знающимъ полководцамъ быть по рубежу, рати держать въ строеньъ и отъ крови сдерживать, чтобъ миру мъсто было, а не разрушеніе, не все войну вести». Нащокинъ требовалъ полнаго преобразованія войска, замъненія старинной дворянской конницы даточными конными и пѣшими людьми<sup>14</sup>.

Но для этихъ преобразованій надобень быль Петръ; царь Алексьй видьль отсутствіе средствъ къ войнъ, не имъль возможности создать ихъ, не умълъ, подобно сыну своему, собственнымъ неутомимымъ движеніемъ возбуждать всюду косньющія силы, и спъшилъ прекратить войну въ Литвъ и Бълоруссіи, чтобъ обратить всъ усилія на югъ, въ Малороссію. Польша, обманутая въ своихъ надеждахъ, также хотъла пріостановить военныя дъйствія, и вотъ, въ одно и то же

время, въ Генваръ 1659 года, Московскій посланникъ вхаль въ Польшу, а Польскій гонецъ въ Москву. Король въ грамотъ своей жаловался на Долгорукаго, что тотъ разорваль перемиріе, напавши и взявши въ пленъ Гонствскаго, который пришель только въ качествъ коммиссара, для мирныхъ переговоровъ, и имълъ при себъ иъсколько сотъ коиницы; жаловался на уполномоченныхъ царскихъ, что разорвали коммиссію; предлагаль третью коммиссію и требоваль освобожденія Гонсъвскаго, какъ коммиссара, безъ котораго нельзя вести переговоровъ. Царь, съ своей стороцы, жаловался королю на Польскихъ коммиссаровъ и на Гонсъвскаго, но также прибавляль, что согласень на мирь, для заключенія котораго пусть король присылаеть уполномоченных въ Москву. Король продолжаль предлагать, чтобъ коммиссія; разорванная подъ Вильною, была возобновлена опять въ Вильнь же или въ Минскъ, или въ Оршъ, чтобъ во время коммиссін военныя дъйствія были задержаны и Гонсъвскій освобожденъ; царь отвъчалъ: «Когда король пришлетъ своихъ великихъ пословъ въ Москву, тогда мы велимъ присоединить къ нимъ и Гонсъвскаго, и когда доброе дело сделается, то онъ вмъстъ съ послами и будетъ отпущенъ; что же касается до прекращенія военныхъ действій, то мы уже велели прекратить ихъ на все то время, когда ваши великіе послы будуть въ Москвъ». Понятно, что съ Польской стороны это была одна проволочка времени, хотили выждать, чемъ ръшится дело въ Малороссіи.

Здъсь упорная борьба продолжалась подъ Лохвицею, гдъ стояли царскіе воеводы, князья Ромодановскій и Куракинъ, и подъ Ромнами, гдъ стоялъ Безпалый. Народъ смотрълъ съ отвращеніемъ на эту войну, говорили: «Войну начали старшіе, и еслибъ царскіе ратные люди гдъ-инбудь старшину нашу осадили, то мы бы ее всю, перевязавши, царскому величеству выдали; а теперь мы слушаемся своихъ старшихъ по неволь, боясь всякаго разоренія и смертнаго убійства». Старшіе неволею выбивали козаковъ въ полки, грозя, кто въ полки не

поъдетъ, у того женъ и дътей поберутъ и отдадутъ Татарамъ. Пошло въ ходъ слово измънникъ; такъ величали старшіе козаковъ, которые не хотъли сражаться противъ царскихъ войскъ.

Въ Февраль 1659 года Безпалый даль знать въ Москву, что изъ Новой Чернухи приходили подъ Лохвицу Скоробогатенко и Немиричь съ Ляхами и Татарами, въ числъ 30,000, къ городу приступали трижды, но были отбиты. Самъ Выговскій подъ Лохвицу не приходиль, стояль въ Чернухахь, а потомъ пошелъ къ Миргороду и 4 Февраля явился подъ этимъ городомъ. Находившіеся здъсь Московскіе драгуны укръпили осаду въ маломъ городъ, а Миргородцы всъ присягнули служить государю и ратпыхъ людей не выдавать. Но 7 Февраля, по прелестнымъ письмамъ отъ Выговскаго и по наговору протопопа Филиппа, Степанъ Довгаль, бывшій здісь снова полковникомъ, вытхалъ изъ города къ Выговскому, Миргородцы зашатались и сдались; Московскихъ драгуновъ Выговскій ограбиль и отослаль въ Лохвицу, а самь двинулся въ Полтавскій полкъ. На вст просьбы Безпалаго о помощи быль одинь отвъть изъ Москвы, что идеть въ Малороссію бояринъ киязь Алексий Никитичъ Трубецкой.

Трубецкой, действительно, выступиль изъ Москвы 15 Гепваря, съ войскомъ, простиравшимся, какъ говорятъ, до 150,000; 30 числа бояринъ стоялъ уже въ Севскъ. Но на многочисленное войско въ Москве не надъялись, хотъли во что бы то ни стало оторвать Выговскаго отъ Польши, ибо только этимъ можно было добиться счастливаго окончаніи делъ съ последнею. 7 Февраля въ трапезе у дворцовой церкви св. Евдокіп государь слушалъ важныя статьи, а комнатные бояре слушали ихъ въ комнатахъ; эти бояре были: Борисъ Ивановичъ Морозовъ, киязь Яковъ Куденетовичъ Черкасскій, киязь Никита Ивановичъ Одоевскій, Илья Даниловичъ Милославскій, Иванъ Андреевичъ Милославскій. Статьи были отправлены къ Трубецкому; въ икхъ предписывалось воеводъ войти въ сношенія съ Выговскимъ и предложить ему начать доброе дело такимъ способомъ; ратныхъ людей съ обънхъ сторонъ раз-

весть бетъ крови и Татаръ вывести. Когда гетманъ будеттсъ нимъ на съезде, то всякими мерами его уговаривать и государевою милостію обнадеживать. Если Выговскій покажеть статьи Польскаго короля, гдв ему написано гетманство и воеводство Кіевское, полковникамъ и другимъ начальнымъ людямъ шляхетство, вольности шляхетскія и маетности въ Малороссіи, то написать договоръ, примъриваясь къ этимъ статьямъ и смотря по тамошнему делу, если между этими статьями не будеть самыхъ высокихъ и затейныхъ, которыя не къ чести государеву имени. Если Выговскаго любятъ и гетманомъ его на будущее время имъть хотятъ, то ему гетманомъно прежнему быть. Если станетъ просить воеводства Кіевскаго, быть по его прошенію. Если на отца своего. на братью и на друзей станеть просить каштелянства и староствъ-быть по его прошенію. Станетъ просить на гетманскую булаву города въ прибавку-согласиться. Если станетъ говорить, чтобъ въ Кіевѣ и другихъ городахъ государевымъ воеводамъ и ратнымъ людямъ не быть, а боярина Шереметева съ людьми ратными изъ Кіева вывести, то боярина вывести, согласиться и на выводъ ратныхъ людей, если будетъ требовать этого упорно. Если станетъ говорить о своевольникахъ, чтобы ихъ усмирить, то отвъчать: «И такъ много крови христіанской пролилось нынфшнимъ вашимъ междоусобіемъ, съ объихъ сторонъ православные христіане побиты и разорены, а бусурманы были рады; надобно съ своевольниками помириться безъ кровопролитія, а я, по указу великаго государя, стану ихъ къ миру склонять; а если впередъ затъятъ бунты, то ихъ смирять, но Татаръ не приводить».

Но дъло не дошло до переговоровъ. 28 Февраля Трубецской выступилъ изъ Съвска и 10 Марта пришелъ въ Путивль; 26 Марта выступилъ изъ Путивля, направлялсь на мъстечко Константиновъ на Сулъ, стягивая къ себъ и Московскихъ воеводъ изъ Лохвицы и Безпалаго изъ Роменъ. 10 Апръля Трубецкой вышелъ изъ Константинова къ Коно-

топу, гдъ заперся приверженецъ Выговскаго, полковникъ Гуляницкій. 19 Апръля Трубецкой полошель къ Конотопу и безусившио осаждаль этоть городь до 27 Іюня, когда явился туда Выговскій вийсти съ ханомъ Крымскимъ. Оставивши всъхъ Татаръ и половину козаковъ своихъ въ закрытомъ мъстъ за ръчкою Сосновкою, съ другою половиною козаковъ Выговскій подкрался подъ Конотопъ, на разсвътъ ударилъ на осаждающихъ, перебилъ у нихъ много людей, отогналъ лошадей и началь отступать. Воеводы, думая, что непріятельскаго войска только и есть, отрядили для его преследованія киязя Семена Романовича Пожарскаго и киязя Семена Петровича Львова съ копницею. 28 Іюня Пожарскій нагиаль Черкась, поразиль и погнался за отступавшими, все болъе и болъе удаляясь отъ Копотопа; тщетно языки показывали, что впереди много пепріятельскаго войска, и остальная половина козаковъ, и целая орда съ ханомъ и калгою: передовой воевода инчего не слушалъ и шелъ впередъ. «Давайте мит ханишку!» кричалъ онъ: «давайте калгу! всъхъ ихъ съ войскомъ, такихъ-то и такихъ-то..., вырубимъ и выпленимъ». Но только что успълъ опъ перегнать Выговскаго за болотную ръчку Сосновку и самъ перебрался за пее со всъмъ отрядомъ, какъ выступили мпогочисленныя толиы Татаръ и козаковъ и разгромили совершенно Москву. Пожарскій и Львовъ попались въ плънъ; Пожарскаго привели къ хану, который началъ выговаривать ему за его дерзость и презрѣніе силъ Татарскихъ; но Пожарскій былъ одинаковъ и на поль битвы и въ плъну: выбранивъ хана по Московскому обычаю, онъ плюнулъ ему въ глаза, и тотъ велълъ тотчасъ же отрубить ему голову. Такъ разсказываетъ Малороссійскій льтописецъ 15; но Московскій толмачь Фроловъ, бывшій очевидцемъ умерщвленія Пожарскаго, разсказываль, что ханъ велъль убить Пожарскаго за то, что этотъ самый воевода въ прошлыхъ годахъ приходиль войною подъ Азовъ на Крымскихъ царевичей. Князь Львовъ былъ оставленъ въ живыхъ, но недъли черезъ двъ умеръ отъ бользни 16.

Цвътъ Московской конницы, совершившей счастливые похолы 54 и 55 года, сгибъ въ одинъ день; плънныхъ сталось побъдителямъ тысять пять; несчастныхъ вывели на открытое мъсто и ръзали какъ барановъ: такъ уговорились между собою союзники-ханъ Крымскій и гетманъ войска Запорожскаго! Никогда послъ того царь Московскій не быль уже въ состоянін вывести въ поле такого сильнаго ополченія. Въ печальномъ платьт вышелъ Алексти Михайловичь къ народу, и ужасъ напалъ на Москву. Ударъ быль темъ тяжелее, чемъ неожиданиее; последоваль опъ за такими блестящими успъхами! еще недавно Долгорукій привель въ Москву плъннаго гетмана Литовскаго, недавно слышались радостные разговоры о торжествъ Хованскаго; а теперь Трубецкой, на котораго было больше всехъ надежды, «мужъ благоговъйный и изящный, въ воинствъ счастливый и недругамъ страшный», сгубилъ такое громадное войско! После взятія столькихъ городовъ, после взятія столицы Литовской, царствующій градъ затрепеталъ за собственную безопасность: въ Августъ, по государеву указу, люди всъхъ чиновъ спъшили на земляныя работы для укръпленія Москвы. Самъ царь съ боярами часто присутствоваль при работахъ: окрестные жители съ семействами, пожитками наполняли Москву, и шель слухъ, что государь уважаетъ за Волгу, за Ярославль 17.

Разгромпвши отрядъ Пожарскаго, ханъ и Выговскій двинулись къ Конотопу, чтобъ ударить на Трубецкаго; но бояринъ уже отступиль отъ города и, благодаря многочисленной артиллеріи, успъль безъ большаго вреда отъ напирающаго непріятеля перевести свое войско въ Путивль, куда прибылъ 10 Іюля; Выговскій и ханъ не преслъдовали его далье ръки Семи и отправились подъ Роменъ, жители котораго сдались имъ; Выговскій поклялся выпустить бывшій здъсь Московскій гаринзонъ, и, несмотря на клятву, отправиль его къ Польскому королю. Изъ подъ Ромна союзники пошли подъ Гадячь. Здъсь Татары, расположившись станомъ въ полѣ, спокойно истор. Росс. Т. ХІ.

смотрели, какъ Черкасы Выговскаго резались съ своими братьями, жителями Гадяча, на приступть. Осаждающіе должны были отступить, потеравши больше тысячи человекъ. Тутъ пришла весть къ хану, что молодой Юрій Хмельницкій съ Запорожцами ходиль подъ Крымъ, погромиль четыре Ногайскихъ улуса и взялъ много плънныхъ. Ханъ и Выговскій немедленно послали сказать ему, чтобъ отпустилъ плънныхъ въ Крымъ, но Хмельницкій отвъчалъ: «Если ханъ отпуститъ изъ Крымъ, по хмельницкій отвъчалъ: «Если ханъ отпуститъ изъ Крыма прежній полонъ козацкій, то и мы отпустимъ Татаръ; если же ханъ пойдетъ на государевы города войною, то и мы опять пойдемъ на Крымскіе улусы». Понумтвъ за это съ Выговскимъ, ханъ отдълился отъ него, пошелъ на Сумы, Хотмылъ, Карповъ, Ливны, городовъ не тронулъ, но выжегъ утзды и направилъ путь домой 18.

Между-тъмъ Трубецкой изъ Путивля писалъ Выговскому. чтобъ тотъ прислалъ къ нему добрыхъ людей для переговоровъ о прекращенін кровопролитія. Выговскій отвічаль (1 Августа), все еще пазывая себя гетманомъ его царскаго величества: «Знаете вы и сами хорошо, что мы нынфшнему междоусобію и кровопролитію между христіанами ни мальйшей не дали причины, и не только самому его царскому величеству, но и вамъ не однажды инсали, чтобъ въ совътъ пребывали; такъ и теперь, видитъ Богъ, нестроенія не желаемъ и Бога просимъ, чтобъ Онъ сердца пепримирительныя къ братолюбію возвратиль, и пусть кровь христіанская падеть на голову того, кто желаль и желасть ея пролитія. Согласно желанію вашему, изъ войска нашего людей добрыхъ двоихъ, троихъ или четверыхъ для разговора о всякихъ добрыхъ делахъ пошлемъ, только бы имъ какой-инбудь неправды не было, и самъ съ вами сойдусь, чтобъ имъть частыя сношенія. А что вы пишете, что подъ Конотопъ приходили не для войны, а для разговора и усмиренія домашняго междоусобія, то какая ваша правда? Кто видаль, чтобь съ такими великими ратями и съ такимъ великимъ нарядомъ на разговоръ приходили? въ Конотопъ инкакого своеволія и междоусобія не было: зачемъ было къ нему приступать? Вы на искорененіе наше со многими людьми пришли, Борзну вырубили и людей въ полонъ забрали, въ чемъ оправдываться не можете, ибо тамошніе люди не только вамъ никакой причины къ нападенію не давали, но и ратямъ вашимъ не противились, а еслибы оборонялись, то не скоро бы вы ихъ взяли». Въ заключеніе Выговскій писалъ, что не пришлетъ свонхъ посланцевъ въ Путивль, по пусть Трубецкой присылаетъ своихъ въ Батуринъ.

Видя, что Выговскій особенно страшень въ союзь съ ханомъ, въ Москвъ стали думать, какъ бы разорвать этотъ союзъ. Но прозорливый Ординъ-Нащокинъ писалъ царю: «Вашему царскому величеству угодно, чтобъ хана Крымскаго съ Выговскимъ какими-ипбудь письмами поссорить, чтобъ они, побранясь между собою, разошлись: по такихъ людей, которые бы умъли это сдълать, у вашего царскаго величества нътъ, не учились; которыя дъла и по наказу дълаются, и тъ не скоро въ совершение приходятъ. Хана Крымскаго отъ Выговскаго можно оторвать только одинмъ: послать людей на Донъ, только не такъ, какъ былъ на Дону думный дворянинъ Жданъ Васильевичъ Кондыревъ: кромъ письменныхъ людей было при немъ множество вольныхъ на Дону, а прибыли тебъ, великому государю, инчего не сдълали, и вольные и письменные всв померли отъ голоду» 19. Въ Крыму начали опять грабить Русскихъ пословъ, которые уситвали только спасать царскіе наказы, пряча нхъ-въ ветчинь! Во время похода ханскаго подъ Конотопъ пословъ держали въ тюрьмь, въ оковахъ, и говорили имъ: «Государь вашъ Запорожскими Черкасами хочетъ завладъть; Польскій король также хотыть ими завладеть, но и свое королевство потомъ потеряль: то же будеть и Московскому государству, будеть запустошено изъ-за козаковъ». Татары хвастались Конотонскимъ деломъ: «Теперь» говорили они: «Московскіе люди полевымъ боемъ съ нами биться не станутъ», но въ то же время не скрывали и своего страха предъ усиливавшимся мо-

гуществомъ Москвы: «Вашъ государь» говорили они посламъ: «хочетъ завладъть козаками и Поляками, а потомъ и Крымомъ»; требовали, чтобы царь помирился съ королемъ, удержавъ за собою всъ завоеванія, по отдавъ Малороссію Польшъ. Тщетно послы Московскіе предлагали большія деньги вельможамъ, если они убъдятъ хана не помогать Полякамъ и Выговскому; вельможи отвъчали: «Не думайте, что мы сдадимся на деньги; всв помремъ, а надъ Московскимъ государствомъ и надъ Черкасами всячески станемъ промышлять». Но и Донскіе козаки также промышляли: во время Конотопскаго похода суда ихъ явились у Крымскихъ береговъ; Доицы высаживались подъ Каеою, Балаклавою, Керчью, углубляясь внутрь полуострова верстъ на 50, взяли пленныхъ тысячи съ двъ, освободили своихъ полтораста; на Турецкой сторона были въ окрестностяхъ Синопа, у Константинова острова и города Кондры, за сутки пути отъ Царягорода; въ степяхъ залегали дороги, прерывали сношенія хана съ Калмыками, отръзывали Татарскіе отряды, шедшіе къ Выговскому <sup>20</sup>.

Въ Москвъ напрасно очень безпокоились. Конотопское дъло было явленіемъ случайнымъ, не могшимъ имъть никакихъ важныхъ послъдствій. Ханъ, который одинъ давалъ силу Выговскому, ушель въ Крымъ, оставивши въ Малороссіи только 15,000 орды; войско, которое могла дать Выговскому Польша, было ничтожно: какихъ-нибудь 1500 человъкъ! и тщетно ждаль онъ подкръпленій отъ короля. Выговскій возвратился въ Чигиринъ, не могши взять на дорогѣ Гадяча; изъ Чигприна онъ выслалъ было козаковъ западной стороны и Татаръ подъ начальствомъ брата своего Данила, но это войско 22 Августа было поражено на-голову Московскими войсками, вышедшими изъ Кіева. Въ какомъ состояніи находилась въ это время Малороссія, лучше всего видно изъ донесенія королю Яну Казимиру обознаго короннаго, Андрея Потоцкаго, начальствовавшаго вспомогательнымъ Польскимъ отрядомъ при Выговскомъ: «Не изволь ваша королевская

милость ожидать для себя ничего добраго отъ здъшняго края! Всъ здъшніе жители (т. е. жители западной стороны Днъпра) скоро будутъ Московскими, ибо перетянетъ ихъ къ себъ Заднъпровье (восточная сторона), а они того и хотятъ, и только ищутъ случая, чтобъ благовиднъе достигиуть желаемаго. Они послали къ Шереметеву копію привилегій вашей королевской милости, сирашивая: согласится ли царь заключить съ ними такія же условія? Одно мъстечко воюетъ противъ другаго, сынъ грабитъ отца, отецъ сына. Страшное представляется здъсь Вавилонское столпотвореніе! Благоразумнъйшіе изъ старшинъ козацкихъ молятъ Бога, чтобъ ктонибудь, или ваша королевская милость, или царь, взяль ихъ въ кръпкія руки и не допускаль грубую чернь до такого своеволія».

Восточная сторона перетяпула. Здъсь, какъ скоро Выговскій удалился съ Татарами въ Чигиринъ, Переяславскій полковникъ Тимовей Цецура объявилъ себя за Москву, перебиль техъ немногихъ, которые были за Выговскаго, и далъ знать объ этомъ въ Путивль князю Трубецкому. 30 Августа Кіевскій воевода Шереметевь писаль государю, что полковники-Переяславскій, Нъжинскій, Черпиговскій, Кіевскій и Лубенскій добили челомъ и присягнули. На западной сторонъ Днъпра, заслышавъ о движеніяхъ Цыцуры, козаки начали собираться и разсуждать, оставаться ли имъ въ подданствъ королевскомъ, или бить челомъ государю Московскому? Выговскій находился въ самомъ печальномъ положенін; многіе изъ близкихъ людей совътовали ему пуститься въ степи и уйти къ хану. Андрей Потоцкій поняль, какая бъда начнетъ грозить Польшъ, если еще Турки вмъшаются въ борьбу за Украйну, и уговорилъ Выговскаго перетхать изъ Чигирина къ нему въ обозъ, расположенный на Гребенкахъ, недалеко отъ Бълой Церкви. Скоро всъ козаки отстали отъ Выговскаго, собрались около молодаго Юрія Хмельницкаго въ числъ десяти тысячъ человъкъ и стали на Германовкъ. Братъ Выговскаго, Данила, жепатый на родной сестръ Юрія, Еленъ Богдановиъ, соединился также съ шуриномъ своимъ.

Шереметевъ писалъ Хмельницкому, чтобъ онъ отступилъ отъ измънниковъ и соединился съ върными козаками восточной стороны; 5 Септября Хмельницкій отвъчаль, что опъ и все войско Запорожское хочетъ служить великому государю. 11 Септября была у козаковъ рада: Иванъ Выговскій пріфхаль къ нимъ, показывалъ и читалъ Гадачскія условія, подтвержденныя уже на сеймф, уговариваль козаковь оставаться подъ королевскою рукою, но вследствие этихъ уговоровъ едва успелъ убъжать въ Польскій станъ; козаки кричали, что у короля въ подданствъ быть не хотять, хотять быть подъ государевою рукою. 13 Сентября Хмельницкій съ своимъ войскомъ двинулся на Расаву для соединенія съ стоявшими тамъ полками-Чигиринскимъ, Уманьскимъ и Черкасскимъ; Иванъ Выговскій и Потоцкій следовали за нимъ; козаки говорили, что на Расавъ будетъ большая рада, гдъ изберутъ въ гетманы Юрія Хмельницкаго, а Выговскаго убьють. Въ двадцатыхъ числахъ Потоцкій съ Выговскимъ остановились подъ Хвостовомъ, а Хмельницыій на Взеньи, близь Бѣлой Церкви, и козаки прислади къ Потоцкому съ просьбою, чтобъ уговорилъ Выговскаго сложить булаву на радъ. Потоцкій отправиль козацкихъ посланинковъ съ бранью; но вслъдъ за ними пріъхали къ Выговскому Каневскій полковникъ Лизогубъ и Миргородскій Грицко Лесинцкій съ требованісмъ, чтобъ онъ черезъ нихъ переслалъ войску булаву и бунчукъ, просили о томъ же и Потоцкаго, утверждая, что войско хочеть остаться върнымъ королю. Послъ продолжительныхъ переговоровъ Выговскій наконецъ объявиль Потоцкому, что, для сохраненія мира, готовъ отдать бунчукъ и булаву, но съ тъмъ усозвіємъ, чтобъ войско Запорожское оставалось върнымъ королю. Лизогубъ и Лесинцкій дали слово, что это условіе будетъ выполнено, и онъ отправилъ булаву и бунчукъ съ братомъ своимъ Данилою. Лизогубъ, Лесинцкій и Данила встрътили войско на дорогъ, потому что оно двинулось уже къ Польскому стану, чтобъ страхомъ принудить Потоцкаго оставить Выговскаго. Когда бунчукъ и булава, присланиые послъднимъ, внесены были въ раду, то войско тотчасъ отдало ихъ Хмельницкому, громко желая ему счастливаго гетманства.

Между-тъмъ 5 Сентября Трубецкой выступиль изъ Путивля въ Черкасскіе города, и вездъ въ этихъ городахъ принимали его съ торжествомъ, полковники и посольство, при пушечной стръльбъ присягали на върную службу великому государю. 27 числа подошелъ Трубецкой къ Переяславлю: полковникъ Тимовей Цецура со всемъ полкомъ встретилъ его за пять версть отъ города; протопопъ Григорій, священники со крестами, мъщане, войтъ, бурмистры, райцы, лавники и вся чернь за городомъ. Пошли въ церковь, отпъли молебенъ; послъ молебна Трубецкой объявилъ Переяславцамъ милость великаго государя, что пожаловаль, вельть имъ быть подъ своею высокою рукою по прежнему, правъ и вольностей ихъ нарушать не велълъ, а что были они отъ него отступны, и онъ вины имъ отдалъ: такъ опи бы, видя премногую милость, великому государю служили върно. Переяславцы били челомъ и объщали быть подъ рукою великаго государя на въки неотступно. Тутъ раздалась стръльба изъ всего наряду, что только было въ Переяславлъ.

На другой день бояринъ отправилъ грамоту къ Юрію Хмельпицкому, чтобъ онъ, номня милость царскую къ отцу своему
и къ себъ, служилъ великому государю върно, привелъ въ
подданство задиъпровскіе полки; послана увъщательная грамота за Диъпръ ко всей старшинъ и черни, съ обнадеживаніемъ, что они останутся при прежнихъ своихъ правахъ и
вольностяхъ. 1 Октабря пріъхалъ въ Переяславль отъ Хмельинцкаго и всѣхъ полковниковъ полковникъ Петръ Дорошенко
и изо всѣхъ полковъ сотники съ листами, и объявили боярииу, что гетманъ и все войско рады быть въ подданствъ у великаго государя при прежнихъ правахъ и вольностяхъ. Бояринъ обнадежилъ ихъ государевою милостью, далъ имъ жалованье и отпустилъ съ приказомъ, чтобъ гетманъ, обозный
и полковники для дѣлъ государевыхъ ѣхали къ не мувъ Переяславль безъ опасенія, а если опасаются, то пусть оставятъ

въ залогъ отправляющагося вмёсть съ Дарошенкомъ посланца Владыкина. Но Владыкинъ возвратился съ тремя полковниками и привезъ отвътъ, чтобъ самъ бояринъ тхалъ за Дивпръ къ Терехтемировскому монастырю. Трубецкой отказалъ; тогда полковники потребовали, чтобъ боярпиъ, по крайней мѣръ, отправилъ къ инмъ въ войско товарищей своихъ, а если не отправить, то Хмельницкій съ полковниками въ Переяславль не поъдутъ. Тутъ же полковники подали боярину четырнадцать статей, на которыхъ быть имъ въ царскомъ подданствъ: въ статьяхъ говорилось, чтобъ, кромъ Кіева, воеводъ не посылать ни въ какје города и чтобъ Московскія войска, которыя будуть присылаться на помощь, находились подъ гетманскимъ начальствомъ. Царское величество не принимаетъ изъ войска Запорожскаго никакихъ листовъ безъ въдома гетманскаго и всей старшины, безъ подписи руки гетманской и приложенія печати войсковой. Гетманъ долженъ быть одинъ для всёхъ полковъ по обениъ сторонамъ Днъпра. Чтобъ избраніе гетмана было вольное какъ для старшихъ, такъ и для меньшихъ, чтобъ кромъ войсковыхъ людей никого при избраніи не было; по избраніи отправляются къ царскому величеству послы за подтверждениемъ, въ которомъ не можетъ быть отказа. Всъхъ ппостранныхъ пословъ вольно принимать, отсылая только списки съ привезенныхъ ими грамотъ къ царскому величеству. Чтобъ при заключении мира съ окольными землями, а особенно съ Ляхами, Татарами и Шведами, были коммиссары отъ войска Запорожскаго съ вольными голосами. Духовенство Малороссійское остается подъ властію Константинопольскаго патріарха; избраніе духовныхъ властей по прежнему остается вольное. Вольно каждому основывать школы и монастыри.

5 Октября Трубецкой послаль опять Владыкциа къ Хмельпицкому и полковникамъ, чтобъ ѣхали въ Переяславль безо всякаго опасенья, если же не согласятся, то объявить, что къ нимъ въ войско для приводу къ присягъ пріъдетъ товарищъ Трубецкаго, окольничій Аидрей Васильевичъ Бутурлинъ.

Хмельницкій согласился прівхать только подъ послединмъусловіемъ, и 9 числа въ одно время Бутурлинъ перебхалъна западную сторону Дивпра, а Хмельницкій на восточную: съ нимъ были: обозный Тимовей Носачь, войсковой судья Иванъ Кравченко, есаулъ Иванъ Ковалевскій да полковинки: Черкасскій Андрей Одинецъ, Каневскій Иванъ Лизогубъ, Корсунскій Яковъ Петренко, Прилуцкій Петръ Дорошенко, Кальницкій Иванъ Серко, потомъ изъ каждаго полка сотники и козаки. За городомъ гетмана встрътили двъ сотни жильцовъ да три роты рейтаръ; въ городъ, по улицъ, по которой ъхалъ гетманъ, стояли стрельцы и солдаты съ ружьемъ, знаменами и барабанами. 10 числа Хмельницкій со всею старшиною быль у Трубецкаго, который встрытиль его словами: «Извъстно великому государю, что ты ему служищь и ии къ какимъ прелестямъ не приставалъ; за твою службу великій государь тебя жалуеть, милостиво похваляеть, и тебъ бы и впередъ служить вфрно, какъ служилъ отецъ твой, гетманъ Богданъ Хмельницкій». Хмельницкій билъ челомъ; за нимъ ударили челомъ старшины, чтобъ государь велълъ вины имъ отдать, отлучились они отъ него по неволь, принудиль ихъ нзмъншикъ Ивашка Выговскій. Бояринъ отвъчалъ, что государь вины имъ отдалъ и велёлъ въ Переяславле созвать раду, выбрать гетмана, кто имъ надобенъ, и постановить статьи.

Къ половниъ Октября прітхали въ Переяславль боярниъ Василій Борисовичъ Шереметевъ, окольничій князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій, наказной гетманъ Безпалый, сътхались вст полковники, вся старшина и вся чернь восточной стороны Дитара, и 15 числа Трубецкой, призвавши Хмельницкаго и старшинъ, показалъ имъ свою втрющую грамоту и прочелъ статьи, старыя Богдановскія и новыя. Хмельницкій и старшина отвтчали, что статьи надобно прочесть на радъ при всемъ войскъ. Но у Трубецкаго была одна важная статья, которую онъ сейчасъ же и объявилъ: государь указаль въ Новгородъ Съверскомъ, Черниговъ, Стародубъ и По-

ченъ быть своимъ воеводамъ, потому что эти города изстари принадлежать къ Московскому государству, а не къ Малой Россін, а если въ этихъ городахъ устроены козаки землями, и въ другомъ мъсть устроить ихъ будетъ негдъ, то пусть они на своихъ земляхъ остаются и при воеводахъ. Хмельницкій и старшина отвъчали: «Въ этихъ городахъ устроено много козаковъ и за ними много земли и всякихъ угодій, Новгородокъ Съверскій, Стародубъ и Почепъ приписаны къ Нъжинскому полку, а въ Черниговъ свой полкъ, и если изъ этихъ городовъ козаковъ вывесть, то имъ будетъ домовное и всякое разоренье, права и вольности ихъ будутъ нарушены, а великій государь вельль намъ быть на прежнихъ пашихъ правахъ и вольностяхъ, и если козаковъ переводить, то надобно опасаться между ними всякой шатости». Старшина била челомъ, чтобъ объ этомъ на радъ не говорить, иначе нечего ждать прекращенія междоусобія.

17 Октября открылась эта рада на полъ за городомъ; тутъ же на поль для обереганья стояль съ Московскимъ войскомъ окольничій киязь Петръ Алексъевичъ Долгорукій. Теперь уже объими сторонами Дивпра выбранъ быль въ гетманы Юрій Хмельницкій. Читали статьи, прежнія Богдановскія и новыя; новыя говорили: Гетманъ со всемъ войскомъ всегда долженъ быть готовъ на царскую службу. Никакими Ляцкими прелестями не прельщаться, про Московское государство никакимъ ссорамъ не върить, ссорщиковъ казнить смертью, о всякихъ ссорныхъ делахъ писать къ великому государю. Безъ государева приказа на войну никуда не ходить и никому не помогать, чтобъ этимъ вспоможеньемъ войско Запорожское не умалялось, а кто пойдеть самовольствомъ, того казнить смертью. Быть царскимъ воеводамъ съ войсками въ городахъ: Переяславлъ, Нъжинъ, Черниговъ, Браславлъ, Умани, для обороны отъ непріятелей; воеводамъ этимъ въ войсковыя права и вольности не вступаться; въ Переяславлъ и Нъжинъ быть воеводамъ на своихъ запасахъ, а въ Кіевъ, Черниговъ п Браславлъ владъть маетностями, которыя прежде принадле-

жали темъ воеводствамъ; а въ полковничы поборы воеводамъ не вступаться; государевымъ ратнымъ людямъ у реестровыхъ козаковъ на дворахъ не ставиться, ставиться имъ у другихъ жителей, также подводъ подъ посланинковъ и гонцовъ у реестровыхъ козаковъ не брать, брать у городскихъ и деревенскихъ жителей; реестровымъ козакамъ держать вино, пиво и медъ, продавать вино бочкою куда кто захочетъ, а ниво и медъ вольно продавать гарицемъ, кто же будетъ внио продавать въ кварты, техъ карать. Въ городахъ, местахъ мъстечкахъ Бълорусскихъ залогамъ козацкимъ не быть, чтобъ ссоры между ратными людеми не было. Если гетманъ совершитъ какое-инбудь преступление, то войско не можетъ его перемънить безъ указа царскаго: государь велитъ сыскать о гетманской винь всымь войскомь, и по сыску велить указъ учинить какъ повелось въ войскъ; также и гетману безъ рады и безъ совъту всей чернивъ полковники и въ иные начальные люди никого не выбирать, выбирать полковниковъ на радъ, кого межь себя излюбятъ изъ своихъ полковъ, а изъ иныхъ не выбирать; гетманъ также не имъетъ права отставлять полковниковъ безъ рады. Въ начальные люди кромъ православныхъ христіанъ изъ иноверцевъ не выбирать, не выбирать и новокрещеновъ, потому что отъ нихъ большая смута въ войскъ и междоусобіе и козакамъ дълаются налоги и тъсноты. Измънника Ивашки Выговскаго жену и дътей, также брата Данила и другихъ Выговскихъ, которые есть въ войскъ, отдать царскому величеству и впредь въ войскъ Запорожскомъ Выговскимъ не быть. Совътникамъ Выговскаго: Гришкъ Гуляницкому, Гришкъ Леспицкому, Самошкъ Богданову, Антошкъ Жданову, Герману и Лободъ никогда въ радъ войсковой и секретной и въ урядъ никакомъ не быть. При гетманъ быть съ объихъ сторонъ Дивира по судьъ, по есаулу, по писарю. Полковниковъ и начальныхъ людей гетманъ не можетъ казинть смертью безъ присланнаго на судъ отъ царскаго величества, ибо Выговскій напраспо казниль смертью многихъ полковниковъ, начальныхъ людей и козаковъ,

которые служили върно царскому величеству. Плънинковъ съ объихъ сторонъ освободить, а кто захочетъ остаться, тъхъ не неволить. Немедленио отослать въ Кіевъ знамена, нушки и большую верховую пушку, которыя взяты подъ Конотономъ. Изъ Стараго Быхова вывести Черкасъ. Бъглыхъ крестьянъ выдать и впередъ не принимать. — По выслушаніи каждой изъ этихъ статей рада постановляла: быть статьъ такъ, какъ написана; а прежнія 14 статей, которыя были присланы Хмельницкимъ и старшиною съ Дорошенкомъ, на радъ отговорены.

По окончанін рады гетманъ, старшина и козаки задивпровекихъ полковъ отправились въ соборную церковь и принесли присягу; изъ церкви, при громъ городовыхъ пушекъ, пошли объдать къ боярину, который, послъ государевой чаши, вельть стрылять изо всего наряда, что ин есть въ полкахъ; статьи, утвержденныя на радъ, записаны въ книгу, къ которой гетманъ и старшина приложили руки. Неграмотными оказались: обозный Носачь, судын Безпалый (что былъ наказнымъ гетманомъ), Кравченко, есаулы — Ковалевскій и Чеботковъ, полковники — Черкасскій Одинецъ, Каневскій Лизогубъ, Корсунскій Петренко, Переславскій Цецура, Калницкій Сърко, Миргородскій Павель Апостоль, Лубенскій Засадка, Прилуцкій Терешенко, Нъжинскій Золотаренко. Витсто тыхъ полковниковъ, которые не были на радъ, потому что стояли на границь противъ Татаръ и Ляховъ, приложилъ руку гетманъ Хмельницкій. Это были: Чигиринскій Кирилла Андреевъ, Бълоцерковскій Иванъ Кравченко, Кіевскій Василій Бутримовъ, Уманьскій Михайла Хоненко, Бряславскій Михайла Зеленскій, Паволоцкій Иванъ Богунъ, Подольскій Аставій Гоголь. Одинъ экземпляръ статей отосланъ былъ въ Кіевъ: тамъ ихъ напечатали и разослади по всемъ полкамъ. 21 Октября выбхаль изъ Переяславля гетманъ, 26 князь Трубецкой, везя съ собою Выговскихъ — Данилу, Василья, Юрья и Илью. Данила умеръ на дорогъ, остальные были сосланы въ Спбирь. Кончилъ свое поприщен Нечай: 4 Декабря ночью

воеводы князь Иванъ Лобановъ – Ростовскій и Семенъ Змѣевъ взяли приступомъ Старый Быховъ, Ивана Нечая съ братомъ, Самушку Выговскаго, женъ ихъ, шляхту, козаковъ и мъщанъ многихъ взяли въ илънъ живыхъ, многихъ побили иа приступъ. За счастливое окончаніе Малороссійскихъ дѣлъ князь Алексъй Никитичъ Трубецкой получилъ шубу въ 360 рублей, кубокъ въ 10 гривеникъ, 200 рублей придачи къ прежнему окладу да прародительскую вотчину городъ Трубчевскъ (Трубецкъ) съ уѣздомъ; киязь Федоръ Федоровичъ Куракинъ шубу въ 330 рублей, кубокъ въ 8 гривенокъ, придачи къ окладу 160 рублей да на вотчину 8000 ефимковъ; князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій шубу во 150 рублей, кубокъ въ 6 гривенокъ, придачи къ окладу 80 рублей да на вотчину 6000 ефимковъ.

Теперь взглянемъ, какъ смотръли на описанныя событія ивкоторые грамотные люди въ Малороссіи. Въ Москву какъто дошло любопытное сочинение, подъ заглавиемъ: Описание пути отъ Львова до Москвы, въ которомъ, послъ описанія страшнаго опустошенія Украйны, заставившаго козаковъ снова поддаться царю, говорится: «Хотя Черкасы исповълують въру православную, но обычан и нравы звъриные имъютъ; причиною тому одна ересь, не духовная, а политическая, начальники этой ереси — Ляхи, а отъ пихъ научились держать ее кръпко и Черкасы и мало не всъ Европейскіе народы: взяли себв въ голову, что жить подъ преславнымъ царствомъ Русскимъ хуже Турецкаго мучительства и Египетской работы. Такое дьявольское убъждение внушають имъ духовные и Греческіе митрополиты, какъ намъ не отъ одного изъ нихъ случалось слышать. Мы почли за полезное написать книгу противъ такихъ ложныхъ, дьявольскихъ виущеній, да соблюдутся люди отъ такого страшнаго заблужденія и хулы, отъ которыхъ произошло ныпешнее кровопролитіе. Но о книгахъ будетъ ръчь впереди, а теперь изложимъ кратко наше разсуждение, какъ надобно обходиться съ Черкасами?» — Тутъ авторъ учитъ, какую ръчь долженъ дер-

жать къ Черкасамъ бояринъ, который будетъ приводить ихъ къ новой присягь царю; потомъ совстуетъ царю учредать въ Москвъ особый приказъ, въ которомъ бы приказные люди были изъ самихъ Черкасъ; эти Черкасы были бы поруками за своихъ земляковъ, дома оставшихся. «Надобно, чтобъ съ этихъ поръ ни одинъ гетманъ не выбирался на всю жизнь, а только на три или на два года; чрезъ это и вамъ, служилые люди, которые только и знаете, что вопить: вольность, вольность! умножится вольность, потому что не одному только будеть доставаться гетманская честь, но многимъ, такъ какъ между вами много есть достойныхъ этой чести; чрезъ это у волостныхъ и городскихъ людей отнимется страхъ и вскоръ пустыя села и города населятся. Самому царскому величеству не стыдно назваться въчнымъ гетманомъ Подиъпровскимъ, Волынскимъ и Подольскимъ, потому что такое гетманство то же, что и великое княжество, если не царство. Смотрите, Черкасы! какъ прежде вы были постоянно несогласны въ своихъ совътахъ, между собою бились, такъ и теперь несогласны: один изъ васъ хотять въ гетманы Хмельницкаго, другіе Безпалаго и онять готовы изъ-за этого драться: чтобъ предупредить междоусобіе, царское величество Хмельницкому объщаетъ гетманство по времени, когда совершенно возмужаеть, а теперь, пока еще молодь, лучше ему поъхать въ Москву и послужить царскому величеству, чтобъ сдълаться достойнымъ гетманской чести, а Безпалаго царское величество поставляетъ гетманомъ на три года за его върность. Не дурно было бы также, еслибъ гетманство раздълилось, чтобъ одинъ гетманъ былъ на восточной, а другой на западной сторонъ Днъпра» 21.

Припужденный возобновить войну съ Польшею при невыгодныхъ условіяхъ, не забирать города Бълорусскіе и Литовскіе, какъ прежде, но биться въ Малороссій съ Малороссійскимъ гетманомъ, царь тъмъ болье спъшилъ покончить войну съ Швеціею, съ которою не за что было болье ссориться, ибо нечъмъ стало дълиться. Съ своей стороны, Карлъ X, котораго

дъла ипли дурно въ Польшт и который долженъ былъ еще вести войну съ Даніею, искренно желаль помириться съ царемъ и побуждаль къ посрединчеству курфюрста Бранденбургскаго и герцога Курляндскаго. Мы видъли, что при началъ войны съ инмъ Шведскіе послы Густавъ Белке съ товарищами были задержаны въ Москвъ. Въ концъ 1657 года король прислалъ къ нимъ грамоту, выражая свое спльное желаніе помириться съ царемъ, съ которымъ, по его убъжденію, разсорили его Австрійцы, и для облегченія дъла приказывалъ Белке объявить боярамъ, что онъ соглашается титуловать царя Бълорусскимъ, Литовскимъ, Волынскимъ и Подольскимъ, хотя и не водится вносить въ титулъ названія областей, пріобрътенныхъ оружіемъ, но еще не утвержденныхъ мирнымъ договоромъ. Что же касается титула: «и инымъ многимъ государствамъ, восточнымъ и западнымъ и съвернымъ отчичь и дъдичь и наслъдникъ», то хотя эти выраженія странны и неопределенны, невразумительны и темны и можно ихъ толковать такъ, что царь обнаруживаетъ притязанія на тъ земли, которыя уступлены Швецін по Столбовскому договору — однако мы, пишетъ король, согласны величать царя и этимъ титуломъ, если онъ дастъ письменное удостовъреніе, что этими выраженіями не наносится ущерба намъ и землямъ нашимъ. Послы исполнили королевское приказаніе, что не было неожиданностію для царя, нбо королевская грамота была отдана посламъ уже послъ того, какъ она была переведена для государя. 11 Апръля 1658 года, на праздникъ Свътлаго Христова Воскресенія, великій государь пожаловаль Шведскихъ пословъ, вельль послать къ нимъ съ своимъ милостивымъ словомъ, спросить о здоровьт и указалъ нослать имъ свое жалованье - столъ. Чрезъ несколько дней посль этого прітхаль въ Москву Шведскій дворанинъ Кондрать фонъ-Барнеръ, и 19 Апръля думный дьякъ Алмазъ Ивановъ имълъ переговоры съ послами, которые объявили, что фонъ-Барнеръ прітхаль со всякимъ добрымъ деломъ, которое годно на объ стороны обоимъ великимъ государямъ, и хотя королю ихъ посчастливилось, съ Датскимъ королемъ помирился по своей воль, однако онъ отъ добраго дъла неотступенъ н мира съ царскимъ величествомъ желаетъ. «Королевское величество» продолжали послы: «изволилъ присоединить къ намъ еще двоихъ товарищей, Ревельского коменданта Бентгорна и Ягана Монсона, и наказалъ намъ вести переговоры на грапицъ въ Ливонской земль, за пять верстъ отъ Нарвы. Королевское величество лучше желаетъ мира съ царскимъ величествомъ, чемъ съ королемъ Польскимъ, потому что между Швеціею и Москвою нынтышняя война началась съ подущенія злыхъ людей, за малыми причинами: вотъ почему графъ Магнусъ Делагарди, посланный въ Пруссію для заключенія мира съ Поляками, проволакиваетъ время, дожидаясь извъстія о томъ, какъ идуть дела въ Москвъ». — «Объявите» сказалъ на это дьякъ: «на какихъ статьяхъ королевское величество желаетъ мира?» — «Обо всъхъ статьяхъ договоръ будетъ на рубежъ» отвъчали послы: «и великій бы государь изволиль нась отпустить изъ Москвы для этого дела».-«По всему видно» возражаль дьякъ: «что вы промышляете только о томъ, чтобъ вамъ отсюда высвободиться, а учините ли между государями доброе дело или неть, того неведомо».-«За нами дёло не остановится» отвёчали послы: «изволить ли царское величество насъ отпустить, или нътъ, только видитъ Богъ, что мы ради между государями доброе дело вести, а начинать намъ теперь переговоры до освобожденія нельзя, нигдъ не водится, чтобъ невольные люди вели мириые переговоры». 25 Апреля посламъ объявлено, что государь отпускаетъ ихъ къ королевскому величеству и посылаетъ на съвздъ своихъ великихъ пословъ. Белке просилъ, чтобъ государь вельлъ объявить, кто именно царскіе послы будуть на съвздъ, гдв и когда съвдутся? просилъ, чтобъ непріятельскія дъйствія были прекращены и объявлено было свободное сообщение между жителями обоихъ государствъ; просилъ взаймы денегъ на 12,000 ефимковъ, которые онъ отдастъ на съезде Московскимъ посламъ, а теперь у нихъ денегъ нетъ,

покупки искупить не на что; просилъ перевести ихъ на другой дворъ въ городъ и возвратить оружіе: это будетъ знакомъ, что они уже люди свободные. Опредълено, что съъздъ будетъ подъ Нарвою за пять верстъ, за ръкою, Іюня 12; гдъ будеть посольскій съвздъ, туда съ объихъ сторонъ будеть вольно прівзжать съ хльбомъ и живностію; деньги взаймы дадутся съ порукою торговыхъ иноземцевъ, и на другой дворъ ихъ переведутъ. Не видя въ отвътъ ничего о прекращенін военных зайствій, послы обратились съ предложеніемъ заключить перемиріе; бояре согласились заключить перемиріе съ 20 Мая, и если миръ не состоится, то перемирья не нарушать еще мъсяцъ по разътздъ уполномоченныхъ. 29 Апръля пословъ перевели въ Китай городъ, отдали имъ оружіе и позволили имъ и людямъ ихъ ходить съ стрёльцами по городу для закупокъ. 30 Апръля бояре, въ отвътъ, объявили посламъ, что государь отпускаетъ на съвздъ боярина князя Ивана Семеновича Прозоровскаго, думнаго дворянина Аванасья Лаврентьевича Ордина-Нащокина, стольника Прончищева и дьяковъ Дохтурова и Юрьева; опредълили, что съъздъ будетъ посредиръки Наровы на мосту въ шатръ. Бояре дали запись, что царскій титуль: «восточныхь, стверныхъ и западныхъ» не имъетъ никакого отношенія къ владъніямъ Шведскаго короля; а послы, въ свою очередь, дали запись, что запись боярская не имъетъ никакого отношенія къ тъмъ уступкамъ, которыя могутъ быть сделаны на съезде съ Шведской стороны въ Московскую.

Ординъ-Нащокинъ находился по прежнему въ ЦаревичевъДмитріевъ городъ, когда узналъ о своемъ назначения вторымъ уполномоченнымъ на съъздъ съ Шведами; такъ какъ
въ грамотъ, къ нему прислапной, не было означено именно,
гдъ будетъ съъздъ, то онъ писалъ государю, что всего лучше съъзжаться между Царевичевымъ-Дмитріевымъ городомъ
и Ригою, именно между Нелевардомъ и Керхолемъ, на ръкъ
Угръ, за двадцать верстъ отъ Риги. Онъ боялся уъхать подъ
Нарву на съъздъ и оставить въ Царевичевомъ-Дмитріевъ
истор. Росс. Т. ХІ.

городь войска безъ своего надзора, боялся за крестьянъ, которые бы въ такомъ случат были разорены ратными людьми: «Крестьяне» писалъ онъ: «съ Ноября 1656 года по Декабрь 1657 собрались въ девятнадцати утздахъ, селятся въ самыхъ разоренныхъ мъстахъ, около большой дороги, и если впередъ ихъ такъ же беречь, то на Шведовъ отъ нихъ помощь будетъ большая; если Лифляндскіе мужики, видя милость, обдержатся, то и къ солдатскому ученью будутъ охотны. Не боясь сильныхъ, которые меня ненавидятъ, издалеча, какъ мытарь сокрушеннымъ сердцемъ, какъ Евангельская жена гръшница, твои великаго государя праведныя ноги слезами обливаю: во всъхъ дълахъ службишки мои только объявлялись, а къ совершенію не допускались злыми ненавистями».

У сильныхъ было все больше и больше причинъ преслъдовать худородного Нащокина злыми ненавистями. Такъ и теперь царь послаль тайно грамоту къ Царевиче-Дмитріевскому воеводъ, поручая ему одному вести самые важные переговоры, подкупать Шведскихъ уполномоченныхъ, чтобъ всякими средствами добыть завътныя морскія пристанища: отецъ указывалъ на то самое мъсто, гдъ послъ сынъ основалъ столицу Россійской имперіи. «Промышляй всякими мѣрами» писалъ царь Нащокину: «чтобъ у Шведовъ выговорить въ нашу сторону въ Канцах (Ніеншанцъ) и подъ Ругодивомъ корабельныя пристани и отъ тѣхъ пристаней для проьзду къ Корель на ръкъ Невь городъ Оръшекъ, да на ръкъ Двинъ городъ Кукейносъ, что теперь Царевичевъ-Дмитріевъ, и иныя мъста, которыя пристойны; а Шведскимъ коммиссарамъ или генераламъ, и инымъ, кому доведется, сули отъ одного себя ефинками или соболями на десять, пятнадцать или двадцать тысячъ рублей; объ уступкъ городовъ за эту дачу промышляй по своему разсмотрънію одинъ, смотря по тамошнему делу, какъ тебя Богъ наставить, а что у тебя станетъ делаться втайне, пиши къ намъ въ приказъ нашихъ тайныхъ дълъ». Ободренный царскою милостивою грамотою, Нащокинъ началъ настанвать, чтобъ съйздъ былъ въ Лифляндіи, прямо писалъ къ Прозоровскому, чтобъ тотъ йхалъ туда, а что ему, Нащокину, нельзя отступить ин на минуту оть Двины. Писалъ и къ царю, что Шведы въ Ригъ только и дожидаются его отъйзда подъ Нарву, чтобъ пачать непріятельскія дъйствія: «Царевичевымъ-Дмитріевымъ городомъ больше всйхъ городовъ сдерживаются Литва и Шведы, только надобно, чтобъ опъ былъ наполненъ ратными людьми какъ Исковъ, а то мий къ Литовскимъ людямъ на заставы посылать некого; такъ нельзя ин войиф, ии миру быть; лучше всякой силы промыслъ; Шведъ всйхъ сосфдинхъ государей безлюдифе, а промысломъ надъ всфми беретъ верхъ; у него, государь, никто не смфетъ отнять воли у промышленинковъ».

Представленія Нащокина насчеть събздовъ остались напрасны: приговора, утвержденного въ Москвъ съ объихъ сторонъ, переменить было нельзя, и Нащокину быль присланъ подтвердительный указъ-тахать къ боярину киязю Прозоровскому. Но тутъ новая бъда: Шведы провъдали, что самымъ несговорчивымъ посломъ будетъ Нащокинъ, которому хочется стать твердою ногою въ Ливоніи, у моря, и воть пошла челобитная въ Москву: «Царю государю бьетъ челомъ холопъ твой Афонка Нащокинъ: въ пынтшнемъ, государь, во 167 (1658) году, Сентября 29, у твоихъ великихъ пословъ въ деревнъ Ямъ были изъ Нарвы отъ Шведскихъ пословъ королевскій дворянинъ и переводчикъ и съ твоимъ переводчикомъ Иваномъ Адамовымъ приказывали къ князю Ивану Семеновичу, будто отъ меня, холопа твоего, твоему посольскому дълу чинится нарушеніе; наслышались объ этомъ Шведы отъ Русскихъ людей, которые, ненавидя службишку мою, научили иноземцевъ, чтобъ я у посольского дела не былъ. Милосердый государь! вели разспросить переводчика Ивана Адамова передъ послами, и эту мою челобитную и разспросъ послать къ себъ въ приказъ тайныхъ дълъ, чтобъ мнъ впредь быть у твоего дъла отъ многихъ сторониихъ ссоръ безстрашио». Адамова спросили, и онъ пересказалъ ръчи Шведскаго дво-

ранина: «Царскіе послы» жаловался Шведъ: «упрямятся, ближе къ Нарвъ подвинуться не хотятъ, а королевскіе послы и рады бы сюда пріфхать, да нельзя по причинъ дальней и дурной дороги; они знаютъ навърное, что царскіе послы уже были подъ деревней Гостинцы педалеко отъ Нарвы, но какъ скоро прівхаль Кокенгаузенскій воевода Нащокинь, то они назаль потхали и здесь на Нарове рект стали, на томъ мъстъ, куда Шведскимъ посламъ невозможно пріъхать. Изъ этого легко увидать, что Нащокинъ теперь опять ищетъ доброму ділу помінки, какъ онъ прежде въ Ливонской землі при графъ Магнусъ Делагарди доброму дълу помъщаль, потому что съ Польскимъ гетманомъ Гонсъвскимъ всегда въ великой дружбѣ жилъ, какъ братъ родной, и Полякамъ поровилъ, а съ ихъ стороны ему подарки большіе были; въ Варшавъ на сеймъ знатные люди говорили, что они не боатся мира между Шведами и Русскими, потому что есть человъкъ, который этому миру помъщаетъ».

Съ одной стороны Шведы доносили на Нащокина, съ друтой воевода князь Иванъ Андреевичъ Хованскій, стоявшій съ войскомъ во Псковъ, осердился на пословъ, зачъмъ они послали память одному изъ его полковниковъ во Гдовъ, чтобъ тотъ шелъ къ нимъ въ Сыренскъ для обереганія посольскихъ съфздовъ; но въ сердцахъ Хованскій накинулся не на Прозоровскаго, а на того же Нащокина: «По указу великаго государя» писаль Хованскій: «вельно мив идти ближе къ Нарвъ, смотря по въстямъ; а полка моего вамъ, великимъ посламъ, отнимать у меня не велено. Знаю я, чын это затейки! За Нарову ръку дорогу зналъ я давно, когда Нарова ръка была пострашите, и на государеву службу, по въстямъ, идти готовъ не только подъ Нарву, хотя бы и подъ Ревель; служба моя великому государю извъстна: за то я отъ многихъ ненавидимъ, что великому государю работаю какъ Богу. Похвальныя слова Аванасья Лаврентьевича не исполнятся; стану я у великаго государя на васъ милости просить, что высоко себя ставите, будто вамъ вельно мною наряжать: но

вамъ наряжать мною стыдно, добро всякому знать свою мфру. Вы пишете, что я отдамъ отвътъ въ свое время: знаю я, что у васъ такје люди есть, которые умфютъ слагательно написать, но я въ правдъ своей надъюсь на Бога и на великаго государя. Какъ кто ни коварничай и ни умышляй, я не боюсь: суетно помышленіе человъческое». Послы писали ему, зачъмъ онъ недаетъ имъ знать о своемъ походъ подъ Нарву, а пишетъ вещи, нейдущія къ дълу, писали, что они дали знать государю о его поведении, жаловались, что посольскіе събзды замедляются по его милости, потому что, не имъя большаго войска подъ руками въ Лпвоніи, нельзя вынудить у Шведовъ выгодныхъ мпрныхъ условій. Хованскій отвъчаль: «Нъсть рабъ болій господа своего, ни посланникъ болій пославшаго его. Что указалъ мит великій государь, и его повельніе со страхомъ храню. Отъ кого посольскій събздъ замешкался, то извъстно будетъ великому государю. Письма мон, которыя я къ вамъ писалъ, идутъ ли они къ дълу, или нейдутъ, у васъ и въ свое время мнъ пригодятся. Письмо, которое вы писали на меня къ государю, писали мит на радость, потому что государь по этому письму велить сыскать мою вину, а вашу правду; я, убогая сиротина, въ правдъ своей надъюсь на государеву пресвътлую неизреченную милость; пътъ тайны, которая бы не объявилась, и великому государю все будетъ извъстно въ свое время».

Государь нашель, что и послы и Хованскій неправы, но что ссора началась оть пословь, и потому послаль сказать имь: «Вы государеву дёлу учинили замедленіе и поруху, ссоритесь съ воеводою княземь Хованскимь и переписываетесь съ нимь многими, къ дёлу пенадобными статьями; къ полковнику послали память мимо князя Ивана съ нимь для раздора, и довелось вамъ о присылкъ къ себъ ратныхъ людей писать къ нему, князю Ивану, а еслибъ онъ по вашему письму ратныхъ людей къ вамъ и не послалъ, то вамъ слъдовало писать на него великому государю давно. И впередъ бы вамъ съ княземъ Хованскимъ быть въ любви и совътъ». Хован-

скому тотъ же посланецъ долженъ былъ сказать: «Тебъ для обереганья великихъ пословъ надобно было спѣшить изо Искова во Гдовъ, изо Гдова на сътзжее мъсто посылать безъ задержанья, а прежнихъ своихъ службъ для своей чести объявлять и непристойныхъ словъ, нейдущихъ къ дѣлу, писать не довелось: и впередъ бы тебъ съ великими послами быть въ любви и совъть, посылать къ нимъ ратныхъ людей тотчасъ какъ потребуютъ; а что тебъ вельно великихъ пословъ оберегать, и то не въ случай и не въ мъста». Тотъ же посланный объявилъ Нащокину наединъ, чтобъ пепремънно съ Шведскими коммиссарами заключить миръ, хотябъ и съ убыткомъ государевой казиъ. По прежде всего царю хотълось помирить Нащокина съ Хованскимъ. Посланному было наказано: «Спросить Аванасья: за что у нихъ съ княземъ Хованскимъ началась ссора? Если Аванасій станетъ говорить, что когда онъ изъ Царевичева-Дмитріева города вздилъ въ Печерскій монастырь молиться, то князь Иванъ посылаль его хватать, чтобъ его удержать за заставою, а сына его Воина за заставою держали долгое время — отвъчать: заставы были сдъланы по указу великаго государя, и князь Иванъ думалъ, что онъ Аванасій и сынъ его Воинъ прівзжали изъ моровыхъ мъстъ. Если Аванасій еще станетъ жаловаться на Хованскаго, то говорить, чтобъ, помия Божію запов'єдь: да не зайдеть солнце во гиввт вашемь, съ княземъ Иваномъ сътхался и помирился. Потомъ посланный долженъ былъ ъхать къ Хованскому и если тотъ станетъ говорить о Нащокинъ съ сердцемъ, то отвъчать ему съ выговоромъ: Аванасій хотя отечествомъ и меньше тебя, однако великому государю служить върно, отъ всего сердца, и за эту службу государь жалуетъ его своею милостію: такъ тебъ, видя къ нему государеву милость, ссориться съ нимъ не для чего, а быть бы вамъ съ инмъ въ совътъ и служить великому государю сообща; а тебя, князя Ивана, взыскалъ и выбралъ на эту службу великій государь, а то тебя всякъ называль дуракомъ, и тебъ своею службою возноситься не надобно; ты

хвалишься, что тебъ и подъ Ревель идти не страшно: и тебъ хвалиться не довелось, потому-что кто на похвальбъ ходить, всегда посрамленъ бываетъ; и ты этою своею похвальбою изломишь саблю; за что ты тъхъ ненавидишь, которые госуларю служать върно? Тебъ бы великаго государя указъ исполнить, съ Аванасьемъ помириться, а если не помиришься и станешь Аванасья тъснить и безчестить, то великій государь велълъ тебъ сказать имянно, что за непослушанье и за Аванасья тебъ и всему роду твоему быть разорену». Нащокинъ отвъчалъ государю, что если опъ писалъ о нерадъніи Полоцкихъ и Псковскихъ воеводъ, то онъ это делалъ по государевымъ же грамотамъ, въ которыхъ приказано ему инкого не бояться, во всемъ быть надежну, выданъ онъ никому не будеть: «Ненавидимъ я за твое государево дъло, не только между Русскими людьми оглашенъ, и Шведскіе послы доносили на меня боярину князю Прозоровскому. Видя отовсюду нестерпимое гоненіе, не знаю, какъ твое дело делать? Велишь мит помириться съ княземъ Хованскимъ: но у меня съ нимъ, по монмъ деламъ, никакой ссоры нетъ». Когда посланный передаль Нащокину приказъ государевъ, чтобъ непременно заключить миръ, хотя бы казит и убытокъ былъ, то онъ отвъчалъ: «Промышлять я объ этомъ долженъ, да промышлять нектить: въ Нарвт мъщанъ втриыхъ теперь нътъ, старые померли, а иные отъ войны выбъжали за море. Государь приказываетъ не жалъть казны; по дъло можно дълать и безъ денегъ, деньги пригодятся на жалованье ратнымъ людямъ, а у Шведовъ теперь денегъ и своихъ много. Если бы съъздъ былъ на Двинъ, то Рижскіе мъщане, которые въ два года едълались върны великому государю, промышляли бы и Шведскихъ пословъ наговаривали и къ миру приводили. Вотъ почему я къ беликому государю и не писалъ, чтобъ съъзду быть подъ Нарвою, и на чемъ заключенъ перемирный договоръ въ Москвъ, я не зналъ до тъхъ поръ, пока съъхался съ княземъ Прозоровскимъ. Въ этомъ договоръ для чего позабыта Литва, не укръплено, что княжество Литовское подъ высокою рукою ве-

ликаго государя. Думный дьякъ Алмазъ Ивановъ долженъ быль объ этомъ напомнить и доложить государю; да и то забыли, что велено мне видеться съ Гонсевскимъ и соединить рати на общаго непріятеля Шведскаго короля; по этому соелиненію Гонствскій взяль въ Лифляндій два города, да я взяль Маріенбургъ, заступиль многія волости и поставиль заставу за 20 верстъ отъ Риги; Московскій договоръ весь написанъ Шведамъ на помощь, и графъ Магнусъ Делагарди показывалъ его на събздъ Полякамъ и хвалился, что они въ этомъ договоръ не укръплены, и княжество Литовское отбиваль отъ подданства этимъ договоромъ; и какъ я пофхалъ на посольскій събздъ, то Шведы пустили славу, что вотъ Ливонская земля отдана имъ, что съездъ будетъ на Ижерской земль, и будто мнь изъ Царевичева-Дмитріева города потому вельно жхать, что городъ этотъ имъ отданъ. Шведы парочно назначили съездъ подъ Нарвою, чтобъ княжество Литовское разорить и отъ подданства отогнать». — Выставляя свои заслуги, разумность своихъ совътовъ, которыхъ не послушали, выставляя чужія ошибки, жалуясь уже слишкомъ часто на свое печальное положение, на гонения ото всъхъ ради государева дъла, Нащокинъ опать обратился къ Хованскому: «Князя Ивана» говориль онъ: «съ промыслъ не стало, и его можно переменить, и велеть быть у такого дела, съ которое его станетъ, Псковъ данъ ему не въ вотчину, а промышленковъ у великаго государя много, которые въ дълъ промыслъ знають и къ прибыли искательны; хотя бы киязь Иванъ былъ многихъ городовъ владътель, только въ Псковскомъ государствъ онъ съ промысломъ своимъ не надобенъ; во всякомъ дъль сила въ промыслъ, а не въ томъ, что собрано людей много; и людей миого, да промышленника исть, такъ ничего не выйдетъ. Шведы, видя такихъ промышленниковъ, говорятъ, чтобъ половину рати продать да промышленника купить. И теперь Хованскій, вышедъ изъ Пскова, стоитъ даромъ, рать помираетъ съ голоду, а къ промыслу не допуститъ, обжигаетъ себъ Русскіе города, а непріятель радуется, что люди изъ до-

мовъ своихъ выбиты, а къ промыслу не допущены. Лучще: было рати оставаться во Псковъ: и непріятелю было бы страшнъе, и люди были бы въ поков и къ службв на-готовв. Обо всемъ этомъ надобно разсмотръніе воеводское. Нельзя во всемъ дожидаться указа государева. Вотъ мнъ не было прислано указа, чтобъ идти подъ Маріенбургъ, но я, видя, что нашихъ ратныхъ людей изъ Полоцка и изо Пскова нътъ, а Шведы въ сборъ, призвалъ къ себъ Гонсъвскаго и пустилъ въ Лифляндію, и затъмъ взялъ городъ Маріенбургъ. Но кточто ни дълаетъ, только я передъ великимъ государемъ безо всякаго оправданія во всемъ виноватъ. А теперь я указу всликаго государя не противлюсь, ко князю Ивану во Гдовъ ъхать готовъ и добивать челомъ, буду передъ нимъ безсловенъ; только впередъ князь Иванъ на этомъ не устоптъ, станетъ дълать по прежнему, потому что держитъ при себъ держальниковъ многихъ, которые его ссорятъ, а онъ имъ върить, и правомъ онъ человъкъ непостоянный. Знаю и самъ, что великому государю годно, чтобъ мы между собою были въ совътъ, и у меня за свое дъло вражды никакой нътъ, но о государевъ дълъ сердце болитъ и молчать не даетъ, когда вижу въ государевъ дълъ чье нерадънье. Еслибъ князь Иванъ съ первыхъ дней прислалъ къ намъ пъшихъ ратпыхъ людей, то государево дъло давно было бы начато, и думаю, что и късовершенію приходило бы, а то ни мостовъ намостить, ни насъ оберегать некому, а мъста болотныя. Прозоровскій говорилъ съ клятвою, что у него съ Хованскимъ отечества и. никакихъ прихотей нътъ; а Хованскій государеву дълу чинить поруху для чести своей и его боярина безчестить, приказываль къ нему при многихъ своихъ полчанахъ, что будто онъ князь Иванъ его боярина больше тремя мъстами, и онъ бояринъ то поставилъ въ смъхъ. Да онъ же Хованскій приказываль къ нему боярину, чтобъ онъ товарища своего Аванасія Лаврентьевича Нащокина ни въ чемъ не слушалъ, будто товарищъ доведетъ его до бъды; но великій государь. ему боярину указалъ съ товарищемъ своимъ во всемъ совъ-

товаться и во всемъ ему върить, потому что онъ Нъмецкое дъло знаетъ, и Нъмецкіе нравы знаетъ же. И онъ бояринъ поставиль это въ смъхъ. Хованскій, съ своей стороны, отвъчалъ посланному: «Указъ великаго государя исполню, ссору эту оставлю, въ безчесть своемъ бить челомъ на великихъ пословъ не стану и впередъ въ совъть и любви быть съ ними радъ, только бы и они были со мною въ совътъ. Съ княземъ Прозоровскимъ и со встми другими послами недружбы и ссоры у меня нътъ, только перебранивались на письмѣ; досадно мнъ то, что пишутъ ко мнъ съ указомъ; прежде наша братья за честь свою помирали. Недружба у меия съ Аванасьемъ Нащокинымъ, и хотя въ отпискахъ пишется князь Прозоровскій, только вст заттики его Аванасьевы, ищеть опъ мнъ всякаго зла. Князь Прозоровскій Аванасью говорилъ, чтобъ опъ со мною былъ въ совътъ, но онъ князя не слушалъ. По приказу великаго государя я все покину, Аванасья прощаю и впередъ съ нимъ въ совътъ и въ любви быть радъ; знаю я, что Авапасій человъкъ умный, великому государю служить вёрно и государская милость къ нему есть, въ прежнія времена и хуже Аванасья при государской милости былъ Малюта Скуратовъ; я Аванасья не знаю, слыхалъ про него отъ людей, и большой вражды у меня съ нимъ нътъ, только что на письмъ другъ у друга ума отвъдывали; а какъ я съ нимъ увижусь, то иныхъ ссорщиковъ передъ нимъ поставлю».

Въ этихъ пересылкахъ, любопытныхъ для потомства, но нисколько не подвигавшихъ посольскаго дѣла, прошло все лѣто. Въ концъ Сентября великіе послы увѣдомили государя, что Шведскіе коммиссары показали упорство большое, не хотятъ присылать дворянъ своихъ на назначенное оть нихъ же мѣсто, именно въ деревню Кароль, а домогаются, чтобъ съѣздъ былъ подлѣ Нарвы на устъѣ рѣки Плюсы, гдѣ бывали прежніе рубежи Московскаго государства съ Шведскимъ, хотятъ этимъ спискать себѣ вѣчную славу, а мирные переговоры вести по своей волѣ, потому что урочище на устъѣ Плюсы мѣ-

сто тъсное и болотное, конскими кормами бъдное, необоронное и во всемъ негодное. Потомъ Шведскіе коммиссары назначили новое мъсто для съъздовъ — деревию Валіесаръ, между Нарвою и Сыренскомъ. Царь писалъ Прозоровскому: «Развъдавъ подлинно, что на сътедъ вамъ и пашему дълу порухи никакой не будеть, сътзжайтесь въ деревнъ Валіесаръ, а изъ-за мъстъ не разъъзжайтесь». Прошелъ еще мъсяцъ слишкомъ въ пересылкахъ и спорахъ, и съъзды начались только 17 Ноября. Московскіе послы требовали Ливонских в городовъ, Корельской и Ижерской земли; Шведскіе коммиссары объявили, что они могутъ заключить миръ только на Столбовскихъ условіяхъ. Царь послалъ сказать Нащокину: спъшить заключеніемъ мира къ весиъ, или, по крайней мъръ, весною; помириться на Юрьевт Ливонскомъ, да на Царевичевъ-Дмитріевъ городъ, да на Борисоглъбовъ, или, по крайней мъръ, на Царевичевъ и на Борисовъ. Если же будетъ нельзя, то промышлять о Борисовъ съ которыми уъздами пристойно, хотя много давать денегь, за тъмъ не стоять, только чтобъ дальше Мая не откладывать. Если же ни одного города уступить не захотять, то мириться на томъ, чтобъ всеми городами владеть до трехъ летъ. Но послы 20 Декабря заключили трехлътнее перемиріе съ удержаніемъ всего завоеваннаго въ Ливоніи. Царь быль въ восторгь; онъ приписалъ успъхъ дъла заступленію Богородицы, пбо съ послами была та же икона Еп (Тихвинская), которая была и съ княземъ Мезецкимъ при заключении Столбовскаго мира.

По обычаю, великіе послы, отправленные съ обыхъ сторонъ для подтвержденія договора, должны были встрътиться въ назначенномъ мъстъ, сравнить свои грамоты и потомъ уже отправляться по назначенію — Шведскіе въ Москву, а Московскіе въ Стокгольмъ. Великимъ посломъ отъ царя былъ назначенъ думный дворянинъ, намъстникъ Шацкій и Лифляндской земли надъ городами начальный воевода Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, которому было наказано промышлять о въчномъ миръ между Россіею и Швеціею, а Швед-

скаго короля съ Польскимъ королемъ къ миру не допускать, уступить изъ Литовскаго княжества Шведамъ Жмудь, сулить имъ это на словахъ, а въ кръпость не писать, для того, чтобъ не повредить миру съ Польскимъ королемъ. Въ Сентябръ 1659 года Нащокинъ събхался съ Шведскимъ посломъ Бентгорномъ на Двинъ между Ригою и Кокенгаузеномъ и уговорился, не разъезжаясь, начать въ Октябре переговоры о вечномъ мире между Дерптомъ и Ревелемъ, потому что оставаться на Двинъ было опасно отъ Польскихъ войскъ. Нащокинъ спъшилъ заключить вфиный миръ прежде окончанія переговоровъ, которые велись у Шведовъ съ Поляками въ Пруссіи. Царь писалъ Нащокину, чтобъ къ уступленнымъ въ Валіесаръ Ливонскимъ городамъ вытребовать еще у Шведовъ Иваньгородъ для корабельной пристани; Нащокинъ отвъчалъ, что Шведы никакъ на это не согласятся, «а что Жмудь имъ сулить, то и они также станутъ давать что не въ ихъ рукахъ; отъ Иваньгорода прибыли никакой итт: Нарва получше его, и та теперь запустъла, потому что отъ Новгорода торги худы, а съ моря быть купцамъ ихъ же Шведскимъ, да къ Иваньгороду и корабли не ходять; когда Иваньгородъ быль въ Русскомъ владъньъ, то черезъ Нарову ръку съ городомъ Нарвою безпрестанныя ссоры и крови были; невозможно быть покою, если эти оба города не будутъ за однимъ государемъ. Если бы даже на Шведа и упадокъ былъ и уступилъ бы онъ Иваньгородъ и Канцы, то города эти лежатъ къ Шведской и Финской землъ, кромъ Шведовъ другихъ купцовъ нътъ, на этомъ же моръ у нихъ города Рига, Ревель, Пернау, Гапсаль, Нарва, велятъ купцамъ прівзжать къ своимъ городамъ, и Русскіе люди по неволь съ своими товарами къ ихъ же городамъ будутъ ъздить; въ торговлъ Русскіе люди слабы другь передъ другомъ, туда повдутъ, куда ихъ поманятъ, на своихъ мъстахъ не держатся».

Нащокинъ былъ правъ относительно неумъренности Московскихъ требованій; но и самъ Нащокинъ сильно обманывался, думая, что Шведы согласятся на въчный миръ съ уступкою всего завоеваннаго Русскими въ Ливоніи; а междутъмъ царь повторялъ приказаніе—непремънно заключить въчный миръ, въ даль не откладывая.

Въ Февралъ 1660 года Нащокинъ приготовлялся уговаривать Шведскихъ пословъ къ въчному миру на сътадъ, назначенномъ въ Мартъ, какъ вдругъ поразила его страшная, неожиданная въсть. Сынъ его Воинъ уже давно былъ извъстенъ какъ умный, распорядительный молодой человъкъ, во время отсутствія отца занималь его місто въ Царевичеві-Дмитрієві городъ, велъ заграничную переписку, пересылалъ въсти къ отцу и въ Москву къ самому царю. Но среди этой дъятельности у молодаго человъка было другое на умъ и на сердцъ: самъ отецъ давно уже пріучилъ его съ благоговѣніемъ смотръть на Западъ, постоянными выходками своими противъ порядковъ Московскихъ, постоянными толками, что въ другихъ государствахъ вначе делается и лучше делается. Желая дать сыну образованіе, отецъ окружилъ его пленными Поляками, и эти учителя постарались, съ своей стороны, усилить въ немъ страсть къ чужеземцамъ, нелюбье къ своему, воспламенили его разсказами о Польской воль. Въ описываемое время онъ ъздиль въ Москву, где стошнило ему окончательно, и вотъ, получивъ отъ государя порученія къ отцу, вмъсто Ливоніп, онъ потхаль за границу, въ Данцигъ къ Польскому королю, который отправиль его сначала къ императору, а потомъ во Францію. Сынъ царскаго любимца измінилъ государю -благодътелю! Что скажутъ теперь враги Нащокина, которыхъ у него было такъ много, которые, при видимой покорности волъ царской, не могли удержаться, чтобъ предъ посланнымъ царскимъ не назвать Нащокина временщикомъ, обязаннымъ своимъ возвышениемъ произволу государя, не могли удержаться, чтобъ не сравнить его съ Малютою Скуратовымъ, хотя съ презрительною сипсходительностію и признавали, что онъ лучше Малюты? Чего добраго было ожидать отцу измънника въ то время, когда, вследствіе долговременнаго господства родовыхъ отношеній, родственники преступника и не столь

близкіе подвергались тяжелой опаль? Несчастный отецъ самъ увъдомилъ царя о своемъ горъ и просилъ уволить отъ посольскаго дъла, ибо онъ обезпамятълъ отъ горя, отъ страха передъ казнію безъ вины. Но онъ напрасно безпокоился. Царь немедленно отвъчалъ ему: «Върному и избранному и радътельному о Божінхъ и о нашихъ государскихъ делахъ и судящему людей Божінхъ и нашихъ государевыхъ вправду (воистину доброе и спасительное дело людей Божінхъ судить вправду!), наппаче же христолюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богопрінмцу и страннопрінмцу и нашему государеву всякому дълу доброму ходатаю и желателю, думному нашему дворянину и воеводъ Аванасію Лаврентьевичу Ордину-Нащокину отъ пасъ, великаго государя, милостивое слово. Учинилось намъ въдомо, что сынъ твой попущеніемъ Божінмъ, а своимъ безумствомъ сбъявился во Гданскъ (Данцигъ), а тебъ отцу своему лютую печаль учинилъ, и тоя ради печали, приключившейся тебъ отъ самого сатаны, и мню, что и отъ всъхъ силъ бъсовскихъ, изшедшу сему злому вихру и смятоша воздухъ аерный, и разлучина и отторгнуша напрасно сего, добраго агица яростнымъ и смраднымъ своимъ дуновеніемъ отъ тебе отца и пастыря своего. И мы, великій государь, и сами по тебъ, върномъ своемъ рабъ, поскорбъли приключившейся ради на тя сея горькія бользни и злаго оружія, прошедшаго душу и тьло твое; ей, велика скорбь и туга воистинно! Еще же скорбимъ и о сожительницъ твоей яко же и о пустыножилицъ и единопребывательниць въ дому твоемъ и пріемшую горькую пелынь тую въ утробъ своей, и зъло оскорбляемся двойнаго и неутъшнаго ея плача: перваго ея плача не пмущи тебя Богомъ даннаго и истинна супруга своего предъ очима своима всегда; втораго плача ея о восхищеніи и разлученіи отъ лютаго и яростнаго звтря единоутробнаго птенца своего, напрасно отторгпутаго отъ утробы ее. О злое сіе насиліе отъ темнаго звъря попущениемъ Божінмъ, а вашихъ грахъ ради! воистипно зъло великъ и неутъшимъ плачъ кромъ Божія надъянія, обоимъ

вамъ, супругу съ супружницею, лишившася таковаго наслѣдника и единоутробнаго отъ недръ своихъ, еще же утешителя и водителя старости и угодителя честной вашей съдинъ и по отшествін вашемъ въ вѣчная благая памятотворителя добраго. Бъешь челомъ намъ, чтобъ тебя перемънить: и ты отъ котораго обычая такое челобитье предлагаешь? мию, что отъ безмѣрныя печали. Обезчестенъ ли бысть? но къ славъ, яже ради теривнія на небесвхъ лежащей взирай. Отщетенъ ли бысть? но взирай богатство небесное и сокровище, еже скрыль еси себъ ради благихъ дълъ. Отпалъ ли еси отечества? но имаши отечество на небестхъ — Іеросалимъ. Чадо ли отложилъ еси? но ангелы имаши, съ ними же ликоствуещи у престола Божія и возвеселишися въчнымъ веселіемъ. Не люто бо есть пасти, люто бо есть падши не востати: такъ и тебъ подобаетъ отъ паденія своего предъ Бегомъ, что до конца впалъ въ печаль, востати борзо и стати кръпко, и уповати, и дерзати и на его приключившееся дъйство кръпко н на свою безмърную печаль дерзостно, безо всякаго соминтельства; воистинно Богъ съ тобою есть и будеть во въки и на въки; сію печаль Той да обратитъ вамъ въ радость и утешитъ васъ вскоръ. А что будто и впрямь сынъ твой измънилъ, и мы, великій государь, его измъну поставили ни во что, и конечно ведаемъ, что кромъ твоея воли сотворилъ, и тебъ злую печаль, а себъ въчное поползновение учинилъ. И будетъ тебъ, върному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить въ въдомство и въ соглашение твое ему: и онъ, простецъ, и у насъ, великаго государя, тайно былъ и не по одно время и о многихъ дълахъ съ пимъ къ тебъ приказывали, а такова просто умышленнаго яда подъ языкомъ его не въдали. А тому мы, великій государь, не подивляемся, что сынъ твой сплуталь: знатно то, что съ малодушія то учиниль. Онъ человъкъ молодой, хощетъ созданія владычня и творенія руку Его видёть на семъ свёть, якоже и птица летаетъ съмо и овамо и, полетавъ довольно, паки ко гитзду своему прилегаетъ: такъ и сынъ вашъ вспомянетъ гитздо

свое твлесное, наиначе же душевное привязаніе отъ св. Духа во святой купели, и къ вамъ вскорт возвратится. И тебъ, върному рабу Божію и нашему государеву, видя къ себт
Божію милость и нашу государскую отеческую премногую милость, и отложа тое печаль, Божіе и наше государево дъло
совершать, смотря по тамошнему дълу; а нашего государскаго не токмо гнъву на тебя къ въдомости плутости сына
твоего, ни слова нътъ; а міра сего тленнаго и вихровъ исходящихъ отъ злыхъ человъкъ не перенять, потому что во
всемъ свътъ разсъяни быша, точію бо. человъку душою предъ
Богомъ не погрышить, а вихры злые, отъ человъкъ нашедшіе, кромт воли Божіей что могутъ учинити? Упованіе намъ
Богъ, а прибъжище наше Христосъ, а покровитель намъ есть
Лухъ Святый».

Съ этою грамотою и съ порученіемъ разговаривать Нащокина отъ печали отправленъ былъ приказа тайныхъ дълъ подъячій Юрій Никифоровъ, которому было наказано: «Аванасью говорить, чтобъ онъ объ отъезде сына своего не печалился, и въ той печали его утъшать всячески и великаго государя милостію обнадеживать; а что говорять въ мірт о сыпь его, что опъ измънилъ, и эту измъну причитаютъ и къ нему, то онъ бы эту мысль отложилъ и уповаль во всемъ на всемилостиваго. Бога и на государскія праведныя щедроты и на свою къ нему великому государю нелицемфриую правду п службу и радънье. О сынъ своемъ промышляль бы всячески, чтобъ его, поймавъ, привести къ нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысячъ рублей; а если его такимъ образомъ промышлять нельзя, и если Аванасью падобно, то сына его извести бы тамъ, потому что онъ отъ великаго государя къ отцу отпущень быль со многими указами о делахъ и съ ведомостями. О небытіи его на свъть говорить не прежде, какъ выслушавши отцовскія річи, и говорить, примірившись къ нимъ. Сказать Аванасью: вспомии, что ни одинъ купецъ, не истощивъ богатства своего до конца, не можетъ въ первое свое достоинство придти, а тебъ, думному дворянину, больше

этой бъды впередъ уже не будетъ, больше этой бъды на свътъ не бываетъ».

- «Твоя великаго государя неизреченная милость свътомъ небеснымъ мрачную душу мою озарила» отвъчалъ Нащокинъ: «что воздамъ госнодеви моему за сіе? Умилосердись, повели заблудшуюся овцу въ суемысленныхъ горахъ сыскивать! Билъ я челомъ объ отставкъ отъ носольского дъла отъ жалости души моей, чтобъ мив въ такомъ паденіи сынишка моего, зазорну будучи отъ встхъ людей, въ дтлъ не ослабъть, и отъ того бы твоему великаго государя делу въ посольстве низости не было; отъ одной же печали о заблуждении сынишка моего, я твоего государева дела не оставлю: если бы я жену или чадо наче твоего дъла возлюбилъ бы, не былъ бы милости достоинъ; нынъ судимъ отъ Господа наказуюсь, да не съ міромъ осужусь». Подъячій Никифоровъ допосилъ, что Нащокинъ читалъ государеву грамоту со слезами и говорилъ: «Печали у меня о сынъ нътъ и его не жаль, а жаль дъла, и печаль о томъ, что сынъ мой, презрѣвъ великаго государя неизреченную милость, свороваль; а я про то вовсе инчего не зналъ: смертной казни достоинъ я безъ всякаго милосердія, если что-пибудь зналъ. Безмірно горько мий то, что сыну моему отданы ефимки, а я, какъ поъхалъ изъ Москвы, биль челомь Өедөрү Михайловичу Ртищеву, чтобъ ихъ пикому не давать, а держать ихъ въ приказъ Лифляндской земли на государевы расходы. Въ мысль мив не вмъстится, какъ это учинилось? многіе пріфэжіе люди миф сказывали, какая неизреченная государева милость была къ сыну моему въ Москвъ, сказывали, будто посланъ онъ тайно въ Нъмецкія земли и провожалъ его Өедоръ Михайловичъ Ртищевъ, и я, слыша объ этомъ, дивился». - «О сынъ печали у меня нътъ» повторялъ и послѣ Нащокинъ: «Дѣло это положилъ я на судъ Божій, а о поимкъ его промышлять и за то деньги давать не для чего, потому что онъ за неправду и безъ того пропадетъ и згинеть, и убить будеть судомъ Божіимъ».

Въ Апрълъ начались съъзды у Нащокина съ Шведскими Истор. Росс. Т. XI.

послами, но не повели ни къ чему: еще въ Февралъ умеръ король Карлъ Х Густавъ, и Шведскіе послы объявили, что не могутъ заключить въчнаго мира, потому что отъ новаго короля нужна имъ полномочная грамота новая. Эту новую грамоту они объщали привезти въ Іюнъ мъсяцъ; но въ Маъ заключенъ былъ у Шведовъ миръ съ Поляками въ Оливъ, совершенно перемънявшій отношенія ковреду Москвъ: объ державы теперь, и Швеція и Польша, особенно последняя, получили возможность усилить свои требованія относительно Москвы, которой приходилось, чтобъ успѣшно воевать и заключить выгодный миръ съ одной изъ нихъ, уступить все другой. Прошель Іюнь, прошло льто, морской ходъ минулся, а Шведскіе уполномоченные не являлись на сътздъ. А между-тъмъ дъла шли худо въ Бълоруссіи, еще хуже въ Малороссін; пспуганный этпмъ царь писалъ Нащокину, чтобъ заключалъ въчный миръ съ Шведами, выговоривъ изъ завоеваннаго города два или хотя одинъ, и давши за инхъ деньги, чтобъ мпръ былъ сколько-нибудь честенъ. «На Черкасъ надъяться никакъ невозможно» писалъ государь: «върить имъ печего: какъ трость, вътромъ колеблема, такъ и они; поманять на время, а если увидять нужду, тотчась Русскими людьми помиратся съ Ляхами и Татарами». — «Выговорить два города или одинъ, и ими какъ владъть?» возражалъ Нащокинъ: «ото Пскова будутъ далеко, около пихъ все будутъ Шведскіе города, Шведскіе люди; Поляки станутъ приходить на Псковскія мъста и разорять, а Шведы имъ не воспрепятствуютъ. Теперь, пока перемирье съ Шведами не вышло, надобно поскоръе промышлять о миръ съ Польскимъ королемъ черезъ посредство курфюрста Бранденбургскаго и герцога Курляндскаго; , съ Польскимъ королемъ миръ гораздо надобенъ, нуживе Шведскаго, потому что разлились крови мнотія и уже время дать покой. А не уступивши Черкасъ, съ Польскимъ королемъ миру не сыскать. Прежде, когда они были отъ великаго государя неотступны, уступить ихъ было нельзя, потому что приняты были для единой православной въры; а теперь въ другой разъ измѣиили безъ причины: такъ изъ чего за нихъ стоять? Какъ заключенъ будетъ миръ съ Польскимъ королемъ, такъ и Татары отстанутъ; хана деньгами закупить нельзя, потому что онъ султанскій подданный: Турокъ велитъ ему помогать Польскому королю, п опъ станетъ помогать, и будетъ отговариваться, что по неволь помогаеть; миромъ съ Поляками Турокъ и ханъ будутъ задавлены, а къ Шведу ханъ на помощь не пойдетъ; ужь если надобно уступить Шведу города, то можно уступить и помирясь съ Поляками; я стою за Ливонію ни изъ чего другаго, какъ только паматуя крестное целованіе, у меня туть ин помъстья, ни вотчины нътъ. Если съ Шведскимъ помириться теперь и города уступить, то съ Польскимъ королемъ миру не сыскать: это народъ гордый, подумаютъ, что у насъ большое безсилье и возвысятся безъ міры. А вмісто того, чтобъ за города платить Шведамъ деньги, лучше удержать перемирье посредствомъ Англійскаго короля: послать въ Англію умнаго человъка, поздравить короля Карла II съ восшествіемъ на престолъ и попросить о посрединчествъ. Король согласится и будеть радъть для прежней дружбы, потому что государь съ Кромвелемъ дружбы не имълъ и въ посредники его не принялъ. Съ Польскимъ королемъ надобно мириться въ мъру, чтобъ Поляки не искали потомъ перваго случая отомстить; взять Полоцкъ да Витепскъ, а если Поляки заупрямятся, то и этихъ городовъ не надобно: прибыли отъ инхъ никакой пътъ, а убытки большіе: надобно будетъ безпрестанно помогать всякою казною да держать въ нихъ войско. Другое дело Лифляндская земля: отъ нея Русскимъ городамъ, Новгороду и Искову, великая помощь будетъ хлъбомъ; а изъ Полоцка и Витепска Двиною ръкою которые товары станутъ ходить; и съ нихъ пошлина въ Лифляндскихъ городахъ будетъ большая, жалованными грамотами и льготою отговариваться не стануть. А если съ Польскимъ королемъ миръ заключенъ будетъ ему обидный, то опъ кръпокъ не будетъ, потому что Польша и Литва не за моремъ, причина

къ войнъ скоро найдется. Съъздамъ съ Польскими коммиссарами быть въ Полоцкъ, а въ великихъ послахъ быть боярину князю Ивану Борисовичу Репнину, потому что его Литва хорошо знаетъ, разумъ и дела его выславляетъ везде, да съ нимъ быть думному дьяку Алмазу Иванову». Объявивши свои мысли, Аванасій Лаврентьевичь послаль такое письмо къ государю: «Бьетъ челомъ бъдный и беззаступный холопъ твой Авонка Нащокинъ. Моя службишка Богу и тебъ, великому государю, извъстна; за твое государево дъло, не страшась никого, я со многими остудился, и за то на меня на Москвъ отъ твоихъ думныхъ людей доклады съ посяганьемъ и изъ городовъ отписка со многими неправдами, и тъмъ разрушаются твои государевы дела, которыя указано мнт въ Лифляндахъ дёлать; я за свою вину давно достоинъ смерти, не слышалъ бы, что тебъ, великому государю, безпрестанно отовсюду приносять печали черезь меня, беззаступнаго холопа твоего, и службишка моя до конца всеми ненавидима. Милосердый государь! вели меня отъ посольства Шведскаго отставить, чтобъ тебе отъ многихъ людей докуки не было, чтобъ не было злыхъ переговоровъ и разрушения твоему дълу изъ ненависти ко миѣ».

Желаніе Нащокина было исполиено: вмѣсто него на съѣзды съ послами новаго Шведскаго короля, Карла XI, Бентгорномъ съ товарищами, въ началъ 1661 года отправился прежній великій посолъ бояринъ киязь Иванъ Семеновичъ Прозоровскій съ товарищами: стольникомъ княземъ Иваномъ Пстровичемъ Борятинскимъ, стольникомъ Иваномъ Аванасьевичемъ Проичищевымъ, дьяками Дохтуровымъ и Юрьевымъ. Въ Мартъ начались съѣзды въ Кардисъ между Дерптомъ и Ревелемъ. Шведскіе послы начали жалобою на Ордина-Нащокина, который не показалъ никакого расположенія къ вѣчному миру и только проволакивалъ время, водили ихъ съ мѣста на мѣсто, что и заставило ихъ, Шведовъ, по неволѣ заключить миръ съ Поляками, тогда какъ имъ гораздо желательнъе было заключить миръ съ Россіею, чѣмъ съ Польшею. Прозоровскій

оправдывалъ своего предшественника и складывалъ всю вину на Шведовъ. Послъ этого спора Шведы спросили, будетъ ли имъ уступлено все завоеванное въ Ливоніи? и прибавили, что безъ ръшительнаго отвъта на этотъ вопросъ они ни о чемъ говорить не стануть. Прозоровскій потребоваль городовь, отданныхъ по Столбовскому миру; Шведы отвъчали, что объ этихъ городахъ и говорить нечего, потому что они въ прежнихъ мирахъ закръплены государскими душами, что они не только не возвратять Столбовскихъ уступокъ, но требуютъ и остальной Корельской земли, которая осталась за царемъ послъ Столбовскаго мира, да 500,000 золотыхъ червонныхъ. «Такую паграду дать отъ какой неволи?» отвъчаль Прозозовскій: «лучше этою казною вновь чего-нибудь доступать, нежели папрасно давать; это вы сами можете разсудить». — «Мы вамъ по дружбъ объявляемъ» продолжали Шведы: «что теперь, за Божіею помощію, дела у насъ идуть не по прежнему, какъ было лътъ за пять, а запросы наши не такъ велики, какъ велики убытки, понесенные нами отъ войны».--«Намъ эти запросы слышать пуще войны» возражалъ Прозоровскій: «вы это начинаете мимо прямаго настоящаго дёла и темъ отводите отъ въчнаго покоя христіанскаго». Послъ долгихъ споровъ и вычетовъ, Шведы объявили, что уступаютъ въ царскую сторону остальную часть Корельской земли, но по прежнему требуютъ завоеваннаго въ Ливоніп и денежной награды за убытки. — «Вы уступаете то, чего у васъ въ рукахъ пътъ» отвъчалъ Прозоровскій: «уступите Иваньгородъ, Ямъ и Копорье, тогда великій государь поможеть вамъ денежною казною». Шведы не хотъли слышать ни о какихъ уступкахъ, и Русскіе уполномоченные должны былп заключить миръ на всей ихъ волъ. 21 Іюня окончательно подписанъ былъ въковъчный мирный договоръ: обязались другъ другу во всякихъ мърахъ всякаго добра хотъть, лучшаго искать и во всемъ правду чинить; титла обоихъ государей писать по ихъ достоинству и чести, какъ они сами себя описывають; царское величество уступаеть въ королевскую сто-

рону вст взятые въ Ливоніи города, а имению: Кокенгаузенъ, Дерить, Маріенбургь, Анзль, Нейгаузень, Сыренскь, со встми принадлежащими къ нимъ землями и крѣпостями и со всякими пушечными запасами, съ которыми они взяты; сверхъ того, выходя изъ этихъ городовъ, Русскіе обязаны оставить королевскимъ ратнымъ людямъ хлибныхъ запасовъ — 10,000 бочекъ ржи и 5000 бочекъ жита; для земляныхъ граней въ Апрълъ будущаго 1662 года выслать съ объихъ сторонъ межевыхъ людей по три человъка дворянъ и дьяковъ добрыхъ; начать имъ межевать выше Новаго Городка (Нейгаузенъ) между Русскими и Шведскими деревнями по ръчкъ Меузицъ; съ объихъ сторонъ изъ пограничныхъ областей людей не перезывать и не выводить ни тайно, ни явно; между обоими государствами быть вольной и безпрепятственной торговль; по всёмъ ихъ областямъ, всякими путями, показавши разъ свою проъзжую память первому порубежному воеводъ, торговый человъкъ воленъ ъхать всюду куда ему угодно; Русскимъ торговымъ людямъ имъть вольные торговые дворы въ Стокгольмъ, Ригъ, Ревелъ, Нарвъ; на тъхъ дворахъ отправлять церковную службу въ своихъ хоромахъ, по церквей своей въры не ставить, кромъ той церкви, которую они въ Ревелъ изстари имъли; на тъхъ же условіяхъ Шведамъ имъть торговые дворы въ Москвъ, Новгородъ, Исковъ и Переяславлъ; если Русскія суда будуть разбиты бурею у Шведскихъ береговъ, то люди безпрепятственно отходятъ оттуда со всъмъ ихъ имъніемъ, которое сами сберегутъ или сберечь велятъ, а Шведы должны помогать имъ въ сбережении имущества; такимъ же образомъ поступаютъ Русскіе со Шведами на своихъ берегахъ; посламъ, посланникамъ, гонцамъ и переводчикамъ вольно тздить черезъ области обоихъ государствъ во всь страны, которыя не состоять съ ними въ явной враждь; черезъ Шведскія области путь чистъ въ Россію иностраннымъ купцамъ съ узорочными товарами, которые годны въ казну царскаго величества, также докторамъ и лекарямъ и всякимъ служилымъ и мастеровымъ людямъ; со стороны же царскаго

величества королевскому величеству такимъ же образомъ во всемъ воздано будетъ; плънные съ объихъ сторонъ освобождаются безъ окупа, кромъ тъхъ, которые сами добровольно захотятъ служить на той или другой сторонъ, и тъхъ, которые въ Россіи приняли православную въру Греческаго закона; перебъжчиковъ выдавать съ объихъ сторонъ; обиднымъ дъламъ расправа на рубежъ чрезъ выслапныхъ съ объихъ сторонъ годныхъ, добрыхъ и разсудныхъ людей; для большихъ дълъ оба великіе государя высылаютъ пословъ своихъ на рубежъ 22.

Миръ былъ тяжелый, потому что условіями своими вполнъ выражаль безплодность войны. Но при тогдашнихъ обстоятельствахъ возможность окончательно развязать руки относительно Швеціп была благодъяніемъ для Москвы: Малороссія опять волновалась, Польша брала верхъ, бояринъ Московскій сидълъ въ оковахъ у Крымскаго поганца, война затягивалась въ безконечность и казна царская пустъла все болье и болье.

## ГЛАВА П.

## продолжение парствования алексъя михайловича.

Сношенія съ новымъ гетманомъ; отказъ въ его просьбахъ. Нериіятельскія дъйствія и переговоры съ Поляками. Пораженіе князя Хованскаго подъ Полонкою. Роенныя дъйствія Долгорукаго у Могилева. Переписка Бънъвскаго съ Юріємъ Хмельницкимъ. Походъ Шереметева и Хмельницкаго ко Львову. Восиныя дъйствія у Любара. Отступленіе Шереметева къ Чуднову. Хмельницкій передается Полякамъ. Сдача Шереметева и плъпъ въ Крыму. Состояніе Москвы послі извістія о Чудновскомъ несчастін. Дурныя въсти съ Дону. Ссора воеводъ въ Малороссін. Москва печатаетъ извъстія о военныхъ дълахъ для Европы. Переговоры Бънъвскаго и Хмельпицкаго въ Корсунъ. Черная рада. Павелъ Тетеря. Движенія на восточной сторонъ Днъпра въ пользу Москвы. Наказный гетманъ Самко. Запорожье, Сърко и Брюховецкій. Посольство Полтева въ Малороссію. Военныя дъйствія здъсь. Причина ихъ прекращенія. Смута въ Малороссін: Самко, Золотаренко и Брюховецкій ищуть гетманства. Посольство Протасьева въ Малороссію. Самко сов'ятуетъ, чтобъ западная сторона была уступлена Польшть и чтобъ при гетмант Малороссійскомъ находился постоянно Великороссійскій чиновникъ. Доносы на Самка. Епископъ Менодій. Нашествіе Крымцевъ. Козелецкая рада. Доносы Самка и его приверженцевъ на Золотаренка, Мееодія на Самка; Брюховецкій доноситъ и на Самка и на Золотаренка и требуетъ Ртищева въ князья Малороссійскіе. Оправдательная грамота Самка. Возобновленіе военныхъ дъйствій въ Малороссіи. Хмельницкій слагаетъ гетманство и постригается въ монахи. Тетеря — гетманъ западной стороны. Продолжение борьбы между искателями гетманства на восточной сторонъ. Церковная усобица вмъстъ съ политическою. Посольство Ладыженскаго въ Малороссію. Нъжинская рада; избраніе Брюховецкаго; казнь его противниковъ. Неудовольствія въ Украйнъ. Пораженіе Хованскаго при Кушликахъ. Потеря Гродна, Могилева, Вильны. Судьба Виленскаго воеводы князя Данилы Мышецкаго. Печальное состояніе царскаго войска въ Бълоруссіи. Мирные переговоры. Размънъ плънныхъ. Трагическая смерть Гонсъвскаго. Король сбирается перейти на восточный берегъ Днъпра. Дъйствія Московскаго воеводы Косогова и Сърка на югъ. Волненіе въ Запорожьъ. Письмо Касогова въ Москву. Тревога въ Малороссіи по причинъ королевскаго похода. Переговоры дьяка Башмакова съ гетманомъ и старшиною. Нашествіе короля на восточную сторону и неуспъхъ его. Военныя дъйствія на западней сторонъ. Замыселъ Выговскаго и смерть его. Заточеніе митрополита Іосифа Тукальскаго. Состояніе царскаго войска въ Малороссіи. Вражда Брюховецкаго съ епископомъ Мееодіемъ и съ городами. Жалобы ратныхъ людей на Брюховецкаго. Оправдательное письмо его къ Хитрово. Брюховецкій требуетъ Великороссійскаго духовнаго на Кіевскую митрополію и объявляєть о своемъ прітадъ въ Москву.

Мы видъли, что грозная туча, ужаснувшая Москву въ 1659 году, пронеслась мимо; ханъ съ Выговскимъ не являлись изъ-подъ Конотопа подъ ея стънами; Малороссія снова подчинилась великому государю. 1659 годъ завершился удачею: въ Декабръ боярпиъ Василій Борисовичъ Шереметевъ изъ Кіева ударилъ на Андрея Потоцкаго, разбилъ его и взялъ обозъ 23. Но въ Малороссіи что-то не ладилось.

Въ Декабръ 1659 года прівхали въ Москву отъ Хмельницкаго послы — Андрей Одинецъ и Петръ Дорошенко съ наказомъ бить челомъ: 1) Чтобъ царскихъ воеводъ, кромъ Кіева и Переяславля, нигдъ въ другихъ городахъ не было, кромъ случаевъ непріятельскаго нашествія. — Государь указаль: этой стать в быть по Переяславскому договору, а утьсненья отъ царскихъ воеводъ и ратныхъ людей войску Запорожскому не будеть. 2) Чтобъ гетману съ судьями войсковыми и иною старшиною судъ на преступныхъ людей вольно было имъть на объихъ сторонахъ Диъпра, какъ надъ старшиною, такъ и надъ чернью, и осужденныхъ по закону карать: иначе водворится непослушание и черезъ непослушаніе смятеніе въ войскъ; чтобъ послы гетманскіе грамоту отдавали сами въ руки царскаго величества, и чтобъ эта грамота при послажъ же была прочитываема государю. — Первая половина просьбы была отвергнута, какъ несообразная съ Переяславскимъ договоромъ; на вторую отвъчали: листы гетманскіе при царскомъ величествъ принимаютъ всегда: такъ повелось издавна; это изменникъ Ивашка Выговскій толковаль, будто посланцамъ ихъ листовъ до царскаго величества доносить не дають; но этого никогда не бывало и впередъ не будеть; листы передъ царскимъ величествомъ читаютъ и все по нимъ государю бываетъ въдомо. 3) Чтобъ государь не принималъ никакихъ грамотъ, челобитенъ и посланцевъ изъ войска Запорожскаго, ни отъ старшинъ, ни отъ черни, ни отъ духовныхъ, ни отъ мірскихъ людей, безъ листа отъ гетмана и печати войсковой: это для разныхъ причинъ, потому что отъ оболганія ненавистныхъ людей многія ссоры происходять. — Отвъть: если кто изъ войска Запорожскаго къ царскому величеству безъ гетманскаго листа и прівдетъ, то царское величество велить дело разсмотреть, и если которые люди станутъ прівзжать по своимъ дъламъ, а не для смуты, то царское величество и указъ имъ велитъ чинить по ихъ дъламъ; отъ которыхъ же объявятся ссоры, то государь никакимъ ссорамъ не повъритъ и велить отписать объ этомъ къ гетману. Такъ гетманъ бы ничего не опасался; если же исполнить эту ихъ просьбу, то вольностямъ ихъ будетъ нарушенье, этимъ они вольности свои сами замыкаютъ. 4) При мирныхъ переговорахъ съ королемъ Польскимъ и другими окрестными монархами быть и посламъ войска Запорожскаго съ вольнымъ голосомъ и заседать въ особомъ месте; если будетъ коммиссія съ кородевскими послами, то послы войска Запорожскаго станутъ просить о возвращении отъ уніатовъ забранныхъ ими у православныхъ владычествъ, архимандритствъ, игуменствъ и разныхъ маетностей. Царское величество указалъ: быть по ихъ прошенью, послать имъ на събздъ съ Польскими коммиссарами двухъ или трехъ человъкъ добрыхъ, а не совътниковъ Ивашки Выговскаго. 5) Чтобъ гетману и всему войску Запорожскому вольно было пословъ отъ разныхъ государствъ принимать и отпускать, доставляя въ Москву списки съ грамоть, ими принесенныхъ, или даже подлинныя грамоты съ

печатими. Отвътъ: - Турецкихъ, Польскихъ и другихъ подобныхъ пословъ не принимать; Молдавскихъ и Валахскихъ, которые придутъ съ порубежными малыми делами, принимать: если же придутъ съ большими дълами, то грамоты присылать въ Москву, а самихъ отпускать. 6) Чтобъ царское величество простиль Данилу Выговского, Ивашку Нечая, Гришку Лесницкаго, Гришку Гуляницкаго, Самошку Богданова, Германку Гапонова, Өедкү Лободу, быть имъ въ прежнемъ достоинствь; чтобъ государь вельлъ освободить плениыхъ, Ивана Сербина и другихъ. -- Отвътъ: царское величество пожаловаль, впередъ этпиъ людямъ баннитами не быть, а когда гетманъ самъ будетъ у государя, тогда объ этомъ и указъ последуеть. 7) Чтобъ тетману и войску даны были жалованныя грамоты, какъ даны были Богдану Хмельницкому; чтобъ Юрію Хмельницкому дана была грамота на староство Чигиринское и Гадяцкій повъть, съ которыхъ денежные и хлъбные сборы должны идти на гетмана. Эта просьба была исполнена.

Юрій не быль доволень Москвою: просьбы, которыя всего больше лежали у него на сердцъ, не были исполнены. Въ это время заслышали въ Малороссіи, что сбираются на нее съ двухъ сторонъ — король Польскій и ханъ Крымскій. Въ половина Іюля 1660 года гетмана отправила посланцева ка царю съ такою информаціею: просить государя, чтобъ прислалъ въ Малороссію другаго боярина для обороны отъ хана Крымскаго, потому что бояринъ Василій Борисовичъ Шеретевъ пошелъ противъ Ляховъ; объявить, что король Польскій, хитрый въ думахъ и въ уставъ, наступаетъ кръпко на царское величество и на города Украинскіе съ посполитымъ рушеніемъ; къ нему на помощь Крымскій ханъ послалъ калгу съ мурзами. Просить государя, чтобъ велълъ Донскимъ козакамъ промышлять надъ Крымскими городами и такимъ образомъ помъшать соединенію Татаръ съ Поляками. Просить, чтобъ государь отпустилъ шурина гетманскаго Ивана Нечая, потому что однимъ человъкомъ богатая земля не убожится, а бъдная не богатъетъ: «Сколько разъ» писалъ Юрій въ грамоть: «просиль я ваше царское величество о -Иванъ Нечав, но до сихъ поръ не могъ получить желаемаго: думаю, что писаніе мое до рукъ вашего царскаго величества не доходило; сестры мон двъ вдовы: одна по Данилъ Выговскомъ, другая по Иванъ Нечаъ, съ дътками безпрестано слезы проливаютъ кровавыя, на меня нарекаютъ и докучаютъ и просятъ, чтобъ вашему царскому величеству билъ челомъ и писалъ». Посланцы гетманскіе объявили въ Москвъ, что бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ пошелъ противъ короннаго войска, а съ нимъ пошло 11 полковъ Черкасскихъ, встхъ ратныхъ людей у него 60,000, а наказнымъ гетманомъ при Черкасахъ Переяславскій полковникъ Тимовей Цыцура. Коронный гетманъ Потоцкій стоитъ около Межибожа, а войска у него съ 10,000; Чарпецкій п Сапъга стоятъ подъ Борисовымъ: два раза приступали они къ этому городу, но были отбиты. Въ Запорожье гетмапъ посылаетъ два полка — Черкасскій да Каневскій, а съ кошевымъ въ Запорогахъ съ 10,000 войска, да охотниковъ съ Съркомъ 5000: велъно имъ промышлять надъ Татарами.

Царь отвъчаль гетману, что къ нему на помощь отъ Татаръ идетъ изъ Москвы окольничій князь Осипъ Щербатый со мио-гими ратными людьми, да изъ Бългорода князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій пошлетъ товарища своєго Петра Скуратова; къ Донскимъ козакамъ уже посланъ приказъ промышлять надъ Крымцами. Въ просьбъ объ освобожденіи Нечая и на этотъ разъ было отказано гетману; царь писалъ ему: «Иванъ Нечай намъ измънилъ, Польскому королю Яну Казимиру присягалъ, нашихъ ратныхъ людей на проъздахъ многихъ побивалъ, въ Мстиставль и Кричевъ мъщанамъ прелестные листы писалъ, по которымъ мъщане намъ измънили, воеводъ нашихъ и ратныхъ людей побили, а иныхъ воеводъ онъ, Нечай, отослалъ къ Польскому королю; онъ же изъ Чаусъ подъ Могилевъ и подъ Мстиславль приходилъ, многое разоренье и кровопролитіе починилъ, въ Смоленскъ къ воеводъ и въ другіе горо-

да воровскіе листы писаль, называясь вѣрнымъ подданнымъ Польскаго короля; въ Быховѣ заперся, нашихъ милостивыхъ грамотъ не послушаль, почему и взятъ въ Быховѣ нашими ратными людьми. Польскій король и теперь съ нами войну ведетъ, такъ намъ Нечая къ вамъ въ войско Запорожское отпустить нельзя, потому что онъ, по присягѣ своей, станетъ Польскому королю желать всякаго добра, а намъ и вамъ всякаго зла» 24.

Но страшное зло сдълалось и безъ Нечая. Непріятельскія дъйствія между Московскими и Польскими войсками не прекращались. Въ Генваръ 1660 года бояринъ князь Иванъ Андреевичъ Хованскій взяль Бресть, выжегь его и высъкъ, поразивши въ трехъ битвахъ троихъ непріятельскихъ вождей — Полубенскаго, Обуховича и Огинскаго 25. А между-тъмъ въ Борисовъ прітхали князь Никита Ивановичъ Одоевскій съ товарищами для мирныхъ переговоровъ съ Польскими уполномоченными; для участія въ этихъ переговорахъ пріъхали и послы войска Запорожскаго — Иъжинскій полковникъ Василій Золотаренко и Өедоръ Коробка съ 53-мя козаками. Относительно Малороссіянъ Одоевскій получилъ наказъ: отвести имъ въ Борисовъ дворы добрые; для береженья быть, у нихъ стръльцамъ, чтобъ имъ отъ ратныхъ государевыхъ людей никакой тъсноты и безчестья не было; на сътздахъ сидъть имъ въ государевомъ шатръ особо на скамът или на стульяхъ отъ посольскаго стола недалеко, гдв пристойно, а къ шатру и отъ шатра вельть имъ вздить за дьяками; а о рубежахъ съ Польскими коммиссарами говорить имъ по информаціи, какая имъ дана отъ гетмана Юрія Хмельницкаго и отъ всего войска Запорожскаго. Въ информаціи говорилось, что Волынь и Подолія не должны отдъляться отъ владеній царскаго величества, темъ более, что государь уже называется Волынскимъ и Подольскимъ; чтобъ унія была уничтожена; чтобъ плънники Украинскіе, особенно взятые не на войнь, были возвращены; чтобъ была свободная торговля между Малороссіею и Польшею. Но информація оказалась ненужною: Русскіе уполномоченные не дождались Польских в коммиссаровъ въ Борисовъ. Въ Мартъ мъсяцъ коронный гетманъ Станиславъ Потоцкій, обозный Андрей Потоцкій, Выговскій съ Поляками и Татарами начали военныя дъйствія на югь, безъ успъха приступали къ Могилеву (на Диъстръ), Браславлю, Умани, жгли села и разсылали всюду прелестныя грамоты; зимній походъ быль труденъ: войско терпъло сильный голодъ, потому что крестьяне попрятали весь хлюбъ въ ямы, а сами заперлись въ кръпостяхъ вмъсть съ козаками; край опустълъ; ханъ прислалъ только инсколько тысячь Татаръ и то очень изнуренныхъ. Гетманъ Станиславъ Потоцкій писаль въ Апрълъ коммиссарамъ: «Если мы заключимъ миръ съ Москвою, то объ фуріи, и Турецкая и Татарская, непремънно бросятся на насъ, потому что господари Молдавскій и Волошскій поселили въ Татарахъ большое недовъріе къ памъ, внушивъ, что мы согласились съ Москвою противъ нихъ. Я желалъ бы мира съ Москвою, но если за нимъ должна последовать Турецкая война, то надобно хорошенько обдумать дело». Вотъ еще новая причина неуступчивости и медленности со стороны коммиссаровъ! 26 Они стали отказываться писать царя Малыя и Билыя России самодержцемъ, стали требовать, чтобъ Московские уполномоченные не писали Запорожскихъ посланныхъ подданными царскими и чтобъ эти посланные не имъли вольнаго голоса при переговорахъ. «Странное дъло!» отвъчаль имъ Одоевскій: « у вась на сеймахъ посоль каждаго повъта имветъ вольный голосъ; въ Малороссіи повътовъ много, а вы не хотите Малороссійскимъ посламъ дать вольнаго голоса при нашихъ переговорахъ!» Коммиссары прислали сказать Одоевскому, что послъ того, какъ Юрій Хмельницкій быль провозглашень гетманомь, посланцы его за него и за все войско присягали королю въ Шубинъ. Одоевскій показаль грамоту коммиссаровъ Золотаренку, и тотъ отвъчалъ имъ: «Святаго божественнаго маестата дъло отнимать

земли у одного монарха и отдавать ихъ другому, и вы, не желая называть насъ подданными царскими, воль Божіей противитесь. Несмотря на то, что изкоторые Ляхи, находившіеся въ войскъ Запорожскомъ, старались склонить его на Польскую сторону, войско, какъ скоро узнало объ ихъ замыслахъ. свергнуло съ безчестіемъ Выговскаго и отдало булаву Хмельницкому, который, какъ достойный сынъ, пошелъ по стопамъ. отцовскимъ и воскресилъ въ войскъ присягу царскому величеству, умерщвленную насиліемъ Выговскаго, и теперь на Украйнъ нътъ ни одного полка, ни одного полковника, ни одного товарища, который быль бы подданнымъ королевскимъ». Въ то время, какъ шла эта безполезная переписка, 29 Апреля ночью, Поляки, съ 1000 человекъ, явились подъ-Вильною, овладъли большимъ городомъ и начали приступать къ замку; но Русскіе солдаты сділали удачную вылазку изъзамка и выбили непріятеля изъ большаго города. Съ Польскими ратными людьми приходило подъ Вильну много шляхты, присягнувшей прежде царю; наканунт непріятельскаго прихода нъкоторые изъ этой шляхты прівзжали подъ Вильну для провъдыванія; мъщане вышли къ нимъ на встръчу за пять верстъ и разсказали, на которыя мъста въ городъ лучше ударить; когда же Поляки подошли къ Вильнъ, то мъщане помостили имъ мосты черезъ рвы, ворота съ инми заодно высткали и къ замку приводили, указывая на слабыя. мъста. Извъстный намъ Нъжинскій протопопъ Максимъ писалъ Нъжинскому сотнику Роману Ракушкъ, бывшему въ Борисовъ вмъстъ съ Золотаренкомъ: «Ради Бога, будьте осторожны на этой коммиссін съ Ляхами, зная Ляцкую хитрость, и боярамъ скажите, чтобъ были осторожны; знаю подлинно, что Ляхи призвали въ Литву 12,000 Татаръ и хотять подвести ихъ измъною на царскихъ уполномоченныхъ. Объ этихъ Татарахъ выпытали въ Прилукахъ у пьянаго чернеца Тарасія Бузскаго, который быль при митрополить Балабань, прітэжаль съ нимъ изъ Слуцка въ Кіевъ и опять съ нимъ убхалъ, лютый кобель, и хотя подъ клобукомъ, а на-

стоящій іезунть; теперь посль Пасхи прівзжаль онъ изъ Слуцка къ пану гетману, сказываетъ, съ митрополичыми письмами; такъ онъ говорилъ, что Задифпровье король выдалъ Туркамъ и Татарамъ, чтобъ огнемъ и мечемъ выгубили». Наконецъ, 18 Іюня, Одоевскій получаетъ коротенькую записку отъ боярина князя Ивана Андреевича Хованскаго, который осаждалъ Ляховичи: «Князь Никита Ивановичъ! Бога ради берегитесь: идутъ на васъ люди изъ Жмуди, а на насъ ужь пришли – Чарнецкій съ товарищами; посольству у васъ никакъ не статься, обманываютъ; не покручинься, что коротко написалъ: и много было писать да некогда, пошель противъ непріятеля. Ивашка Хованскій челомъ бьетъ, Бога ради берегитесь!» Не долго послѣ того послы ждали новыхъ въстей: 20 Іюня прибъжалъ изъ полковъ Хованскаго солдатъ и объявилъ о страшномъ несчастін: 17 числа Хованскій выступиль изъ обоза подъ Ляховичами, ночевалъ въ двадцати верстахъ въ мъстечкъ Мышахъ и на другой день, 18 Іюня, въ десяти верстахъ отъ Мышей, въ мъстечкъ Волонъ (Полопкъ) встрътился съ Польскими войсками, бывшими подъ начальствомъ Павла Сапъги, Чарнецкаго, Полубенскаго и Кмитича; здъсь Русская пъхота потерпъла совершенное поражение, воевода киязь Семенъ Щербатый попался въ плъпъ, двое сыновей князя Хованскаго и воевода Змъевъ были ранены; Хованскій отецъ съ остальнымъ войскомъ побъжалъ къ Полоцку; обозъ подъ Ляховичами достался побъдителямъ. Узнавъ объ этомъ несчастіп, уполномоченные немедленно же вытхали изъ Борисова въ Смоленскъ 27.

Такъ исполнилось пророчество цара относительно Хованскаго, который съ этихъ поръ сдълался знаменитъ своими пораженіями <sup>28</sup>. Но кромъ Хованскаго въ Бълоруссіи былъ еще другой воевода, прославившійся разбитіемъ и взятіемъ въ илънъ гетмана Гоисъвскаго, князь Юрій Алексъевичъ Долгорукій. З Октября опъ далъ знать изъ села Губарева, отъ Могилева за 30 верстъ, что въ трехдневномъ бою, 24, 25 и 26 Сентября, онъ разбилъ гетмана Павла Сапъту, Чар-

нецкаго, Паца и Полубенскаго, взяль у нихъ 19 человъка плънныхъ; 10 Октября новыя въсти отъ Долгорукаго оттуда же, что гетманъ Сапъга приходилъ на его обозъ, но былъ отбитъ. По Польскимъ извъстіямъ, Сапъга и Чарпецкій напали съ двухъ сторонъ на войска Долгорукаго, разставленныя въ лъсу въ числъ 25,000; конницу разбили, но пъхота, храбро защищаясь, въ порядкъ возвратилась въ свой лагерь. Въ слъдующіе дин Поляки окружили Долгорукаго, отнимали съъстные припасы, шедшіе изъ Смоленска, перенимали людей, хотъвшихъ пробраться въ Смоленскъ. Въ это время Хованскій, собравшись снова съ силами у Полоцка, въ числъ 12,000 человъкъ, началъ наступать на Поляковъ сзади. Чарнецкій и Сапъга обратились на него и принудили бъжать; этимъ временемъ Долгорукій отступилъ къ Могилеву, а брата своего Петра послалъ къ Шклову; по князь Петръ потерпълъ поражение подъ этимъ городомъ 29.

На югь дъла шли еще хуже. Здъсь Поляки прежде всего хлопотали около новаго гетмана, склоняя его на сторону королевскую. Въ концъ Генваря 1660 года Бънъвскій писаль Юрію: «Вы толкуете о непріятельских мучительствахъ, которыя вы претерпъвали отъ Поляковъ: но пеужели природный панъ вашъ король потому кажется вамъ жестокосердымъ, что, какъ добрый отецъ, покрылъ ризою милости и далъ перстень сынамъ заблудшимъ? не потому ли онъ вамъ кажется жестокосердымъ, что всякому до него, какъ до отца, доступъ и разговоръ вольный? или потому, что всъ присданные отъ васъ были обдарены и удовольствованы? или наконецъ потому, что помазанинкъ Божій присягнулъ Царю царей вмъсть съ сенатомъ и ръчью посполитою, что васъ, какъ дътей, принимаетъ и вольностей вашихъ никогда не нарушитъ. А царь не потому ли кажется вамъ добръ, что полна Украйна мучительства? Когда бы мой большой и любимый пріятель, родитель вашей милости, воскресъ и увидълъ одного зятя своего на крюкъ, дочь въ плъну и въ безчестін; когда бы увидѣлъ другаго зятя неслыханио замученнаго; когда бы Истор. Росс. Т. XI.

увильль тело его истерзанное кнутомъ, пальцы отрезанные, глаза вынутые и серебромъ залитые, уши буравомъ просверленныя и серебромъ залитыя; когда бы увиделъ другую дочь, умирающую надъ теломъ милаго мужа; когда бы увиделъ сиротъ малыхъ, у которыхъ отца такъ замучили — еслибъ Богданъ Хмельницкій увиделъ все это, то не только принялся бы за оружіе, но и въ огонь ринулся бы; наконецъ разоренное Задивпровье и ежедневныя обиды — дивно мив, какъ все это могло полюбиться? Знаю, что вы присягали царю, но знаю, что не по доброй воль; знаю, въ какомъ опасномъ положенін находились вы подъ Терехтемпровымъ; нескорое прибытіе нашей помощи причиною тому, что вы принуждены были присягнуть царю. Но смотрите, какъ сдержаны объщанія царскія! Панъ Ковалевскій пишеть мив, что царь простиль всехь; но если простиль, то зачемь же человекь замучень? Не только печаль, но и безчестье всему войску прислать къ нему такъ замученнаго зятя гетманскаго, на весь свъть славнаго, въ войскъ заслуженнаго, а вашей милости шурина. Удивляюсь, что панъ Ковалевскій, присяжный мой брать, такъ скоро забыль присягу свою, которую даль Богу и пану своему природному, забылъ милость панскую, забыль и мон къ себъ милости. Не такимъ я зналъ пана Ковалевскаго прежде, во времена нокойнаго родителя вашего; вспомниль бы то, какъ быль переводчикомъ у покойника, какъ тотъ черезъ него все дълалъ. Если бы родитель вашъ хотя немножко побольше пожиль, то водвориль бы совершенный покой, радъніемъ и трудами пана Ковалевскаго, который пусть приномнить, какія были къ нему милости отъ короля и королевы; а теперь онъ синною къ помазаннику Божію обращается, песмотря на свою присягу, песмотря на то, что прежде самъ указывалъ способъ, какъ дъйствовать противъ Москвы. Знаю, что васъ, панъ гетманъ, отлучаютъ отъ насъ двоякаго рода представленіями: вопервыхъ стращають, что Аяхи будуть истить вамь за обиды, нанесенныя имъ отцемъ вашимъ; но убей меня Богъ съ душою и тъ-

ломъ, если намъ въ голову входить что-нибудь подобное; съ какой стати будемъ мстить вамъ! въдь вы еще не поднимали рукъ на короля и республику; скоръе надобно было бы мстить на панъ Выговскомъ, который такъ жестоко на Польшу наступалъ и, надобно признаться, при покойномъ родитель вашемъ, никакъ не склонялся на нашу сторону; но сами знаете, какъ опъ теперь взысканъ милостію королевскою, какою честію украшенъ. Вспомните и о панъ Антонъ Жлановичь: начавши отъ Кракова прошелъ опъ съ огнемъ Польшу, а теперь взысканъ также милостію королевскою. И другихъ примъровъ безчисленное множество. Бойся, панъ гетманъ, не Польши, бойся Москвы, которая скоро захочеть доходовъ Малороссійскихъ и поступить съ вами какъ съ другими. Вовторыхъ говорять, что у Ляховъ истъ войска, говорять: и собака на насъ не залаетъ, какъ пойдемъ въ землю Польскую. Но жестоко обманется войско Запорожское такими въстями: до сихъ поръ, несмотря на то, что со всъхъ сторонъ были мы окружены непріятелями, мы давали имъ отпоръ; теперь же, когда съ Шведскимъ королемъ уже заключено перемиріе на 15 льтъ, когда войска короля Шведскаго вступили къ намъ въ службу, когда наши войска соединились или скоро соединатся съ ордою, когда вся шляхта вооружится, когда войска изъ Пруссіи съ паномъ Чарнецкимъ, изъ Курляндін съ Полубенскимъ уже направляются въ Литву, то увидятъ, какъ мы безсильны! Не думайте, что король призываеть васъ, чувствуя свою слабость; истъ, онъ зоветь васъ потому только, чтобъ Украйна не стала пустынею и чрезъ то не отворились бы ворота въ Польшу; притомъ же панъ природный не мечемъ, но добротою хочетъ привлечь къ себъ подданныхъ. Свою шею заложу за вашу безопасность, при васъ н съ вами хочу быть. Ради Бога размыслите хорошенько, не навлекайте на себя проклятія за клятвопреступленіе и поступайте по правдъ, а то теперь какъ смотръть на ваши поступки? пишете ко мив, чтобъ я прівхаль, а посланца моего въ заключенін держали и хотвли въ Москву отослать!

Разсуди, милостивый панъ, и то: хорощо ли отправить пословъ къ помазаннику Божію съ изъявленіемъ покорности, а потомъ поступить совершенно иначе: не значитъ ли это съ Богомъ и государемъ шутить? ибо что делаетъ посодъ, то все равно что делаетъ самъ панъ. Вы своихъ пословъ, людей невинныхъ, подъ такую бъду подвели! Но я, зная, что не одна мать родила встхъ, пословъ этихъ держу у себя въ чести, всякій день вмъсть со мною ъдять и пьють, всего у нихъ довольно. Я бы ихъ давно уже отпустилъ, но панъ воевода Кіевскій (Выговскій) просиль не отпускать ихъ до тъхъ поръ, пока не будетъ прислана къ нему жена его. Подарите меня за мои услуги, выпустите невинную женщину, потому что не рыцарское дело съ женщинами воевать, а я посылаю письменную присягу, что какъ скоро прівдетъ въ Межибожь панья Выговская, сейчась же отпущу къ вамъ пановъ пословъ вашихъ». Хмельницкій сказалъ посланному Бънъвскаго: «Я другъ твоему пану; прівзжаетъ къ намъ или не прівзжаеть -- какъ хочеть, потому что не мое правленіе, а пана Ковалевскаго».

Этотъ отвътъ показывалъ лучше всего ничтожность Хмельницкаго; справедливо отозвался объ немъ Кіевскій воевода Шереметевъ, который, повидавшись съ Юріемъ, сказалъ: «Этому гетманишкт надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать». При этомъ свиданіи, которое дало Шереметеву такое невыгодное митніе о Хмельпицкомъ, опи уговорились идти ко Львову, и въ концъ Августа дъйствительно выступили въ походъ, по двумъ разнымъ дорогамъ: Шереметевъ пошелъ на Котельню, Хмельницкій на Гончариху; къ Шереметеву присоединился отрядъ козаковъ подъ начальствомъ Цецуры. Непріятель умълъ утанть свои движенія и свои силы, и на Волыни у Любара Шереметевъ встрътилъ тридцатитысячное Польское войско подъ начальствомъ гетмана Потоцкаго и маршалка Любомирскаго; по съ Поляками шло еще 60,000 Татаръ. Видя превосходство силъ непріятельскихъ, Шереметевъ засълъ въ обозъ, изъ котораго отбивался впро-

долженіе двухъ дней, 5 и 6 Сентября; 1500 Москвичей и 200 козаковъ полегло при этой оборонъ. Но бъды только начинались: въ Московскомъ обозъ оказался голодъ. Чтобъ промыслить что-нибудь, 9 Сентября воевода выслаль трехтысячный отрядъ; но Татары уже стерегли его на дорогъ, ударили изъ западни, убили 500 человъкъ, взяли въ плънъ 300. Прошло три дня; въ Русскомъ обозъ царствовала глубочайшая тишина; только по дыму да по лошадямъ, пасущимся внутри и внъ обоза, можно было догадаться, что въ немъ еще сидятъ люди. Русскіе пританлись нарочно, и 13 числа, около 6 часовъ утра, вдругъ выступили на поле, разстилавшееся между двумя непріятельскими станами; Поляки однако не были застигнуты въ расплохъ и поспъщили къ нимъ на встръчу; увидавши ихъ, Русскіе немедленно скрылись въ свои укръпленія; Поляки возвратились, но только что успъли сойти съ лошадей, какъ Русскіе опять показались въ полъ и четыре раза повторяли эту тревогу. Они не могли долѣе оставаться въ покоф: не было ни людскихъ, ни конскихъ кормовъ, ни пороха. 14 числа почью они подкрались было подъ станъ непріятельскій, но, увидавъ, что Поляки готовы биться, ушли назадъ. Всъ эти безполезныя движенія только еще болъе раздражили голодное войско. Козаки первые взволновались и ръшили уходить; но въ то время, какъ они уже готовы были садиться на коней, является Шереметевъ съ саблею въ рукахъ, упрекаетъ ихъ въ трусости и объщаетъ, если останутся, заплатить имъ въ Кіевъ хорошія деньги. Козаки успокоились; но на другой день, 16 числа, взволновалось и Московское войско, требуя, чтобъ бояринъ выводилъ его ночью изъ обоза, гдъ оно не можетъ долбе выносить голода. Шереметевъ отказалъ: «Стыдно намъ бъжать, будучи въ такой силь» говориль онъ: «подождемь до завтрашняго утра, до семи часовъ ». Бояринъ никакъ не могъ решиться бежать ночью, воровски; онъ хотъль выступить честно, днемъ, въ виду непріятеля. Исполняя данное слово, онъ передъ разсвътомъ отправилъ обозъ съ слабъйшею частію войска, а самъ

выступиль после съ лучшими полками, отлично отбиваясь отъ наступавшихъ Поляковъ и Татаръ, по свидътельству самихъ враговъ. Но это отступление не могло совершиться безъ большихъ потерь: кромъ множества убитыхъ, Русскіе оставили въ рукахъ непріятеля 400 тельгъ и девять пушекъ. Отдыхать было нельзя: после тяжелаго дня Русскіе должны были продолжать отступление всю ночь. Только въ 7 часовъ утра 18 числа достигли они города Чуднова; измученные, не усивли они еще вздохнуть, оглядьться, какъ въ 10 часовъ явились Поляки, заняли замокъ и гору, господствующую надъ городомъ. Русскимъ поэтому не было никакой возможности оставаться здівсь: захвативши, сколько можно было, събетныхъ припасовъ и зажегши городъ, они вышли изъ него и расположились станомъ подлъ. Таборъ ихъ представлялъ видъ треугольника: Московскіе полки расположились на низменности, козаки запимали возвышение. По едва успъли они размъститься на новосельъ, какъ непріятели окружили ихъ со вськъ сторонъ и гранаты полетъли въ таборъ. Но въ это время стали приходить, слухи о приближении Хмельницкаго; Поляки боялись, чтобъ гетманъ не занялъ высокой горы, находившейся позади ихъ стана, и потому перенесли его за ръку Тетерю. Русскіе обрадовались, что могли вздохнуть итсколько свободиње; притомъ же, по указанію Чудновскихъ жителей, они отыскали запасы хльба и могли спокойно дожидаться Черкасъ. Но Польскіе вожди не хотыли оставить ихъ въ этомъ спокойствии: они рышились сделать то же, что иъкогда старый Хмельницкій сдълалъ подъ Зборовымъ: Потоцкій остался наблюдать за Шереметевымъ, а Любомирскій двинулся на переръзъ Юрію Хмельницкому и напалъ на него подъ Слободищами. Жаркая схватка съ козаками стоила дорого Йолякамъ, не давши имъ никакого перевъса, но уже одно неожиданное появление Любомирскаго произвело сильное впечатлъніе: Поляки туть, а гдь Шереметевь? что съ нимъ? Въ отвътъ на этотъ вопросъ приносятъ грамоту отъ Выговскаго, съ увъщаніемъ отложиться отъ Москвы, которой силы уже сокрушены, которая болье не свътить, а чадить, какъ погасающая лампада; съ уничтожениемъ войска Шереметевскаго, что немедленно должно послъдовать, вся тяжесть войны падетъ на гетмана Малороссійскаго; а король милосердъ и отъ великодушнаго народа Польскаго козаки получатъ то, чего не дождаться имъ отъ варварства Московскаго.

Между-тымъ Шереметевъ хотыль воспользоваться отсутствіемъ Любомирскаго и выйти изъ стана, но Потоцкій загородилъ ему дорогу и принудилъ возвратиться, и въ тотъ же день пришель назадъ Любомирскій изъ-подъ Слабодищъ. Что же Хмельницкій? вмъсто того, чтобъ по слъдамъ Любомирскаго двинуться на помощь къ Шереметеву, онъ 1 Октября прислаль въ Польскій станъ грамоту съ просьбою о миръ, а З числа козакъ перебъжчикъ изъ Русскаго стана принесъ извъстіе, что бояринъ на другой день готовится выступить къ Пяткамъ для соединенія съ Хмельницкимъ. Цалую ночь не спалъ Потоцкій, готовясь къ кровавому дию, и не напрасно: небывалый бой загорълся 4 Октября, когда Русскіе съ послёдними, отчаянными усиліями порывались пробиться сквозь ряды Поляковъ и Татаръ. Никакія усилія непомогли: Шереметевъ возвратился назадъ въ свой таборъ, полкъ Потоцкаго ворвался было туда же за инмъ, по былъ выбитъ. Поляки говорять, что если бы Татары сражались какъ надобно, то войско Шереметева было бы окончательно сокрушено въ этотъ день, но Татары, бросившись грабить Русскія тельги, покинули битву прежде чёмъ следовало. Русскіе, по счету Поляковъ, потеряли 3000 убитыми.

На другой депь, 5 числа, Хмельницкій прислаль новыя предложенія въ Польскій станъ; въ отвътъ было отправлено приглашеніе явиться личио и принести присягу королю. Черезъ два дня, 8 Октября, гетманъ Малороссійскій прівхалъ; Поляки изумились, увидавъ наслъдника страшнаго для нихъ имени: это былъ черноватый осьмнадцатильтий мальчикъ, скромный, пеловкій, молчаливый, смотръвшій послушникомъ монастырскимъ, а не гетманомъ козацкимъ и сыномъ знаменитаго Хмеля. 9

числа Юрій присягнуль королю, и вечеромъ того же дня отправиль письмо въ Русскій станъ къ Цецуръ, съ объявленіемъ, что миръ съ Польшею заключенъ и чтобъ полковникъ следоваль примеру гетмана, переходиль на королевскую сторону. 11 Октября Цецура отвъчаль, что отделится отъ Москалей, какъ скоро удостовърится въ присутствін своего гетмана у Поляковъ, и вотъ Хмельницкій является на холмъ подъ бунчукомъ. При этомъ видъ Цецура съ 2000 козаковъ (другіе остаются въ обозъ) рванулся изъ табора; Татары бросаются на нихъ, думая, что это вылазка, Поляки спфшатъ защитить перебъжчиковъ; около 200 козаковъ гибнеть отъ Татаръ, другіе цъпляются за Польскихъ всадниковъ и достигаютъ табора. Ценура произвелъ здъсь совершенно иное впечатлъніе, чьмъ Хмельницкій: онъ былъ приземисть, кръпокъ, пріятной наружности, въ глазахъ горъла отвага, движенія тъла изобличали подвижность духа 30.

Побъгъ Цецуры былъ окончательнымъ ударомъ для Шереметева: о помощи нечего было и думать, а между-тъмъ «отъ пушечной и гранатной стръльбы тъснота была великая; съ голоду ратные люди тли палыхъ лошадей и мерли; пороху и свинцу у нихъ не стало». Въ такомъ отчаянномъ положенін Шереметевъ продержался еще одиннадцать дней, н 23 Октября решился вступить въ переговоры съ Польскими вождями; подписаны были следующія условія: 1) Царскія войска должны очистить Малороссійскіе города: Кісвъ, Переяславль, Нъжинъ, Черниговъ, оставя въ нихъ пушки и всякіе пушечные запасы, послъ чего бепрепятственно отступять къ Путивлю, взявши съ собою имъніе свое и казпу царскую. 2) Войско Шереметева, сдавши оружіе, вст военные запасы н хоругви, остается въ обозъ три дня, а на четвертый выступаетъ въ города - Кодню, Котельню, Паволочь и ближнія мѣста. 3) Шереметавъ съ начальными людьми остается у гетмановъ коронныхъ и у султана Крымскаго, пока царскія войска не выйдуть изъ Кіева, Переяславля, Нъжина и Чернигова; имъ позволяется оставить при себъ только сабли

и имѣть сто топоровъ въ войскъ для рубки дровъ; когда упомянутые города будутъ очищены, то войско, подъ защитою королевскихъ полковъ, отпустится къ Путивлю, гдъ будетъ ему возвращено все ручное оружіе; дорогою Русскихъ ратныхъ людей не будутъ ни грабить, ни побивать, ни въ плънъ брать; инщу себъ и лошадямъ вольно имъ будетъ покупать. 4) Козаки, оставшіеся въ таборъ Шереметева по уходъ Цецуры, выйдутъ напередъ изъ обоза, оружіе и знамена повергнутъ подъ ноги гетмановъ коронныхъ, и Москвъ иътъ до нихъ никакого дъла. 5) Шереметевъ съ товарищами ручаются, что воевода князь Юрій Никитичъ Борятинскій на всъ эти статьи согласится, пріъдетъ къ гетманамъ и останется у нихъ до очищенія Кіева, Переяславля, Нъжина и Чернигова; если же онъ этого при первой повъсткъ не сдълаетъ, то уговорныя статьи до него не касаются.

Вследствіе этого Шереметевъ немедленно отправиль грамоты къ Борятинскому, стоявшему подъ Кіевомъ, и другому воеводь, Чаадаеву, находившемуся въ самомъ Кіевъ, просилъ ихъ согласиться на Чудновскій договоръ; Шереметевъ писалъ: «Вамъ бы учинить по этому нашему договору, а въ Кіевъ, Черниговъ, Переяславлъ и Нъжинъ государевымъ ратнымъ людямъ быть неучего, потому что Юрій Хмельницкій со встмъ войскомъ и съ городами изменилъ». Но Борятинскій, не находясь въ положени Шереметева, не думалъ, что Малороссія потеряна для Москвы потому только, что Хмельницкій передался Полякамъ. «Я повинуюсь указамъ парскаго величества, а не Шереметева; много въ Москвъ Шереметевыхъ!» отвъчаль Борятинскій. Получивши этоть отвъть, Поляки сочли себя въ правъ задержать воеводъ и войско, ибо главное условіе — очистка городовъ Малороссійскихъ, не было исполнено. Но прежде всего надобно было удовлетворить хищныхъ союзниковъ, и самый важный плънникъ, за котораго надъялись получить самый богатый выкупъ, Шереметевъ, отведенъ былъ въ Крымъ, где сначала сиделъ три месяца въ оковахъ въ ханскомъ дворць; потомъ, по ходатайству Сефергазы-аги, канда-

лы съ него сияли и послали въ Жидовскій городъ; здісь онъ имълъ при себъ священника, толмача, могъ писать въ Москву грамоты, и воспользовался этимъ, чтобъ отомстить Борятиискому, сложивши на него всю вину Чудновскаго несчастія: «Я и гетманъ писали къ нему, чтобъ шелъ намъ помогать; онъ было и выступилъ и отошелъ отъ Кіева верстъ съ 70, но, не дойдя до насъ, поворотиль назадъ, пограбилъ много мъстечекъ и деревень, а гетману, который его ждалъ, помощи не далъ» 31. Видя, что Московскіе воеводы не намърены сдавать Кіева, Поляки отправили туда тайно пана Чаплинскаго поднимать жителей противъ Москвы; воевода узналъ о незванномъ гость и посадилъ его подъ стражу; по Чаплиискому удалось уйти изъ-подъ стражи; онъ скрылся въ монастыръ, гдъ игуменъ Сафоновичь обрилъ у него бороду и усы, нарядилъ монахинею и велълъ выпустить изъ города въ то время, когда монахини коровъ выгоняютъ 52.

Спльно пспугала Москву въсть о Конотопскомъ пораженін; еще большій ужасъ навела въсть о Чудновскомъ. Тогда истреблена была часть войска, сгибли вожди молодые; теперь цълое войско, опора власти царской въ Малороссіи, не существуетъ, и бояринъ и воевода, которымъ по справедливости гордились, котораго царь величалъ «върнымъ и истипнымъ послушникомъ своимъ, храбрымъ и мужественнымъ архистратигомъ», бояринъ Шереметевъ въ позорцомъ плъну у Крымскаго поганца! Тогда ханъ съ Выговскимъ были ближе къ Москвъ, но и теперь боялись, что наступающая зима постелетъ гладкій путь Полякамъ и Крымцамъ, и истъ больше войска, которое бы можно было противупоставить имъ; съ другой стороны можетъ явиться подъ Москвою войско Литовское, гордое побъдою надъ Хованскимъ, и какое ручательство, что Шведъ не захочетъ воспользоваться бъдою Москвы и не нападеть ня нее съ третьей стороны, какъ прежде напалъ на Польшу? Боялись и другаго рода несчастія — боялись бунта черни Московской, раздраженной бъдствіями продолжительной войны, и войны теперь несчастной. Опять во дворцъ начали приготовляться къ отъезду царя въ Ярославль или Нижий 34. А тутъ еще дурныя въсти съ Дону: въ Іюнъ пришло изъ Царяграда моремъ подъ Азовъ 33 корабля съ людьми ратными, со всякими запасами и пушками, ратныхъ людей съ 10,000; да въ то же время изъ Крыма пришелъ Крымскій ханъ, съ нимъ Татаръ, Черкасъ Темрюцкихъ, Кабардинскихъ и Горскихъ и мурзъ Ногайскихъ съ 40,000, да рабочихъ людей, Венгровъ, Волохъ и Молдаванъ, съ 10,000. Пришедши подъ Азовъ, по объимъ сторонамъ Дона поставили двъ башни каменныя, а между башиями черезъ Донъ подълали цъпи; на устьъ проъзднаго Донца, противъ Азова, поставили городъ каменный съ 4 башиями и съ нарядомъ большимъ и малымъ. Во время строенія кръностей Допцы ходили трижды для языковъ, но работамъ номъщать не могли по своему малолюдству, да н боялись на себя непріятельскаго прихода, стада у нихъ Крымцы всв отогнали. Пришли на Донъ царскіе воеводы, стольники Семенъ Савичь и Иванъ Савостьяновичь Хитрово, но пришли они уже тогда, какъ ханъ, отстроивъ кръпости, пошель назадь въ Крымъ. Государевы люди сдълали себъ городокъ выше Черкаска съ полверсты и вмъстъ съ козаками ходили подъ Азовъ, выжгли посады, были и подъ башиями, но инчего имъ не сдълали. Всъхъ козаковъ въ Черкаскъ было только 3000, да государевыхъ людей 7000. Крымцы навъстили последнихъ въ ихъ городкъ, но были отбиты. Государевы люди были привычны сидъть и отсиживаться въ городкахъ, по козаки привыкли нападать и грабить, оборонительная война была для нихъ тяжела; они говорили: «Какъ стало на Дону войско быть, такого утъспенья намъ инкогда не бывало: для промысловъ ходить никуда нельзя, и многіе безъ промысловъ съ Дону отъ насъ разбредутся». Оставшіеся въ Малороссін воеводы ссорились другь съ другомъ. Воевода Чаадаевъ изъ Кіева билъ челомъ на воеводу князя Юрія Борятинскаго: «Пишетъ многія отписки у себя на дворъ, со мною не говоря и ни о чемъ со мною не совътуетъ, и во многіе походы ключей городовыхъ мнт не отдаетъ, оставляетъ

ихъ у человъка своего Далматова, и передъ своими друзьями хвалится, что онъ меня ото всего оттёснилъ, а ходитъ онъ въ походы не для государевыхъ дълъ, для своей корысти. Мая 23 (1661 г.) ходиль онь въ маетность Печерскаго монастыря, Иванково, и, не доходя до нея, выбравъ своихъ угодниковъ, послалъ съ ними людей своихъ, велълъ грабить на себя; ратные люди многіе лошадей поморили а пришли и сь чемь, только искорыстовался князь Юрій и друзей своихъ накормилъ; а къ тебъ, великому государю, пишетъ все ложно и посылаетъ съ отписками своихъ угодниковъ. Писаль онъ къ тебъ, будто городъ Иванковъ взялъ и многія мъста и села повоеваль; но писаль ложно: кромъ одного мъстечка Иванкова нигдъ войны не бывало, и въ томъ мъстечкъ никакихъ воинскихъ людей, кромъ тутошнихъ жителей, не было и воевать было не съ къмъ, а выграбилъ его для своей корысти, и церкви Божіи вездъ выграбиль; добрыхъ людей своимъ озорничествомъ всъхъ отогналъ; а меня называетъ измънникомъ, будто я съ тъми людьми знаюсь для измъны, и грозить убійствомъ; а все это онъ дълаеть по мысли головы Өедора Александрова. Многіе ратные люди говорять, что имъ подняться не на что, добра отъ насъ никакого не чаютъ н многіе изъ Кіева бъгають, на день человъкъ по 20, 30 и больше» 55.

Обращая все болье и болье вниманія на Европу, въ Москвъ боялись невыгоднаго впечатльнія, какое произведуть на нее разглашенія Поляковь о своихъ торжествахъ надъ Русскими, и сочли за нужное противодъйствовать этимъ разглашеніямъ путемъ печати. Написано было изложеніе военныхъ дъйствій 1660 года, гдъ выставлены успъхи Долгорукаго и вначаль Шереметева, коварство Польскихъ коммиссаровъ, длившихъ время нарочно, чтобъ дать своимъ возможность собрать войско и дождаться Татаръ, наконецъ измъпа Хмельницкаго и дурной поступокъ Поляковъ съ Шереметевымъ подъ Чудновымъ. Это извъстіе отправлено было въ Любекъ къ Ягану фонъ-Горну, чтобъ онъ напечаталь его на Нъмец-

комъ языкъ и разослалъ по окрестнымъ государствамъ. Между-тъмъ Поляки хлопотали, какъ бы въ другой разъ не выпустить изъ своихъ рукъ войска Запорожскаго. Здесь опять является главнымъ дъйствующимъ лицемъ извъстный цамъ Бъитвскій. Юрій даль ему знать, что онъ собраль раду въ Корсунь, и приглашаль его на ней присутствовать. Бъпъвскій немедленно отправился и узналъ на мѣстѣ, что Хмельницкій непременно хочетъ сложить булаву, что нъкоторые, подъ личиною дружбы къ нему, уговариваютъ его отказаться отъ гетманства, проча булаву кому-то другому (Выговскому). Но Бънъвскій, опасаясь отъ этого другаго бъды для республики, началъ хлопотать, чтобъ булава осталась за Хмельницкимъ, который, по слабости своей, какъ нельзя лучше приходился для Польши. Чтобъ окончательно убъдиться, кого хотятъ выбрать въ гетманы, Бънъвскій призваль къ себъ полковниковъ н началь имъ говорить, что Хмельницкій непременно хочетъ оставить булаву, такъ кого бы они считали достойнымъ гетманства? Большая часть полковниковъ сейчасъ же отвъчали: а Объ этомъ печего безпокоиться: у насъ уже готовъ гетманъ, мы пошлемъ кой къ кому и тутъ же его изберемъ» — и начали расхваливать своего избранника, воображая, что этн похвалы пріятны Бънъвскому. Ночью послъдній свидълся съ Хмельницкимъ и сталъ распрашивать его, что за причины, по которымъ онъ непремънно хочетъ сложить булаву? - «Я молодъ, несчастливъ, боленъ (падучею бользнію и грыжею)» отвъчаль Юрій, насказаль и много другихъ, менъе важныхъ причинъ. Бънъвскій сталь уговаривать его: «Изъ-за пустыхъ причинъ» говорилъ онъ: «ты хочешь отказаться отъ гетманства, не думая, какимъ опасностямъ подвергаешь себя, имъпіе свое и домъ! » Бънъвскій открылъ ему интриги его соперника и что его ждетъ, когда этотъ соперникъ сдълается гетманомъ. Хмельницкій не вѣрилъ, что интриги соперника шли такъ далеко; тогда Бънъвскій предложилъ ему призвать пемедленно же полковниковъ, которые сами скажутъ ему о своемъ избранникъ. Полковники были призваны и объявили:

«Завтра же надобно созвать раду, и если ты, панъ гетманъ, покинешь булаву, то безъ гетмапа быть не можемъ, и сейчасъ же посылаемъ кой къкому, которому отдаемъ въ опеку себя, женъ и дътей нашихъ». Это объявление убило песчастнаго Хмельницкаго: «Завтра будетъ рада» сказалъ онъ и отпустиль полковниковъ. Оставшись наединъ съ Бънъвскимъ, онъ началъ срывать сердце, обвинять каждаго полковника въ измѣнѣ противъ республики и коварствъ: «И теперь опи хотятъ выбрать того въ гетманы, чтобъ опять своевольничать» говориль онъ. Бънъвскій торжествоваль: онъ пустиль черную кошку между гетманомъ и полковниками, и чтобъ еще больше раздражить Хмельипцкаго и выв'ядать все нужное, сталь говорить: «А полковинки, панъ гетманъ, все зло складываютъ на тебя, говорять, что и Сърко, и Апостоль, и Цецура, и Пушкарь изъ-за тебя возмутились, говорять, что ваша милость и Брюховецкаго съ частію казны отправили къ царю Московскому, и Самченко, твой родной дядя, по твоему внушенію подняль бунть въ Переяславль». Бъдный Хмельниченко совстви потерялся: сталь оправдываться, въ иномъ признавался, наконецъ сталъ умолять искусителя: «Будь отцомъ, совътникомъ, ходатаемъ у короля и королевы; клянусь, что буду следовать твоимъ советамъ, не буду слушать злыхъ ръчей». Бънъвскій, разумъется, прежде всего присовътовалъ не покидать гетманства, потомъ, такъ какъ Юрій, по молодости и нездоровью, нуждался въ помощникъ, то Бънъвскій присовътовалъ ему взять на писарство Тетерю, чемъ пріобрътетъ довъренность короля и республики, потому что пастоящій писарь Семенъ Голуховскій преданъ царю и царемъ поставленъ. Хмельницкій на все согласился, требуя одного, чтобъ Бънъвскій оставался ему другомъ и добрымъ совътникомъ.

10 Ноября собралась рада изъ одной старшины на дворъ гетманскомъ; Бънъвскій началь первый говорить, объявиль, что ни одно изъ царскихъ распоряженій не можетъ имъть больше силы, и отъ имени королевскаго вручилъ булаву Хмельницкому, при всеобщемъ восторгъ, какъ будто бы никогда не

думали ни о комъ другомъ. Но къ вечеру торжество Бънъвскаго было нарушено: ему дали знать, что чернь бунтуетъ, зачъмъ рада была въ избъ, не по старинъ, подозръваетъ тутъ злой умыселъ противъ войска. Бънъвскій послалъ сказать гетману, чтобъ на другой день созвалъ черную раду и на ней снова принялъ отъ него булаву. Хмельницкому не хотълось созывать черии: «Если панъ воевода» отвъчалъ онъ: «хочетъ черной рады, да еще во время ярмарки, то пусть знаетъ, что погубитъ и себя, и меня, и полковниковъ, и учинитъ смуту большую». Новый посланецъ отъ воеводы къ гетману: «Напрасно безпокоишься; если не будетъ черной рады, то все равно, что инчего!» Не одинъ Хмельницкій, всъ старшіе козаки, всъ домашніе Бънъвскаго были противъ черной рады; но воевода былъ непреклоненъ, и Хмельницкій, раскаяваясь, что объщалъ его слушаться, велъть новъстить раду.

11 Ноября площадь у церкви св. Спаса шумъла глухимъ шумомъ: стояло тысячъ двадцать черни, а гетманскій дворъ быль на заперти: тамъ тихо сидели перетрусившеся полковники и гетманъ, дожидались, пока прівдетъ на раду Беневскій: что-то будеть, какъ-то приметь его чернь? И вотъ толпы расколыхались, ъдетъ воевода, сходитъ съ лошади, садится на скамью, озпрается: «Гдъ же панъ гетманъ?» Въ отвътъ раздался крикъ: «Ваша милость на мъстъ королевскомъ: пошлень за гетманомъ, и долженъ придти». Втитвскій послаль и гетманъ явился съ полковниками: безъ шапки, кланяясь на всъ стороны, вошелъ опъвъ кругъ, положилъ шапку на земь, на шапку булаву - знакъ, что слагаетъ съ себя гетманство. Но вотъ онъ начинаетъ говорить: «По Божіей и по вашей воль возвратились мы къ пану прирожденному, и чтобъ не оставалось больше между нами Московскихъ распорядковъ, король его милость прислалъ коммиссара своего: онъ введетъ между нами порядокъ». Смолкъ Хмельницкій, не владъвшій даромъ слова, и началъ широкую ръчь Бънъвскій объ отеческомъ милосердін короля; кончиль тымь, что король прощаеть вет ихъ вины. Въ отвътъ раздались крики:

«Благодаримъ Бога и короля; это все старшіе насъ обманывали для своего лакомства; если тенерь кто вздумаетъ бунтовать противъ короля, того сами побьемъ, не пощадимъ и отца роднаго!» Когда поустали кричать, Бънъвскій подошель къ булавъ, поднялъ ее и отъ королевскаго имени передалъ Хмельницкому; тутъ же Цосачь объявленъ былъ обознымъ. Раздались новые крики въ честь Хмельницкаго, и толны двинулись въ церковь — присягать королю. Вечеромъ гетманскій домъ заблисталъ яркими огнями, гремъли пушки, шелъ роскошный, Польскій пиръ; подпившіе козаки особенно расхваливали королеву, только и слышалось: «мать наша!» На другой день новая рада: читали Гадяцкія привилегін войску Запорожскому; всъ были очень довольны и ругали Выговскаго: «Если бы онъ, такой и такой, прочелъ намъ эти привилен, то ничего бы дурнаго не случилось». На третьей радъ отдана была печать войсковая Тетеръ. Новый писарь — это нашъ старый знакомый: мы видели его въ Москве, слышали, какую великольпиую рычь онъ говориль царю Алексью Михайловичу, какъ ставилъ его выше св. Владиміра, слышали, какъ потомъ онъ разказывалъ о непорядкахъ Малороссійскихъ и какъ проговорился, что пъкоторые изъ его земляковъ желаютъ непосредственно зависъть отъ царскаго величества. И теперь Тетеря началъ разказывать, какъ онъ былъ въ Москвъ, но не повторилъ своей привътственной ръчи и своихъ разговоровъ съ думными людьми; онъ разказывалъ козакамъ, какіе страшные замыслы противъ Малороссін питаетъ царь! онъ все это провъдаль, будучи на Москвъ! Ораторъ произвелъ сильное впечатлъніе на слушателей. «Не дай намъ Боже мыслить о царъ, ин о бунтахъ!» говорили козаки. Опи глубоко были тронуты: мудръ, добродътеленъ, великъ явился передъ ними панъ писарь Тетеря, такъ безукоризненно, такъ свято ведшій себя въ Москвъ. «Панъ писарь!» говорили они: «будь милостивъ, учи гетмана уму-разуму, въдь онъ молоденькій еще! поручаемъ его тебъ, поручаемъ тебъ женъ, дътей, имъніе наше!»

Въ то время, какъ въ Корсунъ происходили эти чувствительныя сцены, въ то время, какъ въ здъшней соборной церкви козаки присягали королю, на другой сторонь Дивпра, въ Переяславль, также толпился народъ въ соборной церкви: дядя Хмельницкаго, полковникъ Якимъ Самко, вмъсть съ козаками, горожанами и духовенствомъ клялся умирать за великаго государя, за церкви Божін и за въру православную, а городовъ Малороссійскихъ врагамъ не сдавать, противъ непріятелей стоять и отпоръ давать. Получивъ отъ племянника грамоту съ увъщаніемъ покориться королю, Самко отвъчаль: «Я съ ващею милостію, пріятелемъ своимъ, свойства не разрываю; только удивляюсь, что ваша милость, въры своей не поддержавъ, разрываешь свойство наше съ православіемъ. Ты пишешь, что король видить руку Промысла въ бъдъ, случившейся съ Шереметевымъ; правда, что Богъ всъмъ управляеть, сокрушаеть и милуеть, немощныхь сильными делаетъ, но надобно знать, что счастье и что гръхъ? потому что счастье измфичиво. Я не измфиникъ потому только, что не хочу Ляхамъ сдаться; я знаю и вижу пріязнь Ляцкую и Татарскую. Ваша милость человъкъ еще молодой, не знаешь, что дълалось въ прошлыхъ годахъ надъ козацкими головами; а царское величество никакихъ поборовъ не требуетъ и, начавши войну съ королемъ, здоровья своего не жалъетъ; мы теперь должны немощныхъ немощь носить, а не себт угождать; лучше съ добрыми делами умереть, нежели дурно жить. Пишете, что царское величество никакой помощи къ намъ не присылаетъ: върь ваша милость, что есть у насъ царскіе люди и будуть; а еслибь даже ихъ и не было, то его воля государева, а мы будемъ обороняться отъ наступающихъ на насъ враговъ, пока силъ станетъ, помия примъръ Шереметева, который хотя и сдался, однако мало хорошаго получиль: вопреки присягь сенаторской, со всъмъ войскомъ въ неволю Татарскую пошелъ. Видя, что сдълалось съ Шереметевымъ и Цедурою, хотя умру, а на прелести ваши не сдамся». Выбранный наказнымъ гетманомъ, Самко, въ Истор. Росс. Т. XI.

началѣ Декабря, прислалъ сказать въ Москву о своей вѣрностѣ и что бояринъ Шереметевъ выдалъ войско Запорожское, при немъ бывшее, въ неволю Татарамъ; ему, разумѣется, отвъчали, что во всемъ виноватъ Хмельницкій, а не Шереметевъ.

Запорожье было также за царя, Запорожье, пустившее отъ себя отпрыскъ: лихой козакъ Сърко, съ которымъ такъ часто будемъ встръчаться впоследствін, составиль свою особую дружину и дъйствовалъ самостоятельно. Вскоръ посль Чудновскаго дъла прискакаль въ Москву Запорожскій кошевой Иванъ Брюховецкій и объявилъ: «Миръ съ Поляками Хмельпицкій заключиль по наговору тёхъ, которымь отъ короля дана честь: Носача, Лесницкаго, Гуляницкаго; у гетмана напередъ была ли о томъ мысль или пътъ — не знаю, только гетманъ шелъ въ сходъ къ Шереметеву не на то мѣсто, гдт ближе, и ставился не тамъ, гдт надобно; пришедши въ Слободище, отъ боярина за три мили, стоялъ три дня, а къ боярину въ сходъ не шелъ. Какъ на Кодачкъ, на радъ, былъ договоръ у гетмана съ бояриномъ, тутъ впервые измѣнили по вымыелу Выговскаго: уговорились, что боярину идти напередъ, тогда какъ довелось идти напередъ Черкасскимъ полкамъ, а гетману быть съ бояриномъ, отъ него не отставать. Якимъ Самко царскому величеству въренъ ли, про то я не знаю, а гетману Юрію Хмельницкому онъ дядя родной; только ему, Самку, недругъ Иванъ Выговскій; и прежде онъ отъ Выговскаго отбъгалъ и жилъ на Дону, а въ войскъ при немъ жить не смълъ. Василій Золотаренко царскому величеству въренъ, и Семенъ писарь въренъ, только развъ помъщаетъ ему то, что онъ теперь женился на Дорошенковой сестрв» 36.

Чтобъ разузнать, въ какомъ действительно состояни находятся дела въ Малороссіи, кто веренъ и кто нетъ, кто кому дядя и кто кому зять, и какъ это родство и свойство мешаетъ верности, отправился стрелецкій голова Иванъ Полтевъ. Прітхавши въ Нежинъ 29 Декабря, Полтевъ прежде всего повидался съ тамошнимъ царскимъ воеводою, княземъ Семеномъ Шаховскимъ, и спросилъ его: «Нъжинскій полковникъ Василій Золотаренко великому госуларю въренъ ли, къ нему, воеводъ, совътенъ ли, сколько при немъ козаковъ, въ козакахъ и мъщанахъ нътъ ли какой шатости и Василью Золотаренку они послушны ли?» - «Золотаренко великому государю вфренъ» отвъчалъ Шаховской: «со мною совътенъ; козаковъ при немъ тысячъ съ десять; между немногими козаками и мъщанами была шатость». На другой день къ Золотаренку явился сотникъ города Дъвицы, Демидъ Рагоза, съ извътомъ на козака Тараса Незная, который говорилъ при многихъ людяхъ: «Полковникъ Золотаренко хочетъ быть подъ Московскимъ царемъ, а мы хотимъ быть у Польскаго короля, при Юріи Хмельницкомъ». Незная схватили, привели къ полковнику, и когда козакъ повинился, Золотаренко вельть собрать раду; на радь приговорили - казнить Незная за такія ръчи, и приговоръ былъ исполненъ. Полтевъ объявиль Золотаренку, что великій государь все войско Запорожское этой стороны Дивира пожаловаль, гетмана избрать позволиль, кого войскомъ изберуть: «Ты бы, полковникъ» продолжалъ Полтевъ: «согласился съ гетманомъ наказнымъ, Якимомъ Самкомъ, и съ другими полковниками, которые великому государю върны, и съ войскомъ Запорожскимъ и чернью, и выбрали бы гетмана». — «Царскаго величества бояре и воеводы съ войскомъ къ намъ будутъ ли?» спросилъ Золотаренко: «Когда царскіе ратные люди въ Нъжинъ будутъ, то Украйна всего Нъжинскаго полка будетъ кръпка: мы великому государю върно служить рады». — «Въ Ствект» отвъчалъ Полтевъ: «будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ съ конными и пѣшими людьми, а въ Путивлъ окольничій князь Иванъ Лобановъ-Ростовскій». Золотаренко обрадовался и сказаль: «Еслибъ царскіе воеводы пришли ко мит въ Итжинъ скоро, то Украйна по сю сторону Дивпра была бы цвла, непріятелей всвхъ бы выбили за Дивпръ; если же воеводы ко мив скоро не придутъ, то къ Кіеву и Переяславлю изъ Нъжина проъзду не будеть; стоятъ крѣпко и великому государю вѣрно служатъ только Нѣжинскій да Черниговскій полки; если же этихъ полковъ не будетъ, то и Переяславскій полкъ не устоитъ».

Московскіе воеводы скоро придти не могли послъ недавнихъ несчастій, а уже 2 Генваря задивпровскіе Черкасы съ Поляками приступали къ Козельцу. Они были отбиты съ урономъ, но Золотаренко ждалъ гостей къ себъ и сказалъ Полтеву: «Теперь намъ гетмана выбпрать некогда: наступаютъ со всъхъ сторопъ пепріятели». Дъйствительно, 6 Генваря враги явились подъ Нъжинымъ, ворвались въ посадъ и завязали бой съ Нъжинцами. На бою взять быль Татаринъ, который объявиль, что послаль ихъ Хмельпицкій изъ Чигирина для проведыванія, есть ли на восточтой стороне Дибпра царскіе ратные люди? и Черкасы съ горожанами хотять ли эдъсь великому государю върно служить, или хотятъ поддаться Польскому королю? если царскихъ ратныхъ людей ньть, то онъ съ заднъпровскими козаками, Татарами и Поляками пойдетъ подъ Переяславль, Нъжинъ и Черниговъ, скоро къ нему придутъ изъ Крыма Татары, охочіе люди, пока еще Днъпръ стоптъ. Услыхавъ эти въсти, Золотаренко сказаль Полтеву: «Оставайся здъсь, въ Переяславль тебъ ъхать нельзя чрезъ непріятелей», и прибавиль прежнее: «о гетманскомъ избраніи теперь нечего думать: наступаютъ Ляхи и Татары». 10 Генваря Поляки опять приступали къ Козельцу и опять были отбиты. Върпые Черкасы начали наступательныя действія и бились съ Поляками подъ Остромъ; а Генваря 30 и Февраля 2, 4 и 6 приходили Поляки и Татары подъ Нъжинъ и бились съ его жителями, но безъ успѣха. Съ другой стороны князь Иванъ Андреевичъ Хованскій въ Февраль подъ Друею разбиль и взяль въ пльнъ измънившаго государю полковника Лисовскаго. Скоро пришла въсть, что Поляки съ Чариецкимъ и Татары ушли за Диъпръ, оставя на восточной сторонъ Татаръ съ тысячу человъкъ да Поляковъ два полка; а въ Апръль прівхали въ Москву посланцы отъ Самка и объявили, что Ляховъ на восточной сторонь Дныпра нигды ныть, дороги къ Кіеву, Ньжину и другимъ мыстамъ чисты; немногіе Ляхи, которые были въ Триполь, Оржищевы и у Былой Церкви, всы отступили въ коронные города, остались больные и тыхъ около Былой Церкви Черкасы тайно всыхъ побили; Татаръ также нигды ныть; полки Лубенскій, Миргородскій, Прилуцкій и Полтавскій великому государю добили челомь; не сдаются только Остряне; Сырко въ Запорожьы великому государю служить вырно.

Что же это значило? Въ Москвъ боялись, что Поляки воспользуются Чудновскою побъдою, перейдутъ немедленно со
всъми силами на лъвый берегъ Днъпра, займутъ всю Малороссію и двинутся къ беззащитной столицъ царской, а междутъмъ это страшное войско исчезаетъ отвсюду! Ужь не Шведы ли опять напали на Польшу? не Турки ли собрались ворваться въ Подолію? Нътъ: побъдоносное воинство потребовало жалованья и, не получа его, по обычаю своему, взволновалось, отказалось повиноваться вождямъ, составило союзъ
подъ именемъ священнаго и стало жить на счетъ Польскихъ
крестьянъ.

Такимъ образомъ Польша своею безурядицею дала возможность Москвъ нъсколько отдохнуть послъ ударовъ 1660 года. Но временное облегчение для Москвы последовало только съ одной стороны, съ юго-запада, со стороны короннаго войска, а въ Литвъ и Бълоруссіи не прекращались наступательныя дъйствія враговъ, которымъ Москва, при тогданшемъ истощенін въ людяхъ и казив, не могла давать успъщнаго отпора. Но Малороссія не хотъла понимать затруднительнаго положенія Великой Россіи и безпрестанно докучала просьбами о присылкъ войска, котораго негдъ было взять царю. Самко жаловался, что кромъ небольшаго (въ 2500 человъкъ) отряда князя Бориса Ефимовича Мышецкаго, онъ не имълъ никакой помощи отъ царскихъ воеводъ; несмотря однако на такую безпомощность, онъ, Самко, не только давалъ отпоръ непріятелю, но и самъ ходилъ на него: въ Терехтемировь громиль Татаръ, подъ Стайками Ляховъ, подъ Козло-

вымъ измънника Сулиму. Посланцы наказнаго гетмана подали следующія просьбы: 1) чтобъ государь прислаль въ Переяславль ратныхъ людей на помощь; 2) прислалъ жалованье козакамъ, которые, будучи съ бояриномъ Шереметевымъ, коней и оружіе растеряли, а теперь служать великому государю; 3) чтобъ великій государь вельлъ деньги Самковы обмънять и прислать къ нему; 4) чтобъ указаль быть у нихъ въ городъ и надъ ратными людьми одному воеводъ, а не двоимъ, потому что отъ двоихъ порядка не будетъ; именно приказалъ бы у нихъ быть стольнику киязю Василью Волконскому; 5) чтобъ царскія грамоты посылались къ нимъ для увъренія за большою печатью. Въ заключение посланцы объявили отъ имени Самка, что Нъжинскій полковникъ Василій Золотаренко съ нимъ въ сопротивленіи и на раду не потхалъ. Государь отвечаль, что воеводамь уже дань указь помогать Черкасамъ, жалованье имъ князь Ромодановскій роздалъ, деньги Самковы мъдныя обмънены на серебряныя и отправлены съ Менодіемъ, епископомъ Мстиславскимъ.

Въ Мав прівхали новые посланцы и объявили, что въ третье воскресенье после Пасхи была у нихъ рада въ поле, въ Быковъ, съ милю отъ Нъжина: были на радъ князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій съ своими ратными людьми стольникъ Семенъ Змъевъ, наказной гетманъ Якимъ Самко, Нъжинскій полковникъ Золотаренко, полковники Прилуцкій, Лубенскій, Миргородскій, изъ Полтавскаго полка сотники техъ городовъ, которые великому государю добили челомъ, и все войско техъ полковъ, которые при Якиме Самкъ. Все выбирали въ гетманы Якима Самка, одни Нъжинцы хотъли выбрать своего полковника Золотаренка, и приговорили на радъ всъмъ войскомъ отдать гетманское избраніе на волю царскаго величества, кого онъ, великій государь, пожалуеть въ гетманы. Полтавскій полковникъ Жученко на радъ не былъ, потому что вины свои великому государю не принесъ, и сидитъ въ Полтавъ, а при немъ держатся городки: Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да старый, да Кобыляки.

Юрій Хмельницкій въ Чигиринъ, при немъ писарь генеральный Тетеря, да Носачь, да Грицка Лесницкій, судья войсковой, а войска при Хмельницкомъ никакого пътъ; посылалъ онъ къ королю на сеймъ, и посланецъ пріфхалъ назадъ ни съ чъмъ, даже корму ему королевскаго не давали. Сърко пошель для добычи на Бугъ, на Андреевскій островъ, и тамъ стоитъ съ войскомъ своимъ для Татарского прихода; атаманъ стоитъ въ Запорогахъ съ большимъ войскомъ: съ Съркомъ они сходятся для порядка во всякихъ войсковыхъ делахъ, а ин къ кому не приклоняются: ин къ государю, ни къ Польскому королю. — Посланцы говорили, что на радъ положено отдать гетманское избраніе на волю царскую, кого государь пожалуеть въ гетманы, но въ грамотъ, привезенной ими отъ всъхъ бывшихъ на радъ, говорилось: «Мы на той радъ между собой усовътовали, что намъ самимъ безъ въдома вашего царскаго величества нельзя гетмана выбирать, и потому черезъ пословъ своихъ просимъ: извольте милость свою падъ нами върными своими показать и намъ по давнему обычаю того гетмана избрать, кого все войско любить, и къ намъ на это избрание прислать когонибудь изъ ближнихъ своихъ людей». Государь отвъчалъ, что о гетманскомъ избраніи будетъ имъ указъ впередъ.

Указъ замедлился въ Москвъ, потому что здъсь видъли новую смуту въ Малороссіи вслъдствіе соперничества Самка и Золотаренка; въ Москвъ не хотъли спъшить выборами и потому, что являлась надежда безъ кровопролитія подчинить себъ и западную сторону Диъпра. Юрій Хмельинцкій, оставленный Поляками и Татарами, прислаль въ Москву съ объясненіемъ, что онъ въ Слободищахъ долженъ былъ перейти на королевскую сторону по неволъ; онъ писалъ государю: «Если что со мпою, по принужденію задивпровскихъ полковниковъ, учинится, если я долженъ буду повиноваться ихъ принужденію, то вамъ бы, великому государю, не обвинять меня за это, а я впередъ какъ можно стану промышлять о своемъ обращеніи и желаю быть по прежнему въ поддаиствъ

у вашего царскаго величества». Дъйствительно, въ Польшъ шли слухи, что Хмельницкій посылаль монаха Шафранскаго въ Константинополь къ патріарху съ просьбою разръшить его отъ присяги королю, а самъ намъревался условиться съ Брюховецкимъ и Самкомъ, чтобъ они напали на него съ Московскимъ войскомъ: тогда онъ, какъ будто по неволъ, сдался бы на царское имя, извиняясь тъмъ, что Поляки не прислали къ нему помощи. Говорили также, что Выговскій замышляетъ быть гетманомъ, но подъ покровительствомъ Турцін 37. Вследствіе присылки Хмельницкаго, 26 Іюня отправленъ былъ въ Малороссію дворянинъ Протасьевъ; царь писалъ съ нимъ къ Самку: «Юрія Хмельницкаго не допускають до обращенія къ намъ немногіе измънники, задивпровскіе полковники, которые, по Ляцкому хотьнію, давно ищуть погибели всему войску Запорожскому: такъ вы бы, гетманъ наказной, служа намъ, къ родственнику своему, Юрію Хмельницкому, паписали, чтобъ онъ обратился и былъ подъ нашею высокою рукою по прежнему; обнадежь его, что если обратится, то вины его всъ будутъ забыты и получить онъ отъ насъ городъ Гадячь, который прежде былъ пожалованъ отцу его; если захочетъ ъхать къ намъ, то пусть вдеть безо всякаго опасенія, увидить милость нашу, получить многое жалованье и честь, а твоя служба забыта инкогда не будеть». Прівхавин въ Нъжинь, Протасьевъ обратился къ воеводъ князю Семену Шаховскому съ обычнымъ вопросомъ, какъ идутъ дъла? Шаховской отвъчалъ, что все хорошо, въ полковникъ Золотаренкъ и козакахъ шатости нътъ, но есть шатость въ мъщанахъ, переписываются съ измънникомъ Грицкою Гуляницкимъ и даютъ ему зиять обо всемъ, что дълается въ Нъжниъ. Потомъ Протасьевъвидълся съ полковниконъ, отдалъ ему царскую грамоту и дары-соболи; Золотаренко тутъ же сталъ дарить этими соболями сотниковъ и другихъ начальныхъ людей, говоря имъ: «Служите великому государю во всемъ правдою такъже, какъ и я служу, и ни на какія бы вамъ Ляцкія прелести не уклоняться и съ измѣнниками не ссылаться». 11 Іюля Протасьевъ-

прівхаль въ Переяславль; здесь воевода князь Волконскій объявиль ему, что Самко великому государю въренъ, въ Переяславскихъ козакахъ и мъщанахъ до сихъ поръ никакой шатости нътъ, о Ляхахъ и Татарахъ по сю сторону Дивпра не слыхать. Получивши эти свъдънія, посланникъ обратился къ Самку съ требованіемъ, чтобъ тоть, по указу царскому, завелъ сношенія съ Хмельницкимъ. Самко отвівчаль: «Я великому государю служить радъ и къ Юрасу Хмельницкому писать стану скоро; но государь прислаль бы для него Юраса милостивую грамоту, которую я перешлю къ нему тайно». Протасьевъ перешелъ къ другому дълу: «Ты Якимъ пишешься къ великому государю съ вичемо мимо прежнихъ обычаевъ, а прежніе гетманы, Богданъ Хмельницкій и сыпъ его Юрій, писались безъ вича просто». Самко отв'ячаль на это: «Я человъкъ неграмотный, а писарь у меня новый, и такія государевы дъла мнъ и писарю не за обычай, впередъ я съ вичемъ писаться не стану». Самко выразиль безпокойство, что въ последней грамоте его къ царю была прописка въ титулахъ; Протасьевъ отвъчалъ: «Прописка есть и посланцамъ твоимъ за это выговорено: только царскаго гивва за это на тебя изтъ, не сомитвайся, а пиши впередъ остерегательно.» — «Въ письмъ къ Змъеву» продолжалъ Протасьевъ: «ты жаловался на царскую немилость: объяви миъ, какая это немилость?»-«Писалъ я это прежде» отвъчалъ Самко: «писалъ, что служу великому государю, не щадя головы своей, и за мою службу въ то время ко мнъ и къ козакамъ государева жалованья ничего не было, и я думаль, что на меня государь гитвается, что кто-нибудь ему на меня нанесъ; думалъ, что царскому величеству городъ Переяславль не надобенъ, потому что князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій и остальныхъ людей изъ Переяславля взялъ, и козаки, видя, что городъ остался безлюденъ, начали было шататься. Но теперь, когда великаго государя милость объявилась, въ городъ людей прибавляется и въ козакахъ шатости никакой нътъ. Пожаловалъ бы велнкій государь, не велълъ города

безлюднымъ оставлять, потому что городъ украйный; наступитъ непріятель безвъстно, а людей въ немъ будетъ мало,
такъ чтобъ какая поруха городу не учинплась. Изволиль бы
государь поскорѣе прислать своихъ ратныхъ людей въ Переяславль, такъ я бы сталъ промышлять надъ непріятелями,
которые за Дивпромъ, чтобъ не дать Ляхамъ и Татарамъ
собраться вмъстъ». Протасьевъ уговаривалъ Самка, чтобъ
онъ не оскорблялся, отъ царскаго величества немилости къ
нему никакой нътъ, писемъ на него отъ воеводъ ни отъ кого не бывало, и впередъ государь ссорамъ никакимъ върить
не станетъ. «Великому государю радъ служить» отвъчалъ на
это Самко: «на томъ я ему крестъ цъловалъ; а великій государь пожаловалъ бы, ссорамъ и наноснымъ словамъ върить не велълъ, потому что я человъкъ беззаступный и простой».

Въ Малороссін оправдывали медленность Москвы, уговаривали не давать гетманства ин тому, ни другому сопернику. Во время бытности Протасьева въ Переяславлъ, пріъхалъ туда Изжинскій протопотъ и говорилъ царскому посланнику: «Слухъ у насъ есть, что Самко и Золотаренко домогаются отъ великаго государя созванія рады для гетманскаго избранія. Великій государь не велѣлъ бы сказывать гетманства ни Самку, ин Золотаренку потому: если будетъ Самко гетманомъ, то Золотаренко не будетъ ему послушенъ; а будетъ гетманомъ Золотаренко, то Самко станетъ подъ нимъ подкапываться. Пусть великій государь не велить сказывать гетманства ни тому, ни другому, пока утишится вся Украйна, а между-тъмъ, быть можетъ, обратится къ царскому величеству и Юрій Хмельницкій съ заднъпровскими полками». Самъ наказной атаманъ, по крайней мъръ повидимому, отчаявался быть настоящимъ гетманомъ, сносидся, по царскому приказанію, съ Юріемъ Хмельницкимъ и давалъ совъты Москвъ, какъ поступать относительно западной стороны Дивпра. «Надобно» говорилъ Самко: «крыппть здышнюю сторону Дныпра тымъ, что по Дивпру поставить городки и въ нихъ посадить лю-

дей, да за Диъпромъ занять городокъ Каневъ, чъмъ освоболится водяной путь до Переяславля и дальше, а больше того въ государеву сторону ничего не надобно. Если же Юрій Хмельницкій придетъ въ подданство къ великому государю по прежнему, то за Днъпръ надобно будетъ послать ратныхъ людей 20,000 и больше и запять тамъ шесть городовъ-Чигиринъ, Корсунь, Умань, Каневъ, Браславль, Бълую Церковь. Изъ этихъ городовъ жителей перезвать бы на сю сторону Дивпра, а Задивпріе уступить Польскому королю безъ людей; такая уступка будеть изъ воли, Польскій король къ миру придетъ скоръе и здъшняя сторона Днъпра подъ высокою рукою великаго государя утвердится; если же этихъ задивпровскихъ городовъ не занять и уступить ихъ Польше, то король и этой стороны Днепра уступить не захочеть. Если Юрій Хмельницкій поддастся по прежнему, то ему бы падъ полковниками быть владътельну; при гетманъ непремънно долженъ быть человъкъ, присланный изъ Москвы для того: если полковникъ затъетъ что-инбудь недоброе, то его наказать тайно, если же не уймется, то казнить смертію, а безъ присланнаго изъ Москвы человъка быть нельзя». Такимъ образомъ наказной гетманъ Запорожскій самъ указываль на условія мира съ Польшею, по которымъ западная сторона Днѣпра должна быть уступлена королю: мы увидимъ, что это будетъ исполнено въ Андрусовъ; самъ наказный гетманъ указывалъ на необходимость присутствія Великороссійскаго чиновника при гетмань: это будетъ исполнено при Петръ Великомъ. Наконецъ Самко, многіе полковники и старшіе козаки говорили, чтобъ царь указалъ въдать ихъ окольничему Өедору Михайловичу Ртищеву, потому что Ртищевъ къ нимъ ласковъ, объ ихъ прошеньъ всякую ръчь допосить царю, и что имъ скажетъ, то все правдиво.

Имъя соперниковъ, Самко хорошо зналъ, какими средствами дъйствовали обыкновенио соперники другъ противъ друга: «Я» говорилъ онъ: «служу великому государю върно и радътельно, власти себъ никакой не ищу и не желаю. Миъ

лучше съ государевыми людьми ссылаться и совътываться, нежели съ своими, потому что отъ своихъ ненависть и оболганіе». Не одного Золотаренка имълъ въ виду Самко, когда говорилъ о ненависти и оболганіяхъ: на сцену выступилъ третій искатель гетманства, уже извъстный намъ Иванъ Мартыновичъ Брюховецкій. «О промыслъ надъ Татарами» говорилъ Самко: «я стану писать въ Запорожье къ Сърку, а къ Брюховецкому объ этомъ писать не стану; лучше писать объ этомъ къ Сърку, а не къ Брюховецкому». Самко еще не высказывался, почему не хочетъ переписываться съ Брюховецкимъ; но Брюховецкій, въ письмъ къ воеводъ Касогову (отъ 14 Сентября), уже прямо обвинялъ Самка въ измънъ.

Но въ Москвъ тревожились тъмъ, что не один свои доносили на Самка, доносили и государевы люди. Въ Октябръ явился къ Хмельпицкому ханъ Крымскій съ ордою, и гетманъ, волею-неволею, отправился съ Татарами за Дибпръ и осадилъ Переяславль. Непріятелю не удалось ничего сділать надъ Переяславлемъ; но воевода Чаадаевъ доносилъ государю, что во все осадное время Самко пиль и промысла отъ него никакого не было, на вылазки не вытажалъ; если козаки съ государевыми людьми выйдутъ на вылазку, то наказной гетманъ приказывалъ вгонять ихъ въ городъ; если козаки возьмуть въ пленъ Татаръ, то Самко таилъ ихъ отъ царскихъ воеводъ, таилъ всякую въдомость. Во время осады Самко три раза съвзжался съ племянникомъ своимъ Хмельницкимъ на мельничной плотинъ и разговаривалъ тайно. Возвращаясь съ свиданія, онъ разсказываль Чаадаеву, что обнаплемянника государскою милостію, уговаривалъ быть подъ рукою великаго государя: но Юроска не слушается по неволь: всьмъ владьють Носачь, да Грицка Миргородскій, да Грицка Гуляницкій. Въ другой разъ Самко прислалъ къ Чаадаеву писаря объявить, что у него съ Юросомъ ссылка о дебромъ деле, какъ бы всемъ быть подъ государевою рукою; а писарь, съ-пьяну, проговорился, что ссылка между племянникомъ и дядею идетъ о томъ, чтобъ вместе соединиться съ ханомъ Крымскимъ. Доносили на Самка и жители городовъ, говорили: «у насъ бы и мъдными деньгами торговали, да старшіе, полковники и сотники, берутъ себъ за правежомъ у насъ ефимки, серебряныя деньги и Польскіе гроши: отъ того у насъ мъдныя деньги и въ расходъ нейдутъ; а Самко приказалъ, чтобъ нигдъ мъдныхъ денегъ не брали» <sup>58</sup>.

Тяжела становилась для царя смута Малороссійская; со всёхъ сторонъ доносы въ измънъ: кому и чему върпть? Московскіе воеводы, если бы даже были изъ нихъ люди вполиъ чистые по характеру и безпристрастные, какъ люди пришлые въ Малороссію, не могли доставить государю вполнъ върныхъ свъдъній объ отношеніяхъ лицъ и партій; нуженъ быль человъкъ тамошній, Малороссійскій, человъкъ, хорошо знающій людей и отношенія ихъ, вліятельный по своему званію, чуждый партій и пристрастія-однимъ словомъ, высшее лице духовное, архіерей. Но мы уже видъли, въ какое положение ставило себя высшее духовенство Малороссійское относительно правительства Московскаго. Мы видъли столкновенія съ Сильвестромъ Коссовымъ. Преемникъ Коссова, Діонисій Балабанъ, измѣнилъ царю вмѣстѣ съ Выговскимъ. Такимъ образомъ къ смутъ политической присоединялась смута церковная и въ Кіевъ не было митрополита, ибо Московское правительство не могло признавать въ этомъ званін измѣнника Діонисія, а политическія смуты не позволяли приступать къ избранію другаго митрополита, подинмать вопросъ — отъ какого патріарха зависьть ему — отъ Константинопольскаго или Московскаго? Временнымъ правителемъ, блюстителемъ митрополіп Кіевской быль епископь Черинговскій Лазарь Барановичь; но этотъ архісрей не пользовался большимъ довъріемъ въ Москвъ. Гораздо болъе усердія великому государю показываль знакомый уже намъ протопопъ Нъжинскій Максимъ Филимоновъ. Онъ быль вызванъ въ Москву, 5 Мая 1661 года поставленъ въ епископы Мстиславскіе и Ор-. шанскіе подъ именемъ Меоодія и отправленъ въ Малороссію

въ сапъ блюстителя митрополін Кіевской. Мы скоро увидимъ его дъятельность.

Легко понять, что для восточной Малороссіи и для Москвы важно было то обстоятельство, что западная сторона не могла воспользоваться смутою, соперничествомъ между искателями гетманства: Хмельницкій слишкомъ ничтоженъ, а Польша ослаблена возмущениемъ войска. Только Татары напоминали о себъ, и не одной Малороссіи. Въ Генваръ 1662 года многочисленныя толпы Крымцевъ, подъ начальствомъ князя Ширинскаго, ворвались въ Ствскія и Корачевскія мъста и захватили множество плънныхъ. Съвскій воевода, бояринъ князь Григорій Семеновичъ Куракинъ, отправиль противъ нихъ товарища своего, Григорья Өедоровича Бутурлина. Бутурлинъ напалъ на разбойниковъ, взялъ въ плънъ самого князя Ширинскаго, много Татаръ и, что всего важите, освободиль Русскихъ пленниковъ, которыхъ было до 20,000. Съ другой стороны самъ ханъ подошелъ къ Путивлю, но былъ отброшенъ воеводою, бояриномъ княземъ Иваномъ Ивановичемъ Лобановымъ-Ростовскимъ, и не пошелъ дальше 39.

Татарская туча прошла, и опять все вниманіе царя сосредоточилось на делахъ Малороссійскихъ. Весною 1662 года въ Москвъ узнали, что въ Козельцъ была рада для избранія гетмана, и немедленно пришли объ этой радъ различныя извъстія: съ одной стороны писалъ Самко и преданные ему полковники, что на радъ былъ епископъ Меводій, полковники, сотники и есаулы сей стороны Днапра, а черни и всего поспольства не было; черни и поспольству Самко быть не вельлъ потому, чтобъ городу большихъ убытковъ не было; на радъ выбрали въ гетманы Самка до указа великаго государя, а какъ великаго государя указъ будетъ о полной радъ, то на этой полной радъ гетманъ велитъ быть всему поспольству и черни. Когда послъ рады присутствовавшіе разътхались по домамъ и прітхали въ Итжинъ епископъ Мееодій и Василій Золотаренко, то последній епископу говорилъ, что Самко принялъ гетманство самовольствомъ, а онъ,

Василій, съ своимъ полкомъ ни въ какихъ расправахъ его слушать не хочетъ. «Васюта» писали приверженцы Самка: «объщаль идти къ намъ въ войско, но когда епископъ Мееодій въ Нъжинъ пріъхаль, то Васюта объщаніе свое и присягу отмѣнилъ, на службу вашего царскаго величества идти не хочеть, намъ всемъ сомиенье, а непріятелямъ потеху сдълаль; нашу върную службу уничижаеть, самовольно не повинуется власти войсковой, упрямствомъ дома живетъ, только казну сбираетъ и стережетъ, а границъ не обороняетъ; боимся, чтобъ не исполнилось на немъ слово Брюховецкаго, что Васюта въ конституціи у короля написанъ и сделанъ шляхтичемъ». Прося о присылкъ оборонной грамоты на 30лотаренка и всъхъ непослушныхъ, приверженцы Самка просили царя, чтобъ оборонилъ ихъ и отъ Брюховецкаго, который ихъ безчестить; просили, чтобъ всему войску вольно было всякаго старшаго и меньшаго по разсмотренію съ гетманомъ, по своему обычаю, карать, и чтобъ виновнаго въ ихъ глазахъ никто изъ воеводъ Московскихъ не защищалъ, а только со всёмъ войскомъ приговаривалъ; «а то теперь князь Шаховской, повъривши несправедливому умыслу Васютину, государевыхъ ратныхъ людей въ городки Нъжинскаго полка посылаеть, какъ будто бы мы съ гетманомъ Нъжинъ разорить хотъли». Приверженцы Самка извъщали, что жители Малороссійскихъ городовъ, послышавъ о порчъ мѣдныхъ денегъ на Москвъ, не берутъ ихъ у войска и живности ни откуда не привозять, государевы ратные люди съ голоду помирають и междоусобіе безпрестанное въ техъ городахъ, гдъ они живутъ; полки не берутъ годоваго жалованья мъдными деньгами, хотя бы ихъ рубить вельли, но всьхъ не перерубить.

Легко понять, какое впечатльніе должны были произвести въ Москвъ подобныя грамоты: Самко и приверженцы его писали безсмыслицу, за которою скрывалось какое-то незаконное дело: что это была за рада въ Козельцъ безъ черни и поспольства? гетманъ выбранъ, зачъмъ же еще нужна новая рада? что-нибудь одно: или рада въ Козельцъ была незакон-

ная, или новая рада не нужна! Изъ грамотъ самихъ приверженцевъ Самка уже можно было видъть, что въ Малороссіи начинается то же самое, что было при Выговскомъ: гетманъ выбирается на какой-то странной радъ, но вотъ новый Пушкарь, Золотаренко Нъжинскій, противится, говоритъ, что избраніе незаконное, гетманство взято самовольствомъ, и конечно царь не долженъ въ другой разъ повърить новому Выговскому; а тутъ еще, для довершенія сходства, приверженцы Самка требуютъ, чтобъ царь позволиль имъ раздълаться съ противниками, карать ихъ, какъ Выговскій спѣшилъ покарать непослушника своего Пушкаря.

- Епископъ Менодій спішиль оправдать подозрінія, естественно рождавшіяся по прочтеніи грамотъ Самка и его приверженцевъ. «Пока не видалъ я подлиннаго лукавства наказнаго гетмана Якима Самка» писалъ Меводій: «до тъхъ поръ не смълъ объ немъ ничего худаго тебъ, великому государю, объявить; но теперь, когда лукавство его и неправда обнаружились, трудно мит этого тебт, великому государю, не извъстить, потому что душа моя отдана Богу и тебъ. Самко обманулъ меня и полковниковъ-Нѣжинскаго, Черниговскаго, Прилуцкаго и другихъ: писалъ, чтобъ съвхались въ городъ Козелецъ съ небольшими людьми для великихъ государевыхъ дълъ, для скорыхъ войсковыхъ потребъ и для разговору, посовътоваться, какъ бы съ непріятелемъ управиться. Когда мы къ нему съъхались, то онъ пачалъ говорить, чтобъ полковники выбрали себъ совершеннаго гетмана, чтобъ имъ было у кого быть въ послушанін и чтобъ было кому противъ непріятелей стоять, и въ ту ночь, 14 Апреля, ввелъ въ Козелецъ нъсколько тысячь козацкой пъхоты, разставиль вездъ караулы и не велълъ никого выпускать изъ города. Я ему говорилъ, чтобъ онъ этого не дълалъ и не приказывалъ выбирать гетмана до твоего государева указа; но онъ меня не послушалъ и велълъ полковникамъ выбирать совершеннаго гетмана; я сталъ говорить полковникамъ, чтобъ не выбирали, по онъ началь грозить имъ смертію, и они по неволь выбрали его.

15 Апръля я выгналъ его изъ церкви отъ присяги, а онъ пуще сталъ грозить полковникамъ смертью; тъ бросились ко мнъ съ просьбами, и я, видя ихъ слезное прошеніе, чтобъ не погубить ихъ, какъ-пибудь изъ Козельца вывесть, и особенно жалъя върнаго твоего слуги, Василья Золотаренка, позволилъ Самку дълать что хочетъ». Въ заключеніи письма Меюдій просилъ, чтобъ государь поскорте прислалъ боярина для гетманскихъ выборовъ, чтобъ эти выборы были въ полъ, а не въ городъ, и чтобъ на нихъ были Запорожцы съ сво-

имъ кошевымъ Брюховецкимъ.

Меводій жалѣлъ больше всего върнаго слуги царскаго Золотаренка, и однако просилъ, чтобъ на радъ былъ Брюховецкій, который, прокладывая себъ путь къ гетманству, не щадилъ ни Самка, ни Золотаренка; онъ писалъ къ Меводію: «Панъ Васюта не имъетъ права перехватывать и драть моихъ грамотъ, я не его служка, я царскій войсковой холопъ; пусть онъ прежде расплатится за пшеницу, которую съ братомъ покрали въ Корсунъ, а теперь запрещаетъ не мнъ, а всему войску. Завидуютъ нашей бъдной саламатъ; коли хотятъ, помъняемся: пусть сюда идутъ, а мы на ихъ мъсто пойдемъ, въ то время узнаютъ, кто кого обманетъ. Васюта не надъйся, чтобъ его здъсь слушали, потому что войско въ откупахъ не ходитъ, какъ они хотятъ выманить булаву и указывать темъ, кто ихъ не хочетъ слушать, научились до году откупа откупать и табакъ, а войско привыкло умпрать только за свои вольности. Этимъ особнымъ гетманствомъ они до конца землю сгубятъ. Царское величество объщалъ не дълать насилія войску, признавать гетманомъ только того, кого черпь по воль Божіей излюбивъ выберетъ, а не силою; никогда не бывало, чтобъ гетманы были накупные, безъ заслугъ войсковыхъ, а теперь прежде невода рыбу начали ловить; теперь прежде всего падобно землю успоконть. Все войско скучаетъ, говоритъ: долголь намъ еще такую неволю терпъть, что въ городахъ гетмановъ ставятъ на нашу пагубу, а теперь и подавно кричать, что никого не было при князъ Ро-Истор. Росс. Т. XI.

модановскомъ. Васюта только о богатствъ хлопочетъ, которое въ землъ погніетъ, а ничего добраго родинъ этимъ пе насовътуетъ, или къ Ляхамъ свезетъ, чтобъ заплатить за шляхетство: въдь онъ тамъ доложенъ въ конституцію, какъ Гуляницкій и другіе; боюсь, чтобъ опъ не задумаль чего-нибудь недобраго. Бъдная наша отчизна гибнетъ, потому что не хотимъ оборонять ее отъ непріятелей, а только за гетманствомъ гоняемся; еще намъ новаго наследника Выговскому и Хмельницкому паны городовые хлопочуть прибавить. Самко пуще цыгана всёхъ людей морочить, а онъ-то и есть главный измѣнникъ, на обличеніе котораго посылаю грамоту къ вашей святыпт; намъ не о гетманствт надобно заботиться, а о князт Малороссійскомъ отъ его царскаго величества; на это княжество желаю Оедора Михайловича (Ртищева)».

Самко хорошо зналъ, что на него со всъхъ сторонъ посылаются обвиненія въ Москву, что его выставляють тамъ измѣпникомъ — слово, пошедшее въ ходъ въ Малороссіи съ легкой руки Выговскаго, считавшееся вфрнымъ средствомъ вредить протпвнику предъ великимъ государемъ. 30 Мая Самко написалъ въ Москву жалобную грамоту, въ стопы погъ царскихъ челомъ билъ, посылалъ тридцать человъкъ Татаръ, взятыхъ въ плънъ. «Изъ этой посылки» писалъ Самко: «ваше царское величество разсмотръть изволниь, что, не щадя головы своей съ своими Переяславскими козаками, быюсь съ непріятелемъ за ваше величество и за цълость падшей Малороссін. Смиренно молю: покажи премногую милость надъ върнымъ слугою своимъ, не дай меия въ поношение соперникамъ монмъ, которые выставляютъ меня передъ тобою измфиникомъ; они въ домахъ своихъ сидятъ, помощи памъ на непріятеля давать не хотять, и, не считая самихъ себя измъпниками, грамотами оправдываются, а работою оправдываться не хотять; а мою работу и върную службу самъ Господь Богъ видитъ, за всъхъ одинъ умиралъ на пограничьъ, и теперь совстмъ готовый стою въ полт со встми доброжелательными вашему величеству людьми, жду присылки боярина и милостиваго слова отъ вашего величества. Не знаю, для чего епископъ съ Васютою меня измѣнникомъ описывають? я не перестану плакать объ этомъ до тъхъ поръ, пока не пришлешь ко мив такихъ грамотъ, чтобъ всякій мой противникъ и непослушникъ устыдился. Да бью челомъ, повели, многомилостивый государь, прислать мнъ деньги, которыя я далъ взаймы на ратныхъ людей воеводъ Чаадаеву; прошу я объ этихъ деньгахъ, вспомнивъ, что всякій человъкъ смертенъ, и если я умру, то некому будетъ бить о нихъ челомъ вашему царскому величеству, потому что было у меня два сына, по они вдругъ померли, и я хочу, чтобъ при жизни моей все мое было у меня. Бью челомъ вашему царскому величеству, чтобъ епископъ пересталъ побуждать на злое, а тъ люди, которые были надуты совътами епископскими, пусть пачнутъ вмъстъ со мною върно служить вашему царскому величеству. Смиренно молимъ, изволь на все войско пустить вольный голосъ о выборъ гетманскомъ, по старому предковъ нашихъ порядку, а епископъ чтобъ въ это не вступался; я хлюпочу не о гетманствъ, проливаю кровь за цълость Малой Россіи и за добрый порядокъ и убиваюсь впрямь върою и правдою за ваше царское величество». Самко утверждалъ, что не хлопечетъ о гетманствъ, требовалъ новой рады, выбора вольными голосами, а между-тъмъ на той же грамотъ подписывался гетманомъ, пе хотъль отступиться отъ титула, пріобрътеннаго на незаконной Козелецкой радъ 40.

Но въ то время, какъ раздоры между Самкомъ, Золотаренкомъ и Брюховецкимъ волновали восточную сторону Дивпра, на западной Юрій Хмельницкій собрался съ силами и, подкрыпенный Поляками и Татарами, началъ паступательное движеніе. 12 Іюня козаки западной стороны съ Поляками и Татарами, въ числъ 6000, напали внезанно на Самка, стоявнаго таборомъ въ трехъ верстахъ отъ Переяславля; битва длилась съ полудия до ночи, и Самко отбился. Къ нему на выручку прислалъ киязъ Волковскій изъ Переяславля Московскихъ ратныхъ людей, которые и дали ему возможность от-

ступить въ Переяславль. Хмельницкій осадилъ его здѣсь, но 8 Іюля Самко съ Москвою и козаками вышелъ на вылазку и поразиль непріятеля, который отступиль къ Капеву. Кременчукскіе козаки измѣнили, 23 Іюня впустили въ городъ двѣ тысячи козаковъ Хмельницкаго, но 500 человъкъ Московскаго гарнизона вмъстъ съ мъщанами засъли въ маломъ городъ и отбили осаждавшихъ. Узнавъ объ этомъ, киязь Ромодановскій немедленно выслаль къ нимъ на помощь десять тысячъ Московскаго войска. 1 Іюля это войско подошло къ Кременчуку и ударило на осаждавшихъ, осаждениые сдълали съ своей стороны вылазку, козаки потерпёли совершенное пораженіе, и Кременчукъ быль очищень отъ измѣнниковъ. Ромодановскій съ главными силами своими и съ Золотаренкомъ вступилъ въ Переяславль, соединился здъсь съ Самкомъ и 16 Іюля напалъ на таборы Хмельницкаго, который потерпълъ совершенное поражение. Каневъ и Черкасы были заняты царскими войсками. Но скоро счастіе перемѣнилось: Хмельницкому съ Татарами удалось разбить подъ Бужиномъ Московскій отрядъ, бывшій подъ начальствомъ стольника Приклонскаго, и прогнать его за Дибпръ (3 Августа); по допесенію Хмельпицкаго королю, 1 Августа подъ Крыловымъ истреблено было больше 3000 царскаго войска; подъ Бужиномъ погноло 10,000, козаки и Татары взяли семь царскихъ пушекъ, множество знаменъ, барабановъ и разныхъ военныхъ снарядовъ. После этого Ромодановскій тотчасъ велель отступать, бросая тажести; но султанъ Магметь-Гирей, переправившись съ своими Татарами черезъ Сулу, настигъ Ромодановскаго, разбилъ его, взялъ 18 пушекъ и весь лагерь. Ромодановскій ушель въ Лубны. Но Хмельницкій, донося объ этихъ успъхахъ королю, умоляетъ прислать поскоръе помощь, жалуется на свое безсиліе, на невозможность удерживать въ повиновеніи Украпискій народъ, шатающійся отъ мальйшаго вътра. Тетеря писалъ королю, что, пріъхавъ въ станъ Хмельницкаго на Рассавъ, опъ нашелъ здъсь много безпорядковъ: самъ гетманъ человъкъ усердный, по войско непослушное.

И Тетеря настанваль на то же, что необходимо какъ можно скоръе прислать помощь Хмельницкому, иначе дъла примутъ дурной оборотъ. Въ Октябръ явился къ королю Грицка Лесницкій съ просьбою отъ Хмельницкаго, чтобъ король позволиль ему сложить гетманство, ибо онъ не въ состояніи болье нести эту трудную должность, будучи молодъ и разоренъ подарками, которые долженъ былъ давать Татарамъ и которые простираются до милліона. Лесницкій же привезъ страшную новость, что сопериичество между Москвою и Польшею, соперничество, разорившее Украйну и не могущее окончиться по безсилію объихъ державъ, пролагаетъ дорогу третьему сопернику: Татары, говорилъ Лесницкій, уговариваютъ всю Украйну, чтобъ она отторглась отъ республики и отдалась въ покровительство хапа и Порты, которые способны защищать ее, тогда какъ Польша этого сделать не хочетъ и не можетъ: Поляки ссорятся между собою у себя дома, войско не слушается короля, и еслибы не Татары, то Польша давно бы уже погибла. Лесницкій прибавляль, что эти внушенія могли имъть сильное вліяніе на чернь. Тетеря доносиль, что войско не терпитъ Хмельницкаго, требуетъ его смъны, и что едва опъ, Тетеря, успълъ уговорить козаковъ успоконться; для этого онъ употребилъ угрозу, что если они обидятъ Хмельпицкаго, то этотъ богачь найметъ Татаръ и опустошитъ Украйну. Мы не знаемъ, дъйствительно ли Тетеря уговаривалъ козаковъ не смънять Хмельницкаго; знаемъ только то, что послъдній въ концъ 1662 года самъ отказался отъ гетманства и постригся въ монахи, а Тетеря избранъ былъ на его мфсто. Новый гетманъ началъ тъмъ, что увъдомилъ короля о нестерпимыхъ обидахъ отъ орды, повторяя прежнюю просьбу о присылкъ ратныхъ людей, ибо если ханъ придетъ прежде Польскаго войска, то Украйна распрощается съ королемъ. Тетеря писаль, что Хмельницкій потому отказался отъ гетманства, что не могъ получить отъ короля помощи, и онъ, Тетеря, долженъ безпрестанно докучать объ этомъ же, а на войско Запорожское надежда слаба, потому что въ немъ больше такихъ, которые желаютъ не спокойствія, а постоянныхъ смятеній 41.

Въ то время, какъ западная сторона перемънила гетмана, на восточной по прежнему продолжалась борьба между искателями гетманства, борьба, ведшаяся доносами въ Москву. Самко билъ челомъ, чтобъ государь отставилъ его отъ старшпиства, потому что Нъжинскій полковникъ его слушаться не хочетъ и наносы на него наноситъ; жаловался, что въ Малороссін трое гетмановъ, кромѣ него еще Золотаренко и Брюховецкій: последній самовольно прислаль своихъ козаковъ въ города и въ полкахъ беретъ стаціи; Самко просиль уволить его отъ гетманства и дать оборонную грамоту, чтобъ на него и на имъніе его наступать не смели и никакихъ обидъ не дълали. Самко жаловался и на князя Ромодановскаго, просилъ, чтобъ на его мъсто былъ присланъ другой бояринъ, потому что Ромодановскій, не слушая его совътовь, тратитъ войско, слушается только Менодія и Золотаренка, генеральной рады не собираетъ, отъ чего смута и своевольство, ибо онъ, Самко, какъ гетманъ несовершенный, распоряжаться не можетъ. «Меоодій и Васюта» продолжаетъ Самко: «отговариваются отъ рады отсутствіемъ Запорожцевъ: но у насъ всегда, по стародавнымъ правамъ, гетмановъ выбирали въ городахъ безъ Запорожцевъ, потому что войско Запорожское одно, выходящіе изъ Запорожья должны по своимъ полкамъ расходиться. Теперь орда насъ заперла и множество людей побила; а на Преображеньевъ день, подъ самыми Лубнами, Татары, напавши на таборъ Нъжинскій, многихъ побили, самъ полковникъ, таборъ оставя, напередъ ушелъ въ Лубны. Все это приключилось отъ того, что епископъ и Васюта отвели киязя Ромодановскаго оть совъта съ нами, въ поле, въ безхлебіе вывели; неопытные въ дёлахъ войсковыхъ, епископъ и Васюта были виновниками потери славы и людей. А я, вашего царскаго величества върный слуга, хогя и уничиженъ ими, загоны всъ изъза Днъпра вывелъ и въ Переяславль пришелъ въ цълости.

Умоляю, милосердый государь, вели князю Ромодановскому, или кому-нибудь другому, собрать полки козацкіе, чтобъ больше какъ бъдныя овцы безъ пастыря не ходили и не гинули, по при своихъ вольностяхъ стояли бы за въру православную, а теперь и сами не знаемъ, за что погибаемъ?» Относительно Юрія Хмельницкаго, Самко извъщаль, что онъ посылаль къ нему Каневскаго полковника Лизогуба уговаривать покориться государю; но Хмельницкій велълъ разстрълять посланнаго въ Чигиринъ и съ инмъ вмъстъ многихъ другихъ Каневцевъ, Черкасцевъ, Корсунцевъ, которые начали было радъть государю. За это Самко велълъ порубить 10 человъкъ плънныхъ Поляковъ, «потому что мы» писалъ опъ въ Москву: «никакого добра отъ Ляховъ не ищемъ». Потомъ Хмельницкій далъ знать Самку, что слагаетъ съ себя гетманство и идетъ въ монахи.

Самко жаловался на Менодія за то, что епископъ этотъ вместе съ Золотаренкомъ советовали Ромодановскому медлить созваніемъ рады; а Менодій писаль царю, что Самко не поъхалъ на раду самъ и другимъ запретилъ; полковники Нъжинскій и Черниговскій отговорились дальностію пути и тревожнымъ состояніемъ страны; иные полковники, боясь Самка и глядя на Золотаренка, не потхали. Брюховецкій писаль, что Самко изменникь, потому что хулить Московскія серебряныя коптики, велълъ спалить суда, которыми царь пожаловалъ войско низовое, Кодакъ уступилъ Татарамъ, Кременчукъ, сговорясь съ Хмельницкимъ, сжегъ; върныхъ государю людей отослаль къ Хмельницкому, который, по его письмамъ, переказиилъ ихъ. А тутъ еще церковиая усобица: митрополитъ Діонисій Балабанъ послалъ къ Константинопольскому патріарху съ жалобою, что Меводій изгналъ его и силою похитиль митрополичій престоль посредствомь мірской власти. По просьбамъ Балабана и Хмельницкаго, патріархъ выдаль на Меоодія проклятіе, которое Балабанъ переслаль въ Кіевъ, отъ чего здёсь произошло сильное волненіе между духовными и мірскими людьми. Меоодій просиль царя ходатайствовать у патріарха о снятіи проклятія 42.

Въ такихъ смутахъ проходилъ 1662 годъ. Зимою нечего было думать о созванін рады, имъвшей прекратить эти смуты, и потому 19 Декабря отправленъ былъ изъ Москвы въ Малороссію стольникъ Ладыженскій, съ объявленіемъ, что весною должна быть непременно рада, на которую обязаны всѣ явиться, а для прекращенія неудовольствій на зиму, Ладыженскій долженъ былъ объявить Брюховецкому, стоявшему въ Гадячъ, чтобъ онъ шелъ на зиму къ себъ въ Запорожье, а весною приходилъ опять для рады. Это требование сильно не поправилось Брюховецкому; онъ отвъчалъ Ладыженскому: «Не дождавшись государева указа и полной рады въ Запороги мит появиться нельзя, свои казаки меня убьють тотчасъ, зачемъ я столько людей водилъ, и, не дождавшись рады, пришелъ. Самко заказъ дълаетъ въ городахъ кръпкій, чтобъ въ Запорожье пикто не ходилъ и запасовъ не пропускалъ; а если надо мною Самко или козаки что сдълаютъ, то Запорожье смятется и въ городахъ будетъ замятня большая. По сношеніямъ съ Самкомъ, Юраска Хмельницкій многихъ за Дивпромъ полковниковъ и козаковъ казнилъ, которые великому государю добра хотъли; а чернь вся и теперь хочетъ поддаться великому государю; когда выберется гетманъ всеми вольными голосами, пункты закрыпятся и чернымъ людямъ въ поборахъ легче будетъ, то за Дивпромъ, смотря на это, черные люди поддадутся великому государю». Ладыженскій, по наказу, повторяль царское требованіе; Брюховецкій расплакался: « Радъ я государю служить и голову за него положить; но выгребъ я съ козаками въ судахъ, у козаковъ лошадей нътъ, живучи здъсь многое время пропились всъ до пага, зимою идти нельзя, тотчасъ меня убьютъ свои козаки; да и Самко великому государю не въренъ, на дорогъ меня убьеть, какъ Выговскій Барабаша, и если надо мною что случится, то, говорю тебъ сущую правду, вся Украйна смутится и Запорожье отложится. Если государь весною полной

рады учинить не велитъ, то я извещаю, что Самко поддастся королю: для этого Юраска Хмельницкій и гетманство сдаль Павлу Тетеръ по родству. Чего прежде у насъ никогда не бывало, нынче гетманъ, полковники и начальные люди всъ города, мъста и мельницы пустопорозжія разобрали по себъ, всьмъ владъють сами своимъ самовольствомъ и черныхъ людей отяготили поборами такъ, что въ Цараградъ и подъ бусурманами христіанамъ такой тягости нътъ. Когда будетъ полная черная рада и пункты всё закрёпятся, то всё эти доходы у гетмана, полковниковъ и начальныхъ людей отнимутъ, а станутъ эти доходы собирать въ государеву казну государевымъ ратнымъ людямъ на жалованье: поэтому-то паказной гетманъ и начальные люди полной черной рады и не хотятъ ». 14 Генваря у Брюховецкаго съ его козаками былъ кругъ. въ кругу козаки кричали, что они наги и безконны, и пъщкомъ имъ въ Запорожье никакъ идти нельзя; а еще наканунь, 13 числа, Брюховецкій написаль царю такую грамоту: «Мы, все войско Запорожское, съ великою охотою ради бы указъ твой исполнить, но не можемъ, потому что время зимнее; теперь на зиму изъ Запорожья въ города за хлъбомъ. приходять, а не изъ городовъ идуть въ Запорожье; притомъ же путь туда изъ Гадяча дальный, съ полтораста миль; а за порогами никакихъ городовъ нётъ, ни съютъ, ни орутъ, только отсюда изъ городовъ хлибъ добывають, и то разви саблею. Умилосердись, государь праведный, не дай погибнуть головамъ нашимъ отъ безбожныхъ измѣнниковъ, изволь нъсколько полковъ ратныхъ людей къ намъ прислать, а въ городахъ позволь быть намъ до полной рады».

Въ Гадячъ Ладыженскій нашель и епископа Меводія, который быль совершенно на сторонъ Брюховецкаго и говориль Московскому посланнику тъ же ръчи, что и тоть, также толковаль объ измънъ Самка; пріъхали полковники—Полтавскій, Миргородскій и Зънковскій и подтвердили слова Брюховецкаго и Меводія. Ясныхъ доказательствъ измъны Самковой представить не могли, и потому внушали, что Юрій Хмель—

ницкій Самку племянникъ, а Самкова сестра за Павломъ Тетерею, которому Хмельницкій сдаль гетманство, и какъ только Самко сделается совершеннымъ гетманомъ, то непременно изменить. Разсказывали, что Беневскій съ ханомъ все пункты положиль, и хань къ королю приказываль, чтобъ Черкасамъ для прелести жаловалъ большія почести, хотя бы кого и въ Краковскіе воеводы пожаловаль, только бы всехъ Черкасъ обратилъ къ себъ; а когда всъ Черкасы будутъ подъ властію короля, то онъ будетъ ихъ мало по малу сжимать и приведеть ихъ въ свою волю; для этого онъ и прислалъ Павла Тетерю и вельлъ ему принять гетманство у Юраски Хмельницкаго. Въ Гадячъ Ладыженскій узналъ, что Золотаренко сблизился съ Самкомъ и согласился на избраніе его въ гетманы; Московскаго посланника извъстили, что Золотаренко все свое имъніе перевезъ изъ Путивля въ Нъжинъ: «По этому ихъ върность знать можно» толковали Ладыженскому: «пока Золотаренко съ Самкомъ не еднался, до тъхъ поръ государю и прямиль, а теперь имъніе свое все изъ Путивля перевезь, чтобъ у него ничего въ старыхъ государевыхъ городахъ не было». Меоодій говориль Ладыженскому: «Мит по государеву указу ъхать въ Кіевъ нельзя, не смъю, потому что Самко государю не прочитъ, хочетъ измънить, а меня велитъ погубить; государь бы пожаловаль, до полной рады вельль мить жить въ Гадячт».

Когда Ладыженскій прівхаль въ Переяславль, то здѣсь Самко разсыпался передъ нимъ въ жалобахъ, что онъ служить вѣрою и правдою, а государь его не жалуетъ, гетманомъ послѣ Козелецкаго избранія не утверждаетъ. Ладыженскій отвѣчалъ, что государь не утверждаетъ его по розни полковниковъ, которые не всѣ въ Козелецкой радѣ были, и хочетъ, чтобъ его, Самка, выбрали полною радою, согласно съ правами. Самко продолжалъ: «Если государь епископа Меюодія изъ Кіева и изо всѣхъ Черкасскихъ городовъ вывести не велитъ, а быть ему на радѣ, то мы и на раду не пойдемъ; никогда и митрополиты на раду не ѣзжали и въ гетманы не выбирали; служить великому государю отъ та-

кихъ баламутовъ нельзя, я гетманство съ себя сдаю, выбирайте себь Черкасы ласковаго господаря. Государевы люди живуть въ Переяславлъ многое время, государево жалованье дають имъ деньгами мъдными, а у насъ въ Черкасскихъ городахъ деньгами мѣдными не торгуютъ; отъ этого ратные люди оскудъли въ конецъ и начали воровать безпрестанно, многихъ людей безъ животовъ сдълали, жить съ ними вмъстъ нельзя». Ладыженскій упомянуль о царской милости къ нему, Самку; тотъ отвъчаль: «Посланники, прітажая изъ Москвы, всегда мив государскія милости сказывають, а не только что государева жалованья, не могу дождаться и своихъ денегъ', которыя даль взаймы воеводь Чаадаеву на жалованье государевымъ ратнымъ людямъ 4000 рублей». Ладыженскій отвъчалъ, что деньги не привезены потому, что дороги не безопасны. Потомъ Самко обратился къ Брюховецкому: «Зачъмъ Брюховецкій называется гетманомъ? въ Запорожьъ бывають только кошевые атаманы; Брюховецкому върить нельзя, потому что онъ полуляхъ; былъ Ляхомъ, да крестился, а въ войскъ не служиваль, и козакомъ не бываль, служиль онъ у Богдана Хмельницкаго и приказано ему было во дворъ, а на войну Богдант его съ собою никогда не бралъ. Козаки порознь по своимъ лейстрамъ (реестрамъ) переписаны, а мужики себъ переписаны будутъ; леестровые козаки станутъ государю служить, а съ мужиковъ станутъ собирать государеву казну и хлъбные запасы; а теперь, въ этой розни, у великаго государя все пропадаеть, называются всъ козаками, на службу нейдутъ и государевой казны не платятъ; а какъ непріятели наступять, то козаки леестровые многіе, не хотя государю служить, а мъщане не хотя податей давать, бъгають въ Запорожье, да только на себя рыбу ловять, а сказываютъ, будто противъ непріятеля ходили».

Въ то время, какъ Ладыженскій жилъ въ Переяславль, пріъхаль человькъ Самка, Жилка, посыланный къ Тетерь. Лады женскій зазваль Жилку къ себь и разспрашиваль, потчиваль и дариль, и вотъ что узналь: быль онъ Жилка у гетмана

Павла Тетери, а Юраска Хмельницкій при немъ постригся и жить ему въ Чигиринъ въ Новоскицкомъ монастыръ. Писалъ Самко въ Тетеръ, чтобъ имъ другъ съ другомъ жить мирно. а Тетеря писаль, чтобъ имъ соединиться и поддаться королю; но казаки говорять, чтобъ сложиться съ Татарами, а Татары говорять, что у Турскаго они отягчены великою данью и имъ бы отъ Турскаго отложиться да съ Черкасами жить заолно: Павелъ Тетеря на той сторонъ непрочный гетманъ, пойдетъ опять въ Польшу къ королю, потому что онъ секретаремъ у короля. - Ладыженскій, посль разговоровь сь Жилкою, пошелъ къ Самку и потребовалъ, чтобъ онъ далъ ему вст письма, присланныя Тетерею. Самко отвъчалъ: «Теперь я началъ пить, имъю вольность, а какіе у меня есть листы, всѣ пошлю въ Москву». Тетеря, давая знать королю о сношеніяхъ своихъ съ Самко, писалъ: «Панъ Самченко склоняется отчасти къ добру и, какъ я поняль изъ его письма, прельстится еще больше, если ваша королевская милость увтрите его и встхъ Заднепровцевъ явнымъ ручательствомъ и другою, особою привилегіею въ томъ, что не будете мстить ни ему и никому изъ Задибпровскаго войска и что наравиб съ нами даруете ему свободу и милость».

Въ Гадячь Ладыженскому говорили, что Золотаренко соединился съ Самкомъ, хочетъ его въ гетманы; въ Переяславлъ Самко утверждалъ, что въ Нъжинъ была рада, полковники и чернь выбрали его въ совершениые гетманы и листъ ему прислали, закръпя руками своими и печатями; а на весну по травъ быть радъ только затъмъ, чтобъ князю Ромодановскому отдать ему при полковникахъ и при всей черни пункты и привилен. Но когда Ладыженскій сказалъ объ этомъ въ Нъжинъ Золотаренку, тотъ отвъчалъ: «Въ Нъжипъ у насъ рада была ныпче о томъ, чтобъ государь пожаловалъ, велълъ до весны полную раду отсрочить, а до полной рады быть старому гетману Самку, чтобъ между нами розни не было; а на полной радъ кого всею чернью выберутъ, тому и быть гетманомъ; въ совершенные гетманы Самка не выбирали; это онъ затъялъ;

онъ безпрестанно ссылался съ Юраскою Хмельницкимъ, а теперь ссылается съ Тетерею и върить ему нельзя».

И въ грамотъ къ царю Самко повторилъ просьбу не допускать епископа Менодія на раду; повториль и жалобу на воровство Московскихъ ратныхъ людей, которые били, грабили Переяславцевъ и называли ихъ измънниками; Самко требовалъ смертной казни виновнымъ и жаловался на Переяславскаго воеводу князя Волконскаго, который воровъ не казнить, какъ будто самъ съ ними вмъстъ воруетъ. Царь въ Мартъ мъсяцъ отправиль въ Переяславль стольника Петра Бунакова розыскать по жалобъ наказпаго гетмана. Когда Бупаковъ явился къ Самку и подалъ ему царскую грамоту, тотъ отвъчалъ, что на царской милости челомъ бъетъ, но что розыску обиднымъ дъламъ сдълать нельзя: ратные люди обижали Переяславцевъ долгое время, такъ что иные обиженные побиты на бояхъ, другіе взяты въ плънъ, иной челобитчикъ и есть, да отвътчика нътъ, отвътчикъ на лице, такъ челобитчика нътъ, и потому теперь отъ Переяславскихъ жителей на ратныхъ людей челобитья не чаять'; пусть великій государь пожалуеть, впередъ своимъ ратнымъ людямъ обижать Переяславцевъ не велитъ. Бунаковъ жилъ въ Переяславлъ съ 29 Мая по 28 Іюня, на съъзжемъ дворъ сидълъ каждый день, и во все это время только разъ приведенъ быль драгунъ, пойманый въ кражъ, повинился, былъ битъ кнутомъ на козлъ и въ проводку и отданъ на поруки. Бунаковъ призвалъ Переяславскихъ начальныхъ людей и спросиль ихъ, будуть ли наконець челобитныя отъ Переяславцевъ на Московскихъ ратныхъ людей, или изтъ? Тъ отвъчали, что по прежнимъ челобитнымъ нъкоторые Переяславцы учинили сдълки съ обидчиками; иные ратные люди въ искахъ сидятъ въ тюрьмъ и стоятъ на правежъ; а вновь челобитій вскоръ не чаять, и ему, Бунакову, въ Переяславлъ жить, надобно думать, не зачёмъ 45.

Между-тымъ въ Апрыль мысяць Брюховецкій писаль къ князю Ромодановскому, что Самко съ Тетерею тайно войну ведуть

противъ великаго государя такимъ обычаемъ: Тетеря Татаръ призываеть, а Самко государевыхъ бъдныхъ людей грабитъ и платежъ вымышляетъ; теперь, говорятъ, по его же призыву, три тысячи Татаръ пошли къ Путивлю, чтобъ цомъшать радъ. Но Татары не помъшали радъ. Еще въ Мартъ государь отправиль въ Малороссію окольничаго князя Данила Великаго-Гагина объявить старшинт, войску, мъщанамъ и черни, чтобъ они учинили черневую енеральную раду для выбора совершеннаго гетмана естми вольными голосами, кто имъ будетъ любъ; по ихъ стародавнымъ войсковымъ правамъ и по Переяславскимъ статьямъ. Подъ Нъжинымъ, въ Іюнъ мъсяцъ, собралась эта рада: прівхали епископъ Меоодій, Самко, Брюховецкій, вст полковники и вся старшина, было все войско и мъщане. Брюховецкій и отсюда не замедлиль отправить донось въ Москву; 8 Іюня опъ писалъ царю: «По указу вашего пресвътлаго царскаго величества, благодътеля нашего милостиваго, пришелъ я съ войскомъ на раду подъ Нъжинъ, и стою въ Новыхъ Млынахъ, потому что полковники и чернь просятъ, чтобъ я сжидался съ ними. А Васюта Золотаренко докладывался окольничаго князя Великаго-Гагина, чтобъ позволилъ ему съ нами драться, потому что не любитъ правды, которую ему чернь хочеть въ глаза говорить и объявлять его измену, что онъ съ Самкомъ усоветоваль отложиться отъ вашего царскаго величества, для чего и города всв укръпили и колокола на пушки перелили. Только ихъ совътъ Господь разорилъ счастьемъ вашего царскаго пресвътлаго величества, и если бы эти смутники на сей сторонъ Дифпра чернь не обманывали, то и та сторона давно бы подъ вашею высокою рукою была; полковникъ Поволоцкій недавно побилъ всѣхъ Ляховъ и Жидовъ, которые были въ его полку; теперь онъ одинъ такъ сдълалъ, а еслибъ не Самко съ Васютою смушали здъсь народъ, то и вси полковники за Дибпромъ сдълали бы то же, что Поволоцкій». Брюховецкій подписался: «Върный холопъ и нижайшая подножка пресвътлаго престола».

Наконецъ судьба искателей гетманства решились. 18 Іюня.

была знаменитая черная или геперальная рада, о которой такъ много толковали и переписывались. Не дали еще Гагину дочитать царскаго указа о гетманскомъ избраніи, какъ съ одной стороны раздались крики: «Брюховецкаго!» а съ другой: «Самка!» но за криками следовала драка: Запорожцы Брюховенкаго кинулись на приверженцевъ Самка; бунчукъ наказнаго гетмана быль сломань, онь самь едва могь выдраться изъ толпы и скрыться въ шатеръ царскаго воеводы; нѣсколько человъкъ было убито; побъдители Запорожцы столкиули Гагина съ его мъста и выкрикнули своего кошеваго гетманомъ. Гагинъ однако не далъ Брюховецкому утвержденія отъ имени царскаго: Самко объявилъ ему, что гетманство Брюховецкаго, пріобрътепное насиліемъ, не есть закопное, что ни онъ, ни войско не признаетъ его гетманомъ и что необходимо собрать новую раду; рада была созвана, но Самко не получиль отъ нея никакой выгоды, потому что приверженцы его перешли на сторону Брюховецкаго, провозгласили его гетманомъ и стали грабить возы своей старшины; единственною причиною такого оступничества Малороссійскій лѣтописецъ полагаетъ непостоянство своихъ соотсчественниковъ. Послъ этого новаго избранія, противъ котораго нельзя было ничего сказать, Гагинъ далъ булаву Брюховецкому; Запорожцы праздновали свое торжество трехдневнымъ убійствомъ: гибли непріязненные Брюховецкому полковники и ихъ мѣсто заступалн Запорожцы. Новый гетманъ отправиль въ Москву благодарственное посольство и, вмъстъ съ Менодіемъ, по прежнему твердилъ объ измънъ Самка и Золотаренка; обвиненные отданы были на войсковый судъ, по древнему обычаю козацкому; судьями были враги-побъдители, которые и приговорили побъжденныхъ къ смертной казии; приговоръ былъ исполненъ въ Борзи 18 Сентября, въ присутствін обознаго Ивана Цесарскаго, Кіевскаго полковинка Василія Дворецкаго и Прилуцкаго Данилы Песоцкаго. Вместе съ Самкомъ и Золотаренкомъ казпены были: Аванасій Щуровскій, Аппкій Спличь (полковникъ Черниговскій), Степанъ Шамрицкій, Павелъ

Киндъй, Ананка Семеновъ, Кирилъ Ширяй. Десять человъкъ: Семенъ Третьякъ, Матьяшъ Панкъевъ, Дмитрій Черняевскій, Самойла Савицкій, Михайла Вуяхъевъ, Оома Тризничь, Иванъ Воробей, Семенъ и Прокофій Кулженскіе, Левка Бутъ, Лубенскаго Мгарскаго монастыря игуменъ Викторъ были отвезены въ оковахъ въ Москву; отвезли ихъ тъ же Цесарскій и Дворецкій. Украйна волновалась. Въ Черниговъ всъ начальные люди радъли Полякамъ, купцы и чернь тянули къ Москвъ. Черниговскій епископъ Лазарь Барановичь хвалился, что онъ удержалъ Новгородъ Съверскій за Москвою. Въ Кіевъ воевода Чаадаевъ успълъ пріобръсть всеобщую любовь, но волновалось войско по причинъ мъдныхъ денегъ: двадцать мъдныхъ денегъ платили за одну серебряную 44.

Такимъ образомъ и прекращеніе распри между искателями гетманства не объщало продолжительнаго спокойствія въ Малороссін; а между-тъмъ Польша оправилась, войско получило жалованье. Мы уже упоминали, что въ Бълоруссіи и Литвъ война продолжалась очень неудачно для Москвы. Осенью 1661 года Хованскій, вмъстъ съ Ординымъ-Нащокинымъ, потерпълъ повое пораженіе при Кушликахъ отъ Литовскаго войска, бывшаго подъ начальствомъ Жеромскаго; изъ 20,000 Русскихъ не болъе тысячи спаслось въ Полоцкъ вмъстъ съ Хованскимъ и рапенымъ Нащокинымъ; Литва хвалилась, что потеряла только человъкъ около 40 убитыми и взяла множество плънныхъ, въ томъ числъ сына Хованскаго; девять пушекъ, знамена, образъ Богородицы, бывшій съ Нащокинымъ при Валіесаръ и которымъ такъ дорожили и царь и воевода, достались побъдителямъ 45.

Потеряны были Гродио, Могилевъ, самая Вильна. Въ этой столицъ Литвы сидълъ воеводою стольникъ князь Данила Мышецкій только съ 78 солдатами. Самъ король осадилъ Вильну и отправилъ къ Мышецкому Литовскаго канцлера Паца и подканцлера Нарушевича съ требованіемъ сдачи, объщая для воеводы и всъхъ ратныхъ людей свободный выходъ къ Московскимъ границамъ съ казною и со всъмъ имъніемъ. Мы-

шецкій отвічаль, что сдасть городь, если король позволить ему распродать весь хльбъ и соль и дастъ ему подъ его пожитки 300 подводъ. Король не согласился на распродажу хльба и соли и объщаль дать воеводь только 30 подводъ. Тогда Мышецкій объявиль, что хотя всь помруть, а города не сдадуть. Король вельлъ своему войску готовиться къ приступу. Узнавши объ этомъ отъ перебъжчика, Мышецкій велълъ у себя въ избъ, въ подпольъ, приготовить 10 бочекъ пороху, и хотыль, зазвавши къ себъ въ избу всъхъ солдать, какъ будто бы для совъщанія, запалить порохъ. Но солдаты провъдали объ этомъ умыслъ, схватили воеводу, сковали и выдали королю. Когда его привели къ Яну Казимиру, то онъ не поклонился; король, видя его гордость, не захотълъ съ нимъ говорить самъ, а выслалъ канилера Паца спросить его, какого онъ хочетъ милосердія? «Никакого милосердія отъ короля не требую, а желаю себъ казии», отвъчалъ Мышецкій. Его желаніе было исполнено; передъ казнью читали сказку что Мышецкаго казиятъ не за то, что онъ былъ добрый кавалеръ и государю своему служилъ върно, города не сдалъ и мужественно защищался, но за то, что онъ былъ большой тиранъ, много людей невинно покаралъ и, на части разсъкши, изъ пушекъ ими стрълялъ, иныхъ на колъ сажалъ, беременныхъ женщинъ на крюкахъ за ребра въшалъ, и онъ, вися на крюкахъ, рождали младенцевъ. Передъ смертію осужденный написаль духовиую, которую потомъ одинъ монахъ доставилъ въ Москву: «Память сыну моему князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да жент моей киягинт Аннт Кириловит: втдайте о мив убогомъ: сиделъ въ замке отъ Польскихъ людей въ осадъ безъ пяти педъль полтора года, принималъ отъ непріятелей своихъ всякія утвененія и отстоялся отъ пяти приступовъ, а людей съ нами осталось отъ осадной болѣзни только 78 человъкъ; гръховъ ради моихъ измънили семь человъкъ, Ивашка Чешиха, Антошка Поваръ да Сенька подъячій, и Польскимъ людямъ обо всемъ дали знать. Отъ этого стала въ замкъ между полковниками и солдатами шаткость большая, Истор. Росс. Т. XI.

стали мнъ говорить шумомъ, чтобъ городъ сдать; я склонился на это ихъ прошенье, выходиль къ Польскимъ людямъ на переговоры и просилъ срока на одинъ день, чтобъ въ то время, гдъ изъ пушекъ разбито, позадълать; но пришли ко мит начальные люди и солдаты всь гилемъ, взяли меня, связали, заковали въ желъза, рухлядь мою пограбили всю безъ остатка, впустили Польскихъ людей въ замокъ, а меня выдали королю и просили казнить меня смертію, а сами всь, кромъ пяти человъкъ, приняли службу королевскую. Король, метя мнъ за побитіе многихъ Польскихъ людей на приступахъ и за казнь измѣнниковъ, велѣлъ казнить меня смертію». Приговоръ былъ исполненъ поваромъ княжескимъ; тъло казненнаго похоронено въ Духовомъ монастыръ. Послъ въ Вильнъ разказывали, что многіе люди видели, какъ обезглавленный воево-

да расхаживалъ около своей могилы.

Смоленскій воевода, князь Петръ Долгорукій, извъщая государя объ успъхъ, одержанномъ княземъ Данилою Борятиискимъ надъ Поляками при Благовичахъ ( въ Могилевскомъ увздъ), прибавляетъ: «въ Быховъ хлъбныхъ запасовъ ничего нътъ, ратные люди ъдятъ траву и лошадей». Въ самомъ Смоленскъ на рынкахъ не было хлъбнаго привоза, потому что увздные люди, обмолотивши хльбъ, ссынали его въ ямы, а солому жгли, и никто не везъ хлъба на продажу въ городъ. Царь долженъ былъ грозить имъ за это жестокимъ наказаньемъ безо всякой пощады. Грозя Смоленскимъ увзднымъ людямъ наказаніемъ за укрывательство хльба, царь приказывалъ пустошить въ конецъ другіе утады, не имъя другаго средства вредить усиливающемуся непріятелю. Такъ въ Сентябръ опъ послалъ указъ Долгорукому отправить ратныхъ людей въ увзды Дубровинскій, Оршанскій, Копысскій, Шкловскій, Могплевскій, Кричевскій съ тъмъ, чтобъ опи забрали жителей, хлібъ и скотъ, а стно и солому жгли безъ остатку, чтобъ Польскимъ людямъ въ зимнее время пристапища не было. Ратные люди исполнили охотно этотъ царскій указъ въ надеждъ обогатиться добычею. Они подошли подъ Копысъ,

разбили непріятеля, сдълавшаго на нихъ вылазку изъ этого города. Ходить на приступы было запрещено, чтобъ не тратить людей, въ которыхъ чувствовался большой недостатокъ. Желая постращать жителей Копыса и принудить ихъ къ сдачь безъ бою, воевода Толочановъ вельлъ пускать въ городъ гранаты, отъ которыхъ загорълось два двора. Тутъ солдаты, ударивъ въ барабаны, закричавъ ясакомъ, пошли на приступъ. Толочановъ бросился къ полковинкамъ, крича, что на приступы ходить не вельно; полковники отвъчали, что солдаты пошли безъ ихъ приказанія, самовольно. Тогда воевода отправилъ полковниковъ Вильяма Брюса и Николая фонъ-Залена отвести солдать отъ города, послаль съ полковниками есауловъ и дворянъ; по полковники, возвратясь изъ-подъ города, объявили, что солдаты ихъ не послушали, поручиковъ и дворянъ перебили, полковника Брюса ранили по рукъ, фонъ-Залена кирпичемъ въ голову. Приступъ не удался, солдаты были перебиты и переранены. Толочановъ спрашивалъ возвратившихся съ приступа, зачъмъ они пошли безъ приказазанія? тъ отвъчали: «Намъ обуховъ не перетерпъть; мы всъми полками скажемъ, что намъ велѣли идти полковники и начальные люди». Если слышались частыя жалобы изъ Малороссін на побъги ратныхъ людей, то въ Бълоруссін было то же самое: изъ отряда майора Дурова убъжало 35 человъкъ, у подполковника Жданова 57, па лицо осталось 564; у стрълецкаго головы Колупаева не пошло на службу изъ Москвы 46 человъкъ, ушло 128, на лицо 209; у полковинка Дефрома убъжало 226 солдать, на лицо 330 и т. д. Борисовъ еще съ 1660 года находился въ осадъ; въ 1662 году воевода его, Кирилла Хлоповъ, писалъ, что ратпые люди безпрестанно бьютъ челомъ о соли, а ему дать имъ нечего, и онъ боится, чтобъ отъ нихъ не сдълалось чего-инбудь дурнаго, потому что они сильно скучають и изменяють, начали перебегать къ Польскимъ людямъ. Смоленскій воевода, князь Петръ Долгорукій, доносиль, что у него пороху и фитилю ивть. Въ Мав месяцт изъ Кобрина вышелъ полковникъ Статктевичь съ тъмъ,

чтобъ стянуть Литовскіе отряды, находившіеся въ Полоцкомъ, Витенскомъ, Борисовскомъ и Минскомъ повътахъ, идти съ ними въ Оршу и стеречь, чтобъ осажденные въ Быховъ и Борисовъ не получали изъ Москвы подкръпленій и запасовъ; узнавъ, что изъ Смоленска къ Быхову идутъ Московскіе ратные люди съ денежною казною и запасами, Статкъевичь послалъ свое войско перенять ихъ. Въ пяти верстахъ отъ Чаусъ, между ръками Пронею и Басею, Поляки Статкъевича встрътились съ Русскими, бывшими подъ начальствомъ иностранца, генералъ-майора Вильяма Друмонта: въ упорномъ бою 15 знаменъ старой королевской пъхоты были истреблены вст до одного человтка, конинцу побъдители топтали на 15 верстахъ и взяли въ пленъ 70 человекъ. Но этотъ частный успъхъ не могъ перемънить общаго хода дълъ въ пользу Москвы. Поляки знали, что пфхота начинаетъ перебфгать изъ Московскихъ полковъ вследствіе скуднаго жалованья, получаемаго медными деньгами; что для предупрежденія побеговъ солдатъ и стрельцовъ въ Смоленске не пускають за городскія стыны; что иностранные офицеры не довольны опять вследствіе плохаго жалованья медными деньгами и насильственною задержкою въ Россін; что солдаты бъгутъ изъ самой Москвы и изъ полковъ Украинскихъ, бъгутъ въ степи и въ Спбпрь; что въ Москвъ самъ царь лично два раза упрашивалъ войско не покидать службы; что большая половина Смоленской шляхты склоияется на сторону королевскую; что въ самой Москвъ, по причинъ мъдныхъ денегъ, дороговизна, голодъ и возмущенія. Въ Литвъ, въ мъстечкъ Виленахъ, въ это время находилось 242 Русскихъ чиновныхъ пленинковъ, въ томъ числѣ одинъ стольникъ (киязь Петръ Ивановичъ Хованскій), 3 полковника, 2 стрълецкихъ головы, 4 подполковника, 7 ротмистровъ, 2 майора, 8 капитановъ, 15 поручикивъ, 11 прапорщиковъ, 103 человъка дворянъ и дътей боярскихъ. Такъ какъ ихъ содержали очень дурно, то царь считалъ своимъ долгомъ посылать къ нимъ деньги, что еще увеличивало военные расходы: такъ въ началъ 1662 года роздано было плѣннымъ въ Литвѣ 836 золотыхъ червонныхъ, да въ займы, для нужды и голоду, дано 82 золотыхъ. Кромѣ того были плѣнные у короля, Чарнецкаго и другихъ сенато-

ровъ.

Чъмъ хуже шли дъла въ Бълоруссіи и Литвъ, тъмъ сильнье становилось въ Москвъ желаніе мира. Въ 1661 году попытка царя задержать военныя дъйствія мирными переговорами не удалась. Сътздъ посольскій, объщанный въ Октябрѣ, не состоялся. Въ Мартъ 1662 года новый посланникъ царскій, стольникъ Нестеровъ, пріфажаль въ Варшаву съ тъмъ же предложениемъ перемирія на время посольскихъ съъздовъ. Сенаторы отвъчали, что если царь уступитъ королю Кіевъ, Переяславль, Нъжинъ и всъ Черкасскіе города Задивпрской Путивльской стороны, также Полоцкъ, Витебскъ, Динабургъ, Борисовъ и Быховъ, то король велитъ заключить перемиріе и удержать войска мъсяца на два или на три для посольскаго съезда, которому быть на Поляновке. Нестеровъ отвъчалъ, что въ два или три мъсяца уполномоченные не успфютъ и съфхаться; для перемирья на два или на три года онъ уступитъ королю Борисовъ, о другихъ же городахъ ему говорить не наказано; потомъ согласился уступить еще Динабургъ; но паны объявили ему рѣшительно, что перемирья не будеть, а ратные люди отведутся на 15 миль отъ того мъста, гдъ будетъ назначенъ съъздъ уполномоченныхъ; сенаторы прибавили, что если постановлять договоръ о перемпрыв, то надобно посылать къ Крымскому хану, что потребуетъ много времени, безъ пересылки же съ Крымскимъ ханомъ перемирья заключить нельзя. Нестеровъ отвъчалъ на это: «Удивительно, что королевское величество и вся рѣчь посполитая въ государствъ своемъ безъ въдома искони въчнаго христіанскаго непріятеля Крымскаго хана еделать ничего не можете и не смфете; а Крымскій ханъ между христіанскими государствами никогда покою не пожелаеть, и о томъ королевскому величеству Крымскаго хана спрашивать не доведется». Папы отвъчали:» Крымскій ханъ намъ това-

рищъ, да и король и вся ръчь посполитая перемирья заключить не хотять». На это Нестеровъ сказаль: «Съ которой стороны перемирыю не быть, съ той стороны и правдъ не быть». Но царскіе уполномоченые — бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевскій, бояринъ князь Иванъ Семеновичъ Прозоровскій, думный дворянинъ Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ уже отправились въ Смоленскъ, куда къ нимъ высланы были и Польскіе плънники — гетманъ Гонсъвскій, полковники Невтровскій и Обуховичь съ товарищами, всего 212 человекъ, потому что за этихъ пленинковъ король объщалъ отдать окольничаго князя Осипа Щербатаго, стольниковъ князей Семена Щербатаго и Григорья Козловскаго, Ивана Акпиеова; а гетманъ Гонсъвскій объщаль государю, что за него король дасть, кромъ означенныхъ плъншиковъ, еще князя Петра Хованскаго. Гонсъвскаго немедленно отпустили изъ Смоленска въ Шкловъ; но Русскіе плънники не были возвращены, потому что Потоцкій, Любомирскій, Чарнецкій, на долю которыхъ они достались, не хотъли отпустить ихъ безъ окупу. Между-тъмъ изъ Борисова пришли въсти, что съъстные запасы всь вышли и Нъмцы сильно скучають; въ Москвъ признали невозможнымъ поддерживать долбе этотъ городъ и послали приказъ воеводъ его Хлопову покинуть Борисовъ. 9 Іюля Хлоповъ исполнилъ приказъ, вышелъ изъ города со всеми ратными людьми, пушками, запасами и казною.

Лъто проходило. Польскіе коммиссары не являлись для переговоровъ. Австрійскіе послы, пріъхавшіе для посредничества, жили понапрасну въ Смоленскъ. Въ Августъ пріъхаль въ Смоленскъ выпущенный изъ плъна окольничій князь Осипъ Шербатый; но вмъстъ съ нимъ пріъхаль Львовскій купецъ, Грекъ Кирьякъ, который заплатилъ за плънника Потоцкому 20,000 золотыхъ Польскихъ, и теперь пріъхаль искать своихъ денегъ. Такъ какъ Потоцкій взялъ деньги вопреки ръшенію короля и сейма, опредълившихъ, чтобъ плънныхъ не давать на окупъ, то въ записи, данной Шербатовымъ, было означено, что

окольничій посулиль гетману подарокъ за его добродъйство. Полномочные послы вельли выгнать Кирьяка изъ Смоленска и писали Шкловскому коменданту: «Вы пишете въ своей грамоть, что окольничий князь Щербатовъ отпущенъ изъ Шкловской кръпости по приказу королевскому за гетмана Гонсъвскаго: такъ вопреки указу королевскому съ какой стати опъ будетъ еще платить деньги за какое-то добродъйство гетмана Потоцкаго? То ли гетманское добродъйство, что, вопреки присять своей, вмъсто увольненія плънникомъ его сдълаль и, по бусурманскому обычаю, захотель его продать? Когда гетманъ Гонсъвскій по милости великаго государя нашего изъ плъна былъ освобожденъ, то на немъ никакихъ подарковъ никто не спрашивалъ. Христіанское ли то дъло, чтобъ христіанину христіанами какъ скотомъ торговать и прибыли по бусурмански искать?» Несчастный Грекъ считалъ также себя въ правъ думать, что съ нимъ поступили по бусурмански; онъ писалъ къ Одоевскому съ товарищи: «Самъ князь Щербатовъ объщался мнъ и поручился; вы объщались, что будетъ мит свободный пропускъ въ Москву. Я у плънниковъ быль отцомь и добродъемь, а теперь какъ измънникъ выгнанъ изъ Смоленска. Христіанское ли это дъло, бъднаго торговаго человъка приводить къ такой пагубъ, что миъ уже не зачемъ къ беднымъ моимъ детямъ возвратиться. Камень бы заплакаль, смотря на мою обиду, какой и бусурманы не дълаютъ. Такія обиды государства до пагубы приводятъ. Со слезами къ ногамъ вашимъ припадаю, пропустите меня къ напяснтйшему царю, а онъ государь христіанскій, великій, еще ни одному нашему брату торговому человъку обиды не сдълалъ и бъдныхъ сиротъ не ослезилъ». Потоцкій прикрылъ выкупъ именемъ подарка, но Чарнецкій не считалъ нужнымъ церемониться: онъ прямо потребовалъ съ плънныхъ, находившихся у него въ Тыкотинъ, съ 75 человъкъ окупу 16,000 рублей, міхъ рысій или за него сто рублей денегъ, да барса; плънники посулили окупъ, не стерпя тяжкой нехристіанской неволи и немърной работы. Послы отписали Чарнецко-

му, чтобъ опъ, зная сеймовое постановление о размини плинныхъ, оставилъ бусурманскій обычай; отписали всему войску коронному, чтобъ оно Московскихъ пленниковъ высылало на размъну на своихъ Поляковъ, которыхъ множество въ Московскомъ государствъ. Наконецъ въ Сентябръ освобождены были объщанные за Гонсъвскаго знатные плънники-князья Семенъ Щербатый, Григорій Козловскій, Петръ Хованскій, Иванъ Акиноовъ. Для остальныхъ назначена была въ мъстечкъ Горахъ генеральная размъна, для чего съъхались съ объихъ сторопъ размънные коммиссары; мъняли чинъ на чинъ и человъка на человъка; на время размъны условились прекратить непріятельскія дъйствія. Въ Октябръ коммиссары разъъхались; не кончивши размъны; Русскіе коммисары жаловались на несоблюденіе условій со стороны Поляковъ. Во время размъны королевскіе ратные люди приходили подъ Витебскъ, въ Витебскомъ повътъ села и деревии разорили и городъ держатъ въ большой тесноте; другой отрядъ Поляковъ приходилъ подъ Великія Луки, выжегъ посады, въ увздв села и деревни разориль; наконецъ во время же размъны Поляки напали на Русскій отрядъ, возвращавшійся съ хлъбными запасами изъ Полоцка въ Витебскъ. Польскіе коммиссары не отдавали Русскихъ начальныхъ людей на обмънъ за Польскихъ, своихъ начальныхъ людей называли волонтерами и шишами, за Русскихъ полковниковъ и полуполковниковъ просили своихъ товарищей по шести и по семи человъкъ; товарищей, драгуновъ и челядниковъ брали выборомъ, шляхту, свою братью, родоватыхъ людей называли челядью и хлопцами и давали за нихъ не противъ ихъ версты людей боярскихъ и мужиковъ, побранныхъ въ обозахъ и въ дорогъ за возами, а не на бою. Тщетно Русскіе коммиссары настанвали, чтобъ Поляки брали за полковника шляхты и драгуновъ по четыре человъка, за полуполковника по три, а за иные чины, кромъ прапорщиковъ, по два: Поляки дълали по своему, и, оставя своихъ пленныхъ, человекъ съ двести, уъхали изъ Горъ и задержали Русскихъ плънныхъ, началь-

ныхъ людей, въ Шкловъ; освобождено же было Русскихъплънниковъ всего 438 человъкъ, Поляковъ отпущено 381 человъкъ; за размъною осталось въ Смоленскъ Поляковъ и Литвы 366 человъкъ, да у князя Петра Долгорукаго 150; Польскіе коммиссары потому требовали такъ много шляхты за начальныхъ Русскихъ людей, что между Польскими плѣнными начальных в людей не было. Не зная еще о прекращени размъны, изъ Москвы продолжали высылать Польскихъ плънииковъ, такъ что въ Ноябръ въ Смоленскъ было ихъ 611 человъкъ; дворъ, на которомъ прежде помъщались плънники, и тюрьма стали тесны, а на мещанскихъ дворахъ ставить ихъ было нельзя, потому что вст дворы быти заняты ратными людьми. Плъннымъ давали — шляхтичу по десяти мъдныхъ денегъ на день, челяднику и драгуну по шести, да каждому по четверику сухарей и по гривенкъ соли на мъсяцъ. Новоевода Смоленскій, князь Петръ Долгорукій, объявиль, что въ казнъ сухарей мало и впередъ плъннымъ давать будетъ нечего. Государь, получивъ объ этомъ извъстіе, вельлъ Одоевскому давать за Русскихъ начальныхъ людей столько Польскихъ плъншиковъ, сколько запросятъ коммиссары, лишь бы Русскіе люди, будучи въ плъну, не померли напрасною смертію.

Но число Русскихъ плъпинковъ, начальныхъ людей увеличивалось у Поляковъ: 16 Декабря королевскія войска, подъ начальствомъ полковника Черновскаго, взяли приступомъ Усвятъ, плънили воеводу и многихъ государевыхъ людей побили и побрали въ плънъ; шляхетскій ротмистръ Глиновецкій, шляхтичь Сестринскій и мъщанскій войтъ были повъшены за то, что не сдали города Полякамъ. Посланецъ Одоевскаго Дичковъ понапрасну жилъ въ Вильиф, дожидаясь какого-нибудь отвъта отъ коммиссаровъ; тъ отпустили его ни съ чъмъ, отговариваясь, что сами не получаютъ никакого приказа отъ короля. Дичковъ привезъ въ Смоленскъ извъстіе о страшной смерти гетмана Гонсъвскаго и маршалка Жеромскаго: 16 Ноября явились въ Вильну товарищи войсковые Хлевинскій да Новошинскій съ толпою ратныхъ людей и спрашивали.

гдъ Гонсфескій и Жеромскій? нмъ сказали, что Жеромскій въ церкви у объдни, а Гонсъвскій у себя дома лежить болень. Новошнискій отправился въ церковь, гдт былъ маршалокъ, и потребоваль, чтобъ тотъ ъхаль съ нимъ къ войску. «Дайте миъ отслушать объдню», отвъчалъ Жеромскій. Тутъ солдаты схватили его и силою повели изъ церкви. Напрасно служившій объдию священникъ говориль имъ, что они этимъ оскорбляють домъ Божій: солдаты обругали ксёнза изминиикомъ, вывели Жеромскаго и повезли его за городъ. Отътхавщи 12 миль по Гродненской дорогъ, на ръкъ Нъманъ солдаты бросились на свою жертву, изсъкли саблями и забили обухами до смерти. По той же дорогъ Хлевинскій везъ въ каретъ больнаго Гонствскаго, съ которымъ сиделъ его домовый ксёнзъ. Въ десяти миляхъ отъ Вильны гетмана встрътилъ еще отрядъ ратныхъ людей; увидя ихъ, Гонсъвскій сказаль ксёнзу: «У Минуція паписано, что нынъшняго дня будеть убитъ великій человъкъ вмъстъ съ товарищемъ своимъ». Только что онъ успълъ сказать это, какъ вхавшіе на встрвчу солдаты поровнялись съ каретою и закричали, чтобъ онъ выходилъ. «Для чего выходить?» спросилъ гетманъ. «Выходи!» кричали солдаты съ ругательствами: «пришелъ твой часъ!» Гонсъвскій вышель и сталь говорить: «Везите меня въ войско, потому что по правамъ нашимъ и челядника безъ суда не караютъ, не только что гетмана». — «Не указывай!» закричали солдаты и хотфли немедленно его разстрфлять; несчастийй могъ вымолить только сроку, чтобъ испов'ядаться у ксёнза. Убійцы выставили три обвиненія противъ Гонсфвскаго: 1) При освобожденін своемъ изъ плѣна присягнулъ царю, что съ помощію орды и Шведовъ подведетъ Польшу подъ власть государеву; разглашали, что у гетмана захвачены царскія грамоты. 2) Пропустиль въ Ригу товарные струги Смоленскихъ и Витебскихъ мъщанъ. 3) Пріъхалъ въ Вильну Устинъ Мещериновъ съ грамотами, безъ войсковаго въдома былъ у гетмана ночью и грамоты ему отдалъ. Жеромскаго убили за то, что былъ съ Гонсевскимъ въ одной думъ.

Въ Февралъ 1663 года царь приказалъ Одоевскому пересмотръть плънныхъ, находившихся въ Смоленскъ, и раздълить ихъ на двъ части: которые познатите, тъхъ держать въ Смоленскъ, а которые похуже, тъхъ отпустить въ Польшу безъ размѣны и наказать имъ бить челомъ королю, чтобъ онъ саблалъ то же и съ Русскими пленниками. Вследъ затъмъ отпущена была изъ Москвы другая толпа плънниковъ также безъ размъны. Одоевскій съ товарищами получилъ приказъ возвратиться въ Москву, а въ Польшу еще въ 1662 году отправился Ординъ-Нащокинъ съ предложениемъ тъснаго союза подъ условіемъ уступки Смоленска и Сфверскихъ городовъ, какъ было до Смутнаго времени, съ предложеніемъ денегъ для расплаты съ бунтующимъ войскомъ за уступку южной Ливоніи. Но знаменитый Московскій дипломать не успъль въ своемъ дъль: чтобъ заключить выгодный миръ, король считаль необходимымъ перейти самому на восточный берегъ Днъпра 46.

Въ третій разъ страшная опасность начала грозить Москвъ. 8 Сентября отправлена была къ находившемуся при Брюховецкомъ воеводъ, стольнику Кириллу Хлопову с такая грамота: «Говорить гетману тайнымъ обычаемъ: если король Польскій со встмъ войскомъ короннымъ и съ измънниками Черкасами той стороны Дивпра и съ Крымскими Татарами станетъ наступать всеми силами, то, по самой конечной мере, если устоять противъ нихъ будетъ нельзя, гетманъ долженъ укръпить осаду во встхъ городахъ и, соединившись съ воеводою княземъ Григорьемъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ, отступать къ пограничнымъ Московскимъ и Черкасскимъ городамъ, къ крепкимъ местамъ, где пристойнее, по своему разсмотрънію». Для удержанія союзниковъ королевскихъ, Татаръ, еще прежде успъли подкръпить Запорожье: туда отъ Бългородскаго полка Ромодановскаго отдъленъ былъ отрядъ изъ 500 человъкъ драгуновъ, солдатъ и Донскихъ козаковъ подъ начальствомъ стряпчаго Григорія Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, потому что война велась мел-

кая: Кременчукскіе козаки опять перешли въ королевскую сторону, ихъ примъру последовали жители городовъ Потока и Переволочны. Въ Кременчукт засълъ наказной гетманъ западной стороны, Петръ Дорошенко. Узнавши, что въ Запорожье пробирается Московскій отрядъ, Дорошенко въ Іюль мъсяцъ послалъ провъдать объ немъ двъсти козаковъ и сотню Татаръ, которые столкнулись съ людьми Касогова подъ Кишенкою и были побиты; Переволочане опять поддались великому государю; Касоговъ въ другой разъ побилъ Татарскихъ загонщиковъ подъ Кишенкою и, соединившись съ Запорожцами и Калмыками, отправился въ Сентябръ за Диъстръ: здъсь выжгли они ханскія села, много въ нихъ побили Армянъ и Волоховъ и 20 Сентября возвратились въ Съчь всъ въ цълости; на другой день, 21 числа, явились въ Съчь 1200 Запорожцевъ, которые ходили на море, пришли они пъшкомъ и разсказывали кошевому своему Ивану Сърко и Касогову, что настигли ихъ на моръ Турецкія суда, бились съ ними три дня и двт ночи, на третью ночь козаки утекли отъ Турокъ къ берегу, изрубили свои суда и полемъ пустились домой. • 2 Октября Стрко и Касоговъ выступили подъ Перокопь; 11 числа ночью Сфрко съ пфшими Черкасами и солдатами вошелъ въ Переконскій посадъ съ Крымской стороны, а Касоговъ съ конными Черкасами и Русскими людьми пришель къ воротамъ Перекопскимъ съ Русской стороны; большой каменный городъ быль взять, но малаго Русскіе взять не могли и ушли, зажегши большой городъ; Янычары и Татары преследовали ихъ верстъ съ пять. 16 Октября Касоговъ и Сфрко возвратились въ Сфчь; изъ отряда Касогова было убито только десять человект; пленныхъ въ Сечь не привели, порубили, не пощадивъ ни женъ, ни дътей, на томъ основанін, какъ доносилъ Касоговъ, что въ Крыму и Перекопи было повътріе; но прітхали въ Москву Запорожскіе посланцы съ тою же въстію о походъ подъ Перекопь и объявили: «Въ Перекопи при насъ мороваго повътрія не было, слышали они, что было повътріе, но задолго до ихъ прихода; плънныхъ мы всъхъ порубили будучи между собою въ ссоръ, а кошевой атаманъ Иванъ Сърко писалъ про моровое повътріе къ гетману Брюховецкому, думаемъ, отъ стыда, что языковъ къ нему послать было некого, потому что войскомъ всъхъ побили».

Скоро послѣ этого начали приходить отъ Касогова печальныя въсти: опъ писалъ, что 23 Ноября прислалъ измънникъ Тетеря въ Запорожскую Сѣчь посланцевъ своихъ, двухъ Крыловскихъ мъщанъ, съ прелестными листами, и когда эти листы читали въ радъ, то половина Запорожцевъ не хотъли и слушать, но другіе обрадовались; начались шатости въ Запорогахъ большія; Сърко бонтся за себя, за Московскаго воеводу и за встхъ государевыхъ ратныхъ людей; запасы, привезенные Касоговымъ, вышли, а покупать въ Запорожьт - осминка муки ржаной стоить пять рублей, а пшена и не добыть ин за какія деньги, отъ чего многіе ратные люди разбъжались. Касоговъ приготовился уже къ смерти и писалъ къ отцу своему: «Батюшка! помилуй меня, дай благословеніе и прости, потому что, думаю, въ последній разъ пишу къ тебъ. Если Черкасскіе города сдадутся, то и Запорожье сдастся королю, и мив съ Сфркомъ тутъ мать: и теперь бунтуютъ и на насъ совъщаются; чуть только осилять, сейчасъ выдадуть нась или Ляхамъ, или Татарамъ. Смилуйся, государь! девочку мою не покинь! охъ, жаль, какъ душе съ тъломъ, съ нею разстаться и не видать до дня суднаго! Больше писать не умью отъ печали лютой; помилуй меня, прости гръшника и не забудь за меня къ Богу черезъ инщихъ послать и душу мою бъдную помянуть; челядь мою Русскую вели отпустить на волю, а Татаръ вели удержать, на обмъну пригодятся. Умились надъ бъдною, въкъ свой въ горъ скоротавшею моею женою спротою, не вели ее оскорбить послъ меня; не утъшилась бъдная при мнъ, только состарълась и отъ бъднаго житья сокрушилась».

Отъ гетмана сначала приходили хорошія въсти: осенью 1663 года, 15 Октября, Брюховецкій даль знать царю, что

генеральный есауль взяль приступомь городь Потокъ; 23-го воевода Хлоповъ далъ знать, что они съ гетманомъ ходили подъ Кременчукъ и взяли его со всеми людьми, нарядомъ и знаменами. Но въ то же самое время получена была въ Москвъ грамота Меоодія изъ Кіева (отъ 12 Октября); епископъ писаль, что 8 Октября король Янъ Казимпръ пришель въ Бълую Церковь, которая отъ Кіева только въ 60 верстахъ; въ Кіевт малолюдио, а городъ большой: «Бога ради» писалъ Меоодій: «изволь великій государь, въ прибавку прислать въ Кіевъ ратныхъ людей поскоръе; да и къ гетману изволь прислать войска, а гетманъ Иванъ Брюховецкій тебъ отъ всего сердца върно служить хочеть; укажи князю Григорію Григорьевичу Ромодановскому поспъшить въ Украинскіе и Черкасскіе города, также и другимъ войскамъ отъ Ствска, Путивля и Брянска, потому что тамъ войска эти даромъ стоять, только даромъ людей тдять, а здесь очень падобны. Кіевъ, Черниговъ и вся Украйна тебъ, великому государю, очень надобны, потому что за этими Черкасскими городами твое Россійское государство какъ за ствною твердою стоитъ и стоять будеть; сохрани Боже уступить Кіева и другихъ Черкасскихъ городовъ, тогда король и Ляхи дальше пойдутъ; кто тебь объ уступкь Кіева станеть совьтовать, тоть Богу и тебъ врагъ и измънникъ. Прошу также милости, вели перемънить Переяславскаго воеводу, князя Василья Богдановича Волконскаго: человъкъ упрямый; лучше его перемѣнить, нежели изъ-за его вражды съ гетманомъ какая поруха учинится». Царь отвъчаль, что вельль смънить Волконскаго и на его мъсто будетъ пока воевода Хлоповъ. 11 Ноября получено было письмо отъ Брюховецкаго (изъ Гадяча отъ 30 Октября): «върный и во въки неотступный холопъ, низко предъ пресвътлыми царскаго пресвътлаго величества престола ногами до лица земли упадая и смиренно быючи челомъ», увъдомляль, что король имъль совъщание въ Бълой Церкви со всеми начальными людьми, изменниками и султаномъ Крымскимъ, посят чего король придвинулся къ городу Ржищеву

на берегъ Дивира и войска его начали переправляться за ръку у Ржищевской пристани. « Я» писалъ Брюховецкій: «всъ свои полки противъ непріятеля собираю и иду вмѣстѣ съ воеводою Кирилломъ Осиповичемъ Хлоповымъ. Но высокимъ своимъ разумомъ извольте разсмотръть, что намъ съ такими малыми войсками на Польскія, Татарскія и измѣницьи войска идти опасно; а князь Ромодановскій вашихъ указовъ не исполняетъ и съ войскомъ на оборону Малороссійскихъ городовъ нейдетъ, пишетъ ко мнъ, что войско распустилъ, пишетъ ко мнъ, что пойдеть въ Малороссійскіе города, когда къ нему Калмыки придутъ, тъмъ самымъ походъ свой въ даль откладываеть, а непріятель, не слыша о силахъ, противъ него идущихъ, въ отчинъ вашего царскаго величества распространяется, и города прельщать будетъ. Не только князю Ромодановскому, но и боярину Петру Васильевнчу Шереметеву и Калмыкамъ надобно со мною соединиться; противъ короля надобно приготовиться строемъ, ибо хотя при немъ и малыя силы, однако это не Выговскій и не Гуляниикій, надобно готовиться, чтобъ города на этой сторонъ удержались въ върности; непріятель готовится на бой кровавый, н султанъ Крымскій загоновъ не распускаетъ; я послалъ въ Запорожье къ Стрку, чтобъ съ Калмыками шелъ къ Чигирину». Кіевскому полковнику, Василью Дворецкому, бывшему тогда въ Москвъ, Брюховецкій писаль: «Удивляюсь радънію князя Ромодановскаго, который, собравши войско, все льто стояль въ Бългородъ, а какъ узналъ о приходъ королевскомъ, то войско по домамъ распустиль: не знаю, ужь не пришла ли къ нему грамотка отъ брата его Выговскаго. Приходъ королевскій на Украйну дело великое: никто ничъмъ не откупится, а я своею лысою головою силы непріятельскія не сдержу, некому уже стало върнть! Изволь Федору Михайловичу (Ртищеву) обо всемъ словесно объяснить, пусть не кручинится, что пишу обо всемъ правду: когда Украйну потеряютъ, то и всемъ достанется».

Въ это время прівзжаеть въ Малороссію для переговоровъ

съ гетманомъ государевыхъ тайныхъ дёлъ дьякъ Дементій Миничъ Башмаковъ, привозитъ старшинъ соболей на 1700 рублей: и вотъ со всехъ сторонъ сыплются къ нему доносы. Меводій даль ему знать изъ Кіева, чтобъ вхаль остороживе: Малороссійскіе жители шатки и непостоянны, вфрить имъ нечего; подъ часъ непріятельскаго прихода чаять отъ нихъ всякаго дурна; въ Глуховъ атаманъ и войтъ толковали, что Черкасамъ никому върпть нельзя, люди непостоянные и не кръпкіе, противъ непріятелей долго стоять не будуть. Воевода Хлоповъ передавалъ въсти, полученныя тайно отъ Брюховецкаго, что въ Кіевъ дъла очень плохи отъ умысла злыхъ людей: король идетъ къ Кіеву по присылкъ Кіевскихъ житетелей, а вся злая бъда учинплась отъ старицы Ангилины, которая учить въ Кіевъ епископову дочь грамоть, и что услышитъ отъ учиницы, про все даетъ знать въ Польшу и къ Тетерѣ. «Надобно думать» говорилъ Брюховецкій: «что у епископа есть прозябь большая и неверность въ радень великому государю; объ этомъ я заключаю изъ того, что Кіевскіе монахи взяли себт на поруки Нъжинскаго атамана Шлютовича, который ушель, отпустили его монахи нарочно и велъли ему, собравъ козаковъ и Татаръ, приходить на государевы Черкасскіе города. Я за этими монахами посылаль Прилуцкаго полковника Песоцкаго, но епископъ ихъ ко миъ не прислаль, а взяль съ пихъ золотые червонные. Боюсь, чтобъ епископъ злымъ своимъ умысломъ не сдалъ Кіева королю. Если король черезъ Дибиръ переправится, то боюсь, чтобъ всъ Малороссійскіе города вдругъ ему не сдались; при мит войска въ сборт ничего пътъ, и радъ бы я собраться, но козаки меня не слушають, не собпраются пигдъ, и потому буду сидеть въ городахъ въ осаде до прихода государевыхъ большихъ полковъ».

17 Ноября свидълся Башмаковъ съ гетманомъ въ Батуринъ и говорилъ ему: «Въ Нъжниъ на генеральной черисвой радъ ты выбранъ гетманомъ всъми вольными голосами и присягнулъ на върное и въчное подданство великому государю:

и великій государь васъ гетмана, старшину и всю чернь держить подъ своею самодержавною высокою рукою въ мидостивомъ жаловань в по прежнимъ вашимъ правамъ и вольностямъ и по Переяславскимъ статьямъ, какія постановлены въ 59 году при прежнемъ гетманъ Юрін Хмельницкомъ, н вамъ бы, выслушавъ тъ статьи, подписать». Статьи были прочтены; но гетманъ и старшина, выслушавъ ихъ, отвъчали: «Намъ всъхъ этихъ статей за разореньемъ отъ непріятельскихъ приходовъ и за скудостью никакъ содержать теперь невозможно; въ то время, когда эти статьи становлены. Малая Россія вся объихъ сторонъ Днъпра была въ соединеніи и у царскаго величества въ подданствъ, и города хотя и были поразорены, да все не такъ, какъ теперь». — «Постановленіе этимъ статьямъ давнее, а не новое, возразилъ Башмаковъ: «гетманъ Богданъ Хмельницкій ихъ содержалъ». — «При Богданъ Хмельпицкомъ» отвъчалъ гетманъ: «пепріятели такъ какъ теперь не наступали да и наступать было нельзя, за обороною великаго государя сами непріятелей гоняли и Малороссійскіе жители въ то время были во всякихъ покояхъ и зажиткахъ». Пуще всего гетманъ съ старшинами изъ статей Богдана Хмельницкаго отговаривали вторую статью о сборф въ царскую казну денежныхъ доходовъ, да шестую о раздачь жалованья войска Запорожскаго начальнымъ людямъ и козакамъ: «Пристойное ли это дело» говорили они: «что у сбору и раздачь быть войтамъ, бурмистрамъ, райцамъ, и съ кого теперь такіе многіе доходы сбирать и козакамъ разлавать; только это дело начать, и мит гетману отъ козаковъ и мъста не будетъ, всякій захочетъ жалованья, а собрать будетъ не съ кого». Громче всехъ кричали судья войсковой Юрій Незамай да Стародубскій полковникъ Иванъ Плотникъ: чтобъ подкрънить себя передъ царскимъ посланцемъ, опи наконецъ сказали: «Новыя Переяславскія статьи принимали Задивпряне, а теперь они въ измѣнѣ». — «На Нѣжинской радъ» возражаль Башмаковь: «вы этихъ статей не оспаривали, подъ статьями приложены руки такихъ людей, которые теперь у Herop, Poce, T. XI. 12

государя въ подданствъ вмъстъ съ вами, служатъ върно и ни въ какой измънъ не оказались; потомъ, вы хотите оставить именно тъ статьи, которыя были присланы гетманомъ Богданомъ Хмельпицкимъ и содержаны имъ до копца жизни, и потому оставить ихъ никакъ пельзя. Ты, Незамай, и ты, Плотинкъ, говорите, что Задивпровскіе жители всв въ измене: но этими словами вы и себя къ измънникамъ причисляете, потому что жены ваши, дъти и родичи теперь за Дивиромъ, а можно было вамъ до непріятельскаго прихода на эту сторону Дивира ихъ перевесть. Вы всв отговариваете вторую и шестую статью за скудостію и непріятельскимъ нашествіемъ: по тому не всегда быть. Если вы въ статьяхъ усмотрели что-инбудь ненадобное, то вы бы присылали бить челомъ объ этомъ великому государю, а самимъ бы вамъ его государской воли не отговаривать; помиите ли, что Павелъ апостолъ написалъ: рабы владыкамъ во всемъ да повинуются».

Гетманъ и старшина уступили, приняли всъ статьи и подписали 19 Ноября, объщая бить челомъ о тъхъ статьяхъ, которыхъ по настоящему времени содержать нельзя. Башмаковъ объявиль, что государь жалуеть войску имъніе Самка и его совътниковъ; гетманъ и старшина били челомъ до лица земли, но приговорили съ войскомъ, чтобъ все это имъніе, по стародавиему обычаю, отдать вдовамъ и спротамъ казненныхъ, потому что за одну вину дважды не караютъ. Башмаковъ потребовалъ, чтобъ во всъ Малороссійскіе города послать универсалы подъ войсковымъ жестокимъ караньемъ, вельть всъхъ прежнихъ и нынъшнихъ перебъжчиковъ сыскать и отправить на прежнія мѣста жительства и учинить впредь заказъ кръпкій подъ смертною казнію — Московскаго государства служилыхъ и всякихъ чиновъ людей, боярскихъ холопей и крестьянъ въ Малороссійскіе города не принимать, чтобъ отъ этого государевой службъ и податямъ порухи, а помъщикамъ и вотчиникамъ напраснаго разоренья и убытковъ не было. Гетманъ отвъчалъ, что теперь этого сдълать пельзя, ибо жители здашией стороны Диапра, услыша о такомъ договоръ, могутъ передаться королю; а какъ война минуеть, тогда царское требование исполнить будеть можно. Башмаковъ говорилъ: Козельские и Остренские жители, скупая хльбъ въ Глуховъ и другихъ мъстахъ, отпускаютъ за Дивиръ безъ въдома гетмана и старшинъ, этимъ поднимають цены на хлебъ здесь и помогають Задивпровскимъ измънникамъ и Татарамъ: такъ надобно запретить продавать хлъбъ за Днъпръ, кромъ Кіева. Если же запретить этого нельзя для удабриванія Задивпровскихъ жителей, чтобъ они склонялись подъ царскую руку, то позволять имъ покупать хлъба указное число съ гетманскаго и старшинъ въдома, и они станутъ считать это себъ за великое благодъяніе, и другъ другу начиутъ выставлять вашу доброту и переселяться на здъшнюю сторону отъ тамошняго разоренья. -Гетманъ съ старшинами отвъчали, что по этому предмету уже давно выданы кръпкіе универсалы и еще будутъ выданы.

Потомъ Башмаковъ указалъ гетману на безпорядки, господствующіе въ Малороссіи: «Не только козаки не переписаны, но и мъщане и поселяне, ихъ земли, мельницы и угодья, не переписаны ранды и коморы для поборовъ, оброковъ ни на что не положено; ты, гетманъ, и вы, старшина, не знаете, сколько теперь въ войскъ козаковъ, и что имъ доведется дать жалованья въгодъ, сколько съмъщанъ и съ угодій ихъ какихъ поборовъ въ годъ собрать можно? козаки безъ переписи на службъ бывають не всъ, ъздять по своей волъ и изъ полковъ отъъзжаютъ безъ вашего отпуска». Гетманъ и старшина отвъчали, что теперь, когда непріятель надъ головами, реестра писать и казны собирать нельзя, а какъ военная пора минется, тогда будеть можно. Наконець Башмаковъ потребоваль, чтобъ Малороссіянамь запрещено было вздить въ Великороссію съ заповъдными товарами, съ виномъ и табакомъ; гетманъ объщалъ разослать универсалы съ угрозою, что если кто изъ Малороссіянъ будеть пойманъ въ Великороссійскихъ городахъ съ виномъ и табакомъ, у техъ вино и табакъ будутъ отбираться на царское величество безденежно. Наконецъ гетманъ объщалъ давать на прокормленіе Московскимъ ратнымъ людямъ, которые будутъ въ Малороссіи для ея защиты: воеводамъ по мельницъ съ двумя колесами мучными, головамъ и полковникамъ по 50 осмачекъ, подполковникамъ и майоромъ по 25, ротмистрамъ и капитанамъ по 20, поручикамъ, прапорщикамъ и сотникамъ по 10, рейтарамъ, драгунамъ, солдатамъ и стръльцамъ по 4 осмачки ржаной муки на годъ 47.

Толкуя съ царскимъ дьякомъ, гетманъ постоянно напоминаль, что непріятель надъ головами, и наконецъ гроза разразилась: король перешелъ на восточную сторону. Чтобъ привлечь къ себъ Малороссіянъ, онъ выкупалъ у Татаръ Русскихъ пленниковъ и отпускалъ ихъ по домамъ; ратнымъ людямъ запрещено было брать что-либо сплою у жителей и три шляхтича были повъшены за нарушение этого предписания. Надобно было употреблять правственныя средства, ибо матеріальныхъ было у короля очень недостаточно: для завоеванія страны при самомъ Янѣ Казимирѣ находилось только три полка конныхъ, въ нихъ 25 хоругвей, подъ хоругвію человъкъ по 50 и по 60; пехоты при короле было только 300 человънъ; у гетмана Потоцкаго три полка конныхъ козацкихъ, пъхоты 4000 человъкъ да двъ роты гусаръ; у Чарнецкаго три хоругви гусаръ, три полка козацкихъ, въ которыхъ 36 хоругвей, подъ хоругвію человъкъ по 60 п по 80, да 400 драгунъ; у Пъсочинскаго 9 ротъ Нъмцевъ, 150 солдатъ (жалдаковъ), три полка Поляковъ, въ которыхъ 800 человъкъ. Сотозныхъ Татаръ было 5000.—14,000 Антовскаго войска, подъ пачальствомъ Сапъги, Паца и Полубенскаго, стояло въ Досуговъ. Король надъялся, что одного появленія его достаточно, чтобъ вырвать восточную сторону изъ рукъ царя, и сначала дъйствительно усиъхъ порадовалъ его: тринадцать городовъ отворили ворота Полякамъ; но потомъ дела приняли другой оборотъ: надобно было останавливаться подъ городами, тратить время и людей. Лохвица не сдавалась и была взята только жестокимъ приступомъ, на которомъ осаждающіе потеряли много народу. Не сдался и Гадячь: къ нему подошелъ. Тетеря съ Ляхами и козаками, изготовилъ уже приступные вымыслы, но отошелъ прочь, услыхалъ о движеніи Калмы-ковъ и князя Григорья Ромодановскаго. Самъ король потерпътъ неудачу подъ Глуховымъ и долженъ былъ вывести за Десну свое голодное войско: только оплошность царскаго воеводы, князя Якова Куденетовича Черкасскаго, спасла Поляковъ отъ совершеннаго истребленія 48.

Прошла и третья туча. Неуспъхъ Яна Казимира поддержалъ спокойствие въ Запорожьъ. Сърко и Касоговъ остались. цълы и невредимы и не сидъли праздно въ Съчи: 6 Декабря. вмъстъ съ Калмыками отправились они опять подъ Перекопь, чтобъ мъшать хану идти на помощь къ королю и взять языковъ. Они спокойно жгли Татарскія села въ кутах надъ Чернымъ моремъ, отгромили Русскаго и Черкасскаго полона больше ста человъкъ, какъ 11 Декабря напали на пихъ Татарскія толпы изъ Перекопи; Русскіе и Калмыки, отбиваясь, отступали двъ мили къ ръкъ Колончаку, здъсь устроили кошъ, учинили бой, Перекопскую орду побили и рубили Татаръ до самой Перескопи, живыхъ брать въ пленъ Калмыки недали, въ рукахъ кололи. Эти подвиги по прежнему собершались съ самыми незначительными силами: съ Съркомъ было 90 человъкъ Черкасъ, съ Касоговымъ 30 человъкъ Донскихъ козаковъ да 60 Калмыковъ, а Татаръ, если върить Касогову, было человъкъ съ тысячу. Въ Генваръ 1664 года Сърко отправился за двъ ръки, за Бугъ и за Дибпръ, гдъ, напавши на Турецкія села повыше Тягина, многихъ бусурманъ побилъ и добычу великую взяль; изъ-подъ Тягина пошель на Черкасскіе города, лежащіе по Бугу; жители этихъ городовъ, какъ только заслышали о приходе Серка, такъ тотчасъ же начали Ляховъ и Жидовъ съчь и рубить: Браславскій полкъ и Калницкій, Могилевъ (на Днъстръ), Рашковъ, Уманскій повъть поддались Московскому царю. Вследствіе этихъ успеховъ Москвы на западной сторонъ Днъпра составился планъ-вытъснить Поляковъ отовсюду и провозгласить господство царя; на-

чальшиками движенія были митрополить Іосифъ Тукальскій, преемникъ Діонисія Балабана въ королевской сторонъ, и Кіевскій воевода, бывшій гетманъ, котораго въ Москвъ не иначе пазывали какъ измънникомъ, Иванъ Аставьевичъ Выговскій. Еще въ 1662 году освободившійся изъ Польскаго плѣна князь Козловскій объявиль: «Въ Вильнъ намъстникъ Духова монастыря Дорообевичь говориль миб: прібхаль въ Духовъ монастырь архимандритъ Бутовичь, духовный отецъ Выговскому; великому государю надобно бы его пожаловать соболями, а онъ говоритъ, что надъется Выговскаго и Задифпровскихъ козаковъ уговорить поддаться по прежнему государю». Неизвъстно, воспользовались ли въ Москвъ этимъ объявленіемъ и завязали ли сношенія съ Выговскимъ посредствомъ Бутовича, только въ началъ 1664 года Выговскій вошель въ сношенія съ полковникамъ Сулимою, который долженъ былъ поднимать возстаніе во имя царя и Выговскаго, истреблять Польскихъ старость, отнимать имфија у шляхты. Но Польскій полковникъ Маховскій предупредиль замысель, захватиль Выговскаго и, послѣ военнаго суда, разстрѣлялъ его какъ уличеннаго измѣнника; а Брюховецкій въ универсаль своемъ отъ 23 Марта провозгласиль, что Выговскій погибь за въру христіанскую. Іоснфъ Тукальскій быль заточень въ Маріенбургъ вмѣстѣ съ монахомъ Гедеономъ Хмельницкимъ. Несмотря на неудачу этого предпріятія, Поляки должны были теперь уже защищать западную сторону Дивира отъ царскихъ войскъ. 4 Апръля въ Крыловъ сошлись съ Съркомъ Касоговъ съ своею маленькою дружиною и остальные Запорожцы съ наказнымъ кошевымъ, Сацкомъ Туровцомъ. Касоговъ доносилъ, что Задиъпровскіе полки, чернь вся съ радостію поддались подъ государеву руку, Ляховъ и Тетериныхъ единомышленниковъ побили. Но не поддавался Чигиринъ и призвалъ къ себъ Чарнецкаго, который съ 2000 конницы 7 Апреля напалъ на Сер\_ ка и Касогова подъ Бужинымъ; послъ жестокаго боя Русскіе, по словамъ Касогова, пришли къ Бужину въ цълости, а Поляковъ побили много. Чарнецкій осадиль ихъ въ Бужинь:

они отбивались отъ него день и ночь съ 7-по 13 Апръля и отбились. Чарнецкій отступиль; Сърко и Касоговъ воспользовались этимъ и перешли въ Смълую, но здъсь были снова осаждены Чарнецкимъ и Тетерею, и снова отсидълись безъ урона для себя. Освободившись въ другой разъ отъ осады, Сърко и Касоговъ отправились на восточную сторону Диъпра, гдъ соединились съ повымъ отрядомъ Московскихъ ратныхъ людей и съ Калмыками. Тетеря писалъ къ канцлеру Пражмовскому, что только миръ съ Москвою можетъ успокоить Украйну; онъ предлагалъ также, опираясь на миъніе Чарпецкаго и всей старшины козацкой, что самымъ лучшимъ средствомъ для предупрежденія бунтовъ козацкихъ будетъ отділеніе ифсколькихъ староствъ, гдф бы козаки жили подъ управленіемъ своихъ гетмановъ, не зная старостъ и подстаростъ; этимъ уничтожатся всъ непріязпепныя столкновенія козаковъ съ республикою. Тетеря опять указываль на страшную опасность со стороны Татаръ, явно стремящихся оторвать Украйну отъ Польши: и на этомъ основаніи Тетеря считалъ миръ съ Москвою необходимымъ, въ противномъ случат просилъ короля уволить его отъ гетманской должности 48.

Между-тыть Брюховецкій съ Московскимъ воеводою Петромъ Скуратовымъ стояли обозомъ подъ Каневымъ. 21 Мая напали на ихъ обозъ Поляки и Татары, и, побившись, отошли прочь. Въ тоть же день Брюховецкій и Скуратовъ вошли въ Каневъ, а на другой день, 22 числа, явился подъ городомъ самъ Чернецкій съ хорунжимъ короннымъ Собъскимъ, съ полковникомъ Маховскимъ, Тетерею и Татарами; бой подъ Каневымъ продолжался съ утра до вечера; непріятель отступилъ и сталъ съ версту отъ города. Шесть дней было спокойно, на седьмой, 29 числа, Чарнецкій, отпустивъ свои обозы ко Ржищеву, самъ двинулся опять подъ городъ и всѣми своими силами ударилъ на гетманскую пѣхоту, та дрогнула и опрокипулась на Московскій солдатскій полкъ Юрья Пальта: солдаты выдержали натискъ, того же дня Чарнецкій пошелъ изъ-подъ Канева и, отошедши десять верстъ, сталъ на Днѣпрѣ выше Канева, а

2 Іюня пошель отъ Дивпра къ Корсуни, отправивъ подъ Каневъ небольшой отрядъ конницы, чтобъ помъщать Русскимъ преслъдовать его по дорогъ. Отъ Корсуня Чарнецкій отступиль за Бълую Церковь подъ мъстечко Ставищи, приступаль къ нему жестокими приступами, но не могъ ничего сдълать, потеряль, какъ доносили въ Москву, 3000 человъкъ и самъ былъ раненъ. Чарнецкій остался подъ Ставищами, а Тетеря съ половиною Татаръ пошелъ къ Умани и къ Диъстру, чтобъ жителямъ Уманскаго и Браславскаго полковъ, поддавшимся Московскому государю, не дать убрать хлаба съ полей и попытаться, нельзя ли опять склонить ихъ въ королевскую сторону: на прелестныхъ письмахъ его нарисованъ былъ крестъ и образъ Богородицы: этимъ крестомъ и образомъ онъ клялся, что не будеть никому мстить, и объщаль, что Ляхи не будутъ начальствовать надъ Малороссіянами.

Татары приносили Полякамъ большую пользу темъ, что, перебъгая загонами изъ одного мъста въ другое, не давали царскимъ войскамъ возможности сосредоточиваться и действовать наступательно значительными силами. Царь писалъ Сърку, чтобъ соединился съ гетманомъ Брюховецкимъ; Сфрко отвъчалт, что Ляхи и Татары ежедневно около ихъ Украпискихъ городовъ докучаютъ, и онъ пойдетъ не прежде къ гетману, какъ непріятель отступить. Стрко стояль въ Торговиць; Брюховецкій не двигался изъ Канева и вельлъ Касогову, вмъсть съ нъсколькими козацкими полковниками, учинить промыслъ надъ Корсунемъ. 1 Августа, за пять верстъ отъ Корсуня, Поляки напали на Касогова и поразили его; Русскіе потеряли убитыми одиннадцать человъкъ рейтаръ и солдатъ, тридцать человъкъ Черкасъ; кромъ того многіе ратные люди, прибъжавъ къ болоту, коней потопили и оружіе пометали; Касоговъ жаловался государю: «Иные рейтары, солдаты, Донскіе козаки н Черкасы передъ походомъ и изъ похода, не дождавшись боя, побъжали домой; бъда случилась отъ малолюдства: въ походъ со мною было рейтаръ 85 человъкъ, солдатъ 120, козаковъ разныхъ городовъ 470, Черкасъ съ 500 человъкъ кон-

ныхъ да 1000 пъшихъ; но этой пъхоть Ляхи не дали со мною соединиться; въ моемъ полку самихъ козаковъ немного, все наймиты, овчары да изъ винницъ работники, и малыхъ ребятъ много, а сами козаки живутъ по домамъ своимъ». О состоянін тогдашняго войска и причинахъ медленности и неуспъховъ его всего лучше можетъ дать понятіе письмо Касогова изъ Канева: «Твоихъ великаго государя ратныхъ людей со мною до 18 Сентября оставалось рейтаръ 68 человъкъ, создатъ 159, а съ 18 Сентября въ ночь бъжало создатъ 18 человъкъ, 19 числа сбъжало рейтаръ 24 человъка; у оставшихся со мною запасовъ нътъ; въ Каневъ твоихъ ратныхъ людей очень мало, а непріятели приходять безпрестанно; изъ городовъ воеводы бъглыхъ на службу не высылаютъ, и на то смотря, и остальные разбъгутся». Московскіе ратные люди били челомъ государю, что у гетмана въ Малороссійскихъ городахъ хльбныхъ запасовъ въ сборъ много, а имъ даютъ мало, голодны они и безодежны. Царь писаль Брюховецкому, чтобъ онъ службу свою и радънье показалъ, кормилъ и одъвалъ ратныхъ людей, также чтобы и Калмыковъ довольствовалъ живностію и конскими кормами. «Я, втрный вашего пресвттлаго царскаго величества холопъ» отвъчалъ Брюховецкій: «весь запасъ, который съ недожженныхъ пепріятелемъ мельницъ доходить, не на свой пожитокъ обращаю или продаю; начиная съ весны, мало не каждый мъсяцъ запасы вашимъ ратнымъ людямъ раздавали, въ Каневъ, Переяславлъ, въ Запорожьъ, въ Кодакъ; вашего царскаго величества ратные люди, забравши жалованье и хлъбные запасы, продають ихъ, и потомъ бъгутъ съ службы домой, по дорогамъ людей грабятъ и побиваютъ, а пришедши домой, скудостію и нуждою вины свои покрываютъ, и меня, върнаго холопа, предъ престоломъ вашимъ напрасно оглашаютъ. А объ одеждъ что мнъ сказать? никакого денежнаго прихода съ Украйны ни откуда къ моимъ рукамъ не доходитъ, и потому въ умъ свой не могу вмъстить, откуда одежду ратнымъ людямъ промыслить. На это нужна денежная казна, а съ міру и съ утэдныхъ людей податей собирать нельзя, потому что на этой сторонь Дивпра, сквозь Украйну, остававшуюся при вашемъ царскомъ величествь, неоднократно мечъ непріятельскій прошель, а этотъ мечъ не обогащаеть, а разоряеть міръ, за достопиство вашего царскаго величества страждущій; не только непріятельскія, но и собранныя противъ непріятеля войска впродолженіе всвхъ этихъ льтъ людей разорили. На Украйнъ было обыкновеніе послъ войны разореннымъ людямъ вольности на инсколько льтъ давать, и потому я этой вашего царскаго величества грамоты передъ войскомъ, передъ всьмъ міромъ до сихъ поръ не объявлялъ, боясь смятенія, боясь того, чтобъ на восточной сторонъ Днъпра не усумнились, а на западной не обратились къ непріятелямъ, испугавшись тягостей. А для Калмыковъ стація собрана и готова, только бъ приходили поскорть».

Несмотря на побъти ратныхъ людей и скудость оставшихся, Касоговъ 21 Октября отправийся къ Умани, чтобъ уберечь ее отъ Чарнецкаго. Чарнецкій и Тетеря переняли его
въ Мъдвинъ и держали въ осадъ четыре недъли: бои и приступы были жестокіе, по словамъ Касогова. Поляковъ и Пъмцевъ побито и живыхъ взято много, а изъ Московскихъ людей убитъ былъ только одинъ человъкъ; Чарнецкій отступилъ
отъ Мъдвина, Касоговъ отправился назадъ въ Каневъ, но на
дорогъ, Декабря 12, подъ Староборьемъ, выдержалъ новый бой
съ Поляками и съ Корсунскими Черкасами, и опять вышелъ

побъдителемъ.

Другаго войска, кромѣ Касоговскаго отряда, Москва не могла выслать на западную сторону Днѣпра. Но изъ Малороссіи по прежнему приходили безпрестанныя просьбы о присылкѣ новыхъ войскъ. Въ Москву доносили, что по Черкасскимъ городамъ во всѣхъ людяхъ возмущеніе великое и страхъ предъ непріятелемъ, при видѣ какъ мало Московскихъ ратныхъ людей. Приверженные къ царю Малороссіяне приходили въ отчаяніе, говорили: «видно наши города государю не надобны»; особенно поднялся сильный ропотъ, когда при-

шла въсть, что боярину Петру Васильевичу Шереметеву велено остановиться въ Севске и не ходить въ Малороссію; на гетмана Брюховецкаго никто не надъялся, ни во что его не ставили, говорили явно: что же дълать, по нуждъ придется измънить государю и поддаться Ляхамъ, если нътъ изъ Москвы помощи. Раздоръ между Брюховецкимъ и Меюодіемъ разгорался. Меоодій, прежде съ такимъ жаромъ выставлявшій върность Брюховецкаго, теперь толковалъ: «Чтобъ великій государь не во всемъ на гетмана полагался, ни въ чемъ меня гетманъ не слушаетъ; прежде всего надобно укръплять города государевыми ратными людьми: тогда гетманъ по неволь будеть государя бояться и служить ему върно». Мееодій указываль на возможность перемънить Брюховецкаго н выбрать гетмана объими сторонами Днъпра: по его словамъ, Тетеря присылалъ къ нему монаха съ предложениемъ: если государь его простить, то опъ объщается служить върно и помирить съ Крымскимъ ханомъ, и когда этотъ миръ состоится, то войску Запорожскому дать раду, чтобъ козаки выбрали въ гетманы кого захотятъ 50.

Въ Генваръ 1665 года явились въ Москву посланцы Брюховецкаго, объявить великому государю «кровавое и неусыппое радъніе и трудъ правый отчины его Малороссійской, которая есть преддверіе Великой Россіи; если государь потеряеть ее, не приславши на Украйну ратныхъ людей, тогда пензбытная въ Россійской земль война будетъ. Ведя кровавую войну лъто, осень и зиму, города помощи дождаться не могутъ. Я успокоиваю ихъ универсалами, то говорю, что коммиссія лукавая Ляцкая удерживала все льто; теперь посль коммиссіи моровымъ повітріемъ отговариваемся, а послі мору, который прекратился, уже не знаю, что буду говорить? А Тетеря и Ляхи присылають въ города, чтобъ не надъялись на помощь царскую. Объщали намъ изъ Съвска прислать боярина съ войскомъ — и вмъсто боярина только 400 человъкъ съ дворяниномъ Протасьевымъ пришло, да и тъ всъ разбъжались. Объщали, что придетъ стольникъ князь Семенъ Ивановичь Львовъ изъ Бългорода: но тотъ, пришедши въ Ахтырку, ратныхъ людей по домамъ распустилъ, и теперь стряпчему Тухачевскому и думному дворянину Якову Тимо- веевичу Хитрово въ Каневъ некого привести, а пока войско будетъ сбираться, Чарнецкій, отдохнувъ, опять станетъ докучать городамъ этой стороны, сграхомъ и прельщеніями колебать, и города, не дождившись помощи, пожалуй передалутся Ляхамъ; и въ Каневъ нельзя весновать, потому что непріятель по ту сторону Диъпра переправится. Слезно просимъ, чтобъ войско изъ Ахтырки, Бългорода и Съвска ныштынею зимою въ Каневъ шло, чтобъ миъ въ Каневъ весновать, потому что пока обо миъ въ Каневъ слышно, до тъхъ поръ и держатся, а миъ, при такомъ малолюдствъ, не слыша о приближающейся помощи, опасно весновать».

Мы уже видъли въ Малороссіп раздвоеніе между казачествомъ и городами; города, чтобъ избавиться отъ козацкаго правительства, просили прислать къ нимъ воеводъ; козацкій гетманъ, съ своей стороны, внушаетъ царю, какъ вредны привилегіи городскія. «Отъ этихъ привилегій» велить онъ объявить въ Москвъ своимъ посланцамъ: «отъ этихъ привилегій двоедушіе въ мъщанахъ происходить: мъщане надъются на Ляцкое панство, которое надъ Русью не имъетъ инкакого права; своего дедичнаго монарха Русь имела, и какъчрезъ лживую помощь, князьямъ Русскимъ поданную, Ляхи Малою Россіею овладели, такъ теперь мечемъ изъ Ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху своему поддалась и добила челомъ. Не надобно мъщанамъ держать запасной души, которая въ привилегіяхъ заключается. Въ новыхъ привилегіяхъ королевскихъ, данныхъ мітщанамъ, находится досада великая его царскому величеству, потому что король называетъ его свъта не пастыремъ, а наемникомъ; да и въ старыхъ привилегіяхъ почти во встхъ укоризна: во Владиславовыхъ король обраннымъ царемъ Московскимъ написался; какъ можно терпъть такія досадныя привилегін въ городахъ, находящихся подъ высокою рукою царскаго вели-

чества? Король Польскій, унижая царскій престоль, грамоты царскія въ городахъ отбираль, и хотя всь мъщане по городамъ привилегіи королевскія отдавали безъ сопротивленія, однако одни Кіевляне, затанвши въ сердцахъ своихъ какуюто тайную изм'вну, подольстились къ воевод Чаадаеву, который за нихъ въ этомъ дълъ заступается и говоритъ, будто эти привилегіи на Москв'в въ приказ'в есть. Христіане бъднъйшіе, въ городахъ и селахъ живущіе, одну лошадь и мало что ножитку после непріятельскаго прихода имея, на всьхъ бъдахъ живутъ и отъ частыхъ подводъ къ послъдней нищетъ приходятъ, а купцы и мъщане богатые, за посулами, ни о какихъ докукахъ и подводахъ не знаютъ, за слезнымъ убогихъ христіанъ подводъ отбываніемъ прохлаждаются. Видя это, я было постановиль, чтобъ всёхъ купцовъ и мъщанъ богатыхъ въ росписи писать и на нихъ подати наложить для подводъ; но воевода Чаадаевъ, предваренный мѣщанами, воспротивился этой переписи. Козаки кладутъ свои головы за достоинство царскаго величества, а мъщане потъшаются привилегіями, заключающими въ себф досаду престолу государеву. Зимою мъщане, въ надеждъ на привилегіи, не мало городовъ сдали и козаковъ непріятелямъ выдали. Кіевляне принимаютъ въ Кіевъ и отпускаютъ изъ Кіева Польскихъ купцовъ: для чего же подъезды и посылки для захваченія языковъ, когда вольно купца въ непріятельскую землю отпускать?»

Въ грамотъ своей Иванъ Мартыновичъ, убъгая мзды и вины лъниваго дълателя, передъ пресвътлымъ престоломъ объявлялъ, что три полковника — Черниговскій, наказной Кіевскій и Овруцкій, разбили въ Польсьь 11 знаменъ Польскихъ; Запорожское войско низовое при урочищъ Носаковскомъ разбило Турецкія суда, высланныя противъ Съчи; 2 Декабря подъ Чеховкою разбиты были измънники козаки съ Ляхами, и Нъмцами: «если бы при помощи Божіей да при вашего царскаго величества молитвахъ, еще намъ, върнымъ колонамъ, присланы были ратные люди изъ Съвска и Бългорода, то ка-

кой бы побъды можно было надъяться? Чарнецкій давно бы ушелъ въ Польшу, не посмълъ здъсь зимовать. Вмъсто того и тъхъ Московскихъ ратныхъ людей, которые при полкахъ Черниговскомъ, Кіевскомъ и Овруцкомъ въ Полъсье посланы были, князь Игнатій Григорьевичъ Волконскій, безъ моего совъта, изъ Польсья отозваль; воевода Михайла Михайловичъ Дмитріевъ указа вашего не исполнилъ, людей къ Чернигову, въ то время какъ Черниговскіе ратные люди въ Польсьь были, для обороны на время дать не хотълъ. Я, върный вашего царскаго величества холопъ, пребываю въ Каневъ въ великомъ малолюдствъ, ибо войско козацкое, на слезное разныхъ городовъ прошенье, разослалъ по городамъ. Передъ пресвътлымъ вашего царскаго величества престоломъ со всъмъ міромъ христіанскимъ припадая, слезно прошу: умилосердитесь, великій государь, надъ народомъ христіанскимъ, извольте ратными людьми изъ Съвска и изъ Бългорода оборонить церкви Божіи и върныхъ православныхъ христіанъ отъ жестокой Ляцкой и бусурманской руки. Прошу и молю, извольте воеводъ Чаадаеву приказать, чтобъ опъ мъщанамъ Кіевскимъ не потакалъ, ибо что я, втрный вашъ холопъ, наставъ совершеннымъ гетманомъ, дълаю, то все дълаю на пользу и на похвалу вашему царскому величеству». Гетманъ забывалъ, что у горожанъ были привилегіи, подтвержденныя царемъ, нарушенія которыхъ Московскій воевода никакъ не могъ позволить на томъ только основании, что гетманъ все дълалъ на пользу и на похвалу царскому величеству; трудно было доказать, чтобъ произвольное со стороны гетмана ломаніе правъ служило къ чьей-либо пользъ и похвалъ.

Въ то время, какъ пропсходили эти пересылки и жалобы, мелкія военныя дъйствія не прекращались. Полковникъ Браславскій Иванъ Сербинъ върною службою царю заглаживалъ прежнюю свою дружбу съ Выговскимъ: вышедши изъ Умани, онъ отнялъ у Поляковъ три города: Бабапы, Косеновки и Кислякъ, переръзавши всъхъ бывшихъ тамъ Ляховъ. По-

ляки, пылая міценіемъ, явились вслъдъ за нимъ подъ Умань, но Сербинъ, сдълавши вылазку, положилъ 120 человъкъ на мъсть, а другихъ живыхъ какъ овецъ въ городъ загналъ. Изъ тъхъ городовъ, которые еще были за Поляками, изъ Корсуня, Черкасъ и Бълой Церкви, жители перебъгали на восточную Московскую сторону Дифпра по ифскольку десятковъ селеній, «нестерпимаго ради гоненія Ляцкаго». Извъстія свои объ этихъ событіяхъ Брюховецкій оканчиваль обычнымъ припъвомъ и высылкъ Московскихъ войскъ въ Украйну. Но если гетманъ не переставалъ жаловаться на недостатокъ войска, то другіе не переставали жаловаться на него, что онъ морить присылаемое къ нему войско голодомъ. Одинъ изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, оружейничій Богданъ Матвъевичъ Хитрово, сказалъ прівзжавшему въ Москву Кіевскому полковнику Василію Дворецкому: «Нельзя высылать къ вамъ войско: вы голодомъ морите ратныхъ людей на Украйнъ, къ вамъ надобно малеваныхъ людей присылать, какъ въ сказкахъ сказываютъ». Брюховецкій паписаль Хитрово отвътъ: «Еще ин одного ратнаго человъка на службъ государевой при мнъ мертваго отъ голода не хоронили и не будуть хоронить. Или то голодная смерть, что Василій ІІетровичъ Кикинъ 80 осмачекъ въ Переяславлъ продалъ, ъдучи въ Москву? Или то голодная смерть, что я въ Каневъ тринадцать струговъ ратнымъ людямъ однимъ прошлымъ лѣтомъ роздалъ, не считая того, что роздано въ другихъ мѣстахъ? Въдь я хлъба не роздаю на гроши для пожитку своего, какъ прежде при Самкъ и при другихъ на продажу стругами въ непріятельскіе города отпускали; но что только можно получить хлъба послъ непріятельскихъ опустошеній, все, по моей върной къ его царскому величеству службъ, отпускаю на ратныхъ людей. Посль пожоги военной послъдній кусокъ съ плачемъ вытаскивать трудно: послѣ войны людямъ свобода, а не подати, особенно въ настоящее военное время людей надобно утверждать добротою и оборонять отъ непріятелей. Изволь ваша милость, благодатель мой, вспоминть,

что прежніе старшіе за деньги хлібь ратнымъ людямъ давали, однако въ честь ихъ служба была; также по ихъ лукавому нерадънью ратные люди часто претерпъвали вредъ отъ непріятелей, и все же имъ войско на помощь присылали; а я хлъбъ безпрестанно, зимою и льтомъ, по городамъ войску роздаю, въ войскъ царскомъ, моимъ радъніемъ, никакой утраты не было, великому государю и вашимъ милостямъ благодътелямъ моимъ услугами моими угодить старался и стараюсь, всъ украйные Россійскіе города, Комарицкія и другія волости міромъ христіанскимъ, по моему старанію, наполнились и наполняются, стоя въ Капевъ волостей Великороссійскихъ на опустошеніе Ляхамъ и Татарамъ не даю, какъ прежде по нерадънію старшихъ бывало: однако въ огласкъ пребываю, помощи не получаю и милостиваго слова за кровавые на войнъ труды дослужиться не могу, посланцевъ монхъ, пріъзжающихъ съ языками, знаменами и литаврами непріятельскими, на бою отбитыми, въ столицъ и въ приказъ не въ честь и неласково принимають, такъ меня презирають, что и грамотъ моихъ пъкоторыя особы въ руки брать не хотятъ и посланцевъ монхъ на очи къ себъ не пускаютъ, а съ приказу по достоинству корму не дають; козаки, прівзжая назадь, сильно оскорбляются, что больше чести и корму Грекамъ, чъмъ козакамъ, за кровь, на бояхъ за достоинство царскаго величества разлитую, которой нътъ ничего дороже на свътъ какъ богатому, такъ и убогому. Прежде войско Московское хаживало къ Каменцу Подольскому и ко Львову, зимою въ землю непріятельскую, а хлеба войсковаго ему и казны не давали; а теперь, хотя близко Дивпра, Кіева и другихъ домашнихъ городовъ, въ Каневъ пребываю, хотя казна дается и всякая выгода ратнымъ людямъ дълается, однако помощи допроситься не могу. Разсудите ваша милость своимъ высокимъ умомъ, что непріятель, овладевшій Украйною, пойдетъ въ Великую Россію; взявши силу, Ляхи и Татары не станутъ смотръть на коммиссію. Всякій господинъ не внутри дома, но на преддверіи непріятеля срътаетъ, но, всею силою

къ дому его не пуская, предсъніемъ боронится и крыпится, а Украйна для Великой Россіи истиннымъ преддверіемъ и защитою служить, ибо въ эти годы король съ короннымъ, Литовскимъ и Нъмецкимъ войскомъ, Чарпецкій, три султана съ ордою, Тетеря съ измънниками на плечахъ козацкихъ двигались, п до Великой Россіи этимъ преддверіемъ, т. е. Украйною, пепріятель не достигь; сабли Татарскія и Лядскія пали на головы козацкія вмъсто Великороссійскихъ, и опустошеніе, приготовленное для Великой Россіи, на бъдной Украйнъ совершилось; а малеваныхъ людей на Ляховъ и Татаръ, черезъ Украйну въ Великую Россію стремящихся, не надобно; нбо въдь это не ровный сосъдъ для своей корысти, но холопъ и рабъ у монарха своего, для охраненія отчизны царской, помощи просить. Ваша милость передъ тъмъ же полковникомъ Кіевскимъ назвалъ окольничаго князя Григорья Ромодановскаго: но объ немъ истинную правду, а не затъйное дело къ великому государю писали: нельзя было свету своему не объявить объ его нерадении; уже не говоря о многихъ его ссорахъ, общей пользъ вредныхъ, одного нельзя было умолчать, что прошлою весною окольничій не хотиль изъ Лохвицы къ Дивпру идти, но домой къ Бълугороду поспъшилъ; Чарнецкій уже уходилъ въ Польшу, но, услыхавъ объ его отходъ, опять явился на Украйну, и чтобъ въ скоромъ времени безъ кровопролитія могло статься, т. е. соединеніе Украйны, то теперь и чрезъ долгое кровопролитіе совершиться не можетъ. Не знаю, къ кому миъ прибъгать въ тъснотъ моей, если не къ нему свъту, великому государю; передъ нимъ, какъ передъ Богомъ, никакихъ дълъ утаить мив нельзя, потому что наша надежда въ скорбяхъ и прибъжище по Богь, Богородиць и всьхъ святыхъ онъ свътъ помазанникъ Божій; я не поставлю во гифвъ, когда предъ светлымъ маестатомъ за проступку свою по правдъ, а не по лукавству, оскорбленъ буду. Въ томъ же разговоръ своемъ съ полковникомъ Кіевскимъ ваша милость изволилъ вспомнить о прівздв моемъ въ Москву, что такимъ же образомъ Истор. Росс. Т. XI.

Выговскій и Хмельницкій молодой объщались быть въ столицу и, не исполня своего объщанія, измѣнили: прошу покорно не равнять меня, слугу своего, съ Хмельницкимъ молодымъ и съ Выговскимъ, потому что извъстно, какія ихъ добродъйства къ Ляхамъ были до гетманства и при гетманствъ: Лядскихъ, Татарскихъ, Шведскихъ и Турецкихъ пословъ безъ въдома государева принимали и отпускали, Ляховъ при себъ держали и съ Лядскими домами роднились; обо мит же ваша милость такъ изволь разуметь и ведать, что я считалъ бы себя на небъ, еслибъ пресвътлыя очи великаго государя прежде гетманства и присяги сподобился увидъть, да и впредь той же радости причастникомъ себя быти желаю. Какой же бы это быль върный рабъ, когда бы, видя стъны господина своего огнемъ пылающія, во время бури, оставиль и не обороняясь побъжаль, тогда какъ въ томъ домъ сокровища многоцъпныя лежатъ. Разсуди, благодътель мой: развъ Украйна не горить огнемь, когда отъ Канева засдвъ мили или ближе непріятель? Еслибъ побольше было ратныхъ людей въ Каневъ и въ Кіевъ, то можно было бы мит и въ Москву прітхать. Самъ изволишь слышать и знать непостоянство нашихъ людей Украинскихъ, особенно во время этой войны: то былъ бы лютый врагъ, лукавый и недобрый рабъ, кто бы царскую отчину, огнемъ пылающую, при такомъ непостоянствъ и неутвержденін, уходомъ своимъ отдаль въ сибдь львамъ, окрестъ рыкающимъ. Что же касается до Сърка, то Богъ видитъ, что онъ отъ меня и отъ войска сытъ былъ; кромъ другихъ знатныхъ даровъ, я далъ было ему мельницу и домъ съ засѣвками, также и брату его мельница дана была: не въдаю, чего еще отъ меня хотель, безчестья и обиды отъ меня инкакой не имълъ».

Гетманъ требовалъ уничтоженія городовыхъ привилегій; легко понять, какъ горожане любили такого гетмана: когда Брюховецкій отправилъ Прилуцкаго полковника Горленка въ Кієвъ, то воевода Чаадаевъ не пустилъ его въ городъ; Горленко писалъ гетману: «Просили мы, чтобъ памъ хотя въ

одномъ углу Кіева дали постоять на малый часъ на своихъ кормахъ: и того не позволили; едва въ Печерскомъ монастыръ Чаадаевъ допустилъ меня къ себъ на разговоръ, и разговоръ тутъ былъ какъ у волка съ овцою; но все это, какъ разумъемъ, сталось отъ войта Кіевскаго Михайлы Зосимовича, потому что цълый день отъ Чаадаева съ челобитьемъ не отходили». Приславши въ Москву жалобу на Чаадаева, Брюховецкій вмъстъ прислалъ доносъ на Кіевопечерскихъ монаховъ, что хотятъ сдать монастырь Ляхамъ. Боярину Петру Михайловичу Салтыкову, начальнику Малороссійскаго приказа, Брюховецкій писалъ, что Кіевскіе мъщане живуть съ непріятелями въ совътъ, Ляховъ изъ тюрьмы выручаютъ.

Весною 1655 года военныя дъйствія начались счастливо для Русскихъ: Брюховецкій и Протасьевъ отправили изъ Канева Лубенскаго полковника Григорья Гамалью, который 4 Апрыя вошель въ Корсунь; Поляки, обороняясь, сожгли городъ, и Гамалъя привелъ въ Каневъ всъхъ его жителей съ женами и дътьми. Давая знать объ этомъ государю, Брюховецкій писаль: «Хотя мы съ воеводою Протасьевымъ, по малости силъ своихъ, и малый промыслъ надъ непріятелемъ чинить можемъ, однако праведныя вашего царскаго величества молитвы подкръпляютъ нашу немощь, какъ молитва Моисеева пособляла Израилю». Знаменитый Чарпецкій умеръ; преемникъ его Яблоновскій 21 Мая подъ Бълою Церковію быль разбить высланиыми изъ Канева Русскими и Калмыками. Съ известіемъ объ этой побъде Брюховецкій послаль въ Москву Прилуцкаго полковника Горленка, которому въ информаціп или наказъ между прочимъ было написано: «Гетманъ выходить въ поле для воинскаго промысла, а людей мало; измънники въ грамотахъ своихъ міръ прельщаютъ тъмъ, что уже два года присылки ратныхъ людей изъ Москвы нътъ; которые есть, тъ назадъ отступаютъ, изъ Канева людей все больше и больше уходить: помилуй Богъ какъ міръ шататься начнеть; поэтому Христа ради просить о присылкъ людей въ Каневъ, чтобъ таборъ былъ кръпокъ въ полъ. Просить о присылкъ на митрополію Кіевскую Русскаго архіерея изъ Москвы, чтобъ чинъ духовный Кіевскій къ Лядскимъ митрополитамъ не шатался, чтобъ Русь Малая, услышавъ о присылкъ на митрополію Русскаго строителя, утверждалась и подъ высокою царскаго величества рукою укръплялась, духовный бы чинъ оставиль двоедущіе, отъ непослушанія святьйшимъ патріархамъ Московскимъ не удалялся. Просить объ освобождении Переяславского козака Рожки съ товарищами, посаженнаго въ тюрьму воеводою Чаадаевымъ въ противность уложенію войсковому стародавному, и за такое парушение воинскаго устава просить указа на Чаадаева. Извъстить о безчестін Прилуцкаго полка, которое нанесъ Чаадаевъ, не пустивши его въ Кіевъ; купцовъ Львовскихъ и другихъ изъ Польши въ городъ пускали и выпускали, а върныхъ людей государевыхъ, которые кровь свою проливаютъ, пустить не хотели. Бить челомъ, чтобъ отказывали попамъ, которые изъ Малороссійскихъ городовъ безъ въдома гетманскаго и войсковаго въ Москву вздять и выпрашивають себъ маетности; войско на это сильно ропщеть: козаки головы свои въ битвахъ съ непріятелемъ полагаютъ, а они попы имъніемъ своимъ управить не могутъ, козакамъ въ помъсжить не своихъ позволяють и налоги имъ **EXECT** нятъ.

Брюховецкій дъйствительно выступиль изъ Капева подъ Бълую Церковь; но, услыхавъ, что орда собирается въ Цыбульникъ и хочетъ ударить на Русскій лагерь, и что Опара отводитъ города отъ царской руки, отступиль къ Кіеву подъ Мотовиловку; здъиніе жители добили челомъ великому государю и перебили стоявшихъ у нихъ Польскихъ гайдуковъ. Слухи, встревожившіе гетмана подъ Бълою Церковію, оказались ложными: орда не приходила, Яблоновскій и Тетеря ушли въ Польшу, Польскіе гариизоны оставались только въ Бълой Церкви, въ Чигирииъ, въ Корсуни (въ маломъ городъкъ) и въ Умани, да Опара съ небольшимъ отрядомъ стоялъ

подъ Корсунемъ. Брюховецкій, расположивши войска по Заднъпровскимъ городамъ, перешелъ на восточную сторону, остановился въ Гадячъ и отправилъ къ государю гонца съ извъстіемъ, что ъдетъ въ столицу видъть его пресвътлыя, очи <sup>51</sup>.

## ГЛАВА ІІІ.

## продолжение парствования алексыя михайловича.

Прітадъ гетмана Брюховецкаго въ Москву, Представленныя имъ статьи. Гетманъ пожалованъ въ болре, старшина въ дворяне. Новый бояринъ сватается на Московской боярышнъ. Усобица между Малороссіянами въ Москвъ. Дурныя въсти изъ Малороссіи. Дорошенко — преемникъ Тетери. Онъ губитъ Опару и дъйствуетъ противъ полковниковъ, преданныхъ Москвъ. Отчалниое письмо епископа Меоодія. Возвращеніе Брюховецкаго въ Малороссію. Неудовольствіе духовенства по вопросу о митрополичьемъ избраніи. Союзъ духовенства съ мъщанами противъ гетмана и козаковъ. Смута въ Переяславлъ и Запорожъъ Потздка дьяка Фролова въ Малороссію. Неудовольствіе козаковъ противъ гетмана-боярина. Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюбіе Брюховенкаго. Сильное, ожесточение духовенства противъ гетмана. Безкорыстие Киевскаго воеводы Шереметева. Возмущеніе Переяславских в козаковъ. Брюховецкій совътуетъ крутыя мъры. Волненія въ Запорожьъ. Спошенія Москвы съ Польшею. Записка Ордина-Нащокина о Польскомъ союзъ и замъчанія на нее царя. Сътады въ Дуровичахъ. Неуступчивость Поляковъ и прекращение съъздовъ. Возмущение Любомирскаго заставляетъ Поляковъ возобновить переговоры. Андрусовскіе сътады. Перемиріе. Причина уступчивости Поляковъ относительно Кіева. Условія Андрусовскаго перемирія. Польское посольство въ Москвъ. Переговоры объ изгнапной изъ Украйны шляхтъ и о союзъ противъ Турокъ и Крымцевъ. Значеніе Андрусовскаго перемирія. Общій взглядъ на состояніе Малороссін.

11-го Сентября 1665 года подъезжаль къ Москве небывалый гость, гетмань Запорожскій съ старшиною. На перестрель отъ землянаго города встретили его ясельни-

чій Желябужскій и дьякъ Богдановъ; Брюховецкій сошель съ лошади и, выслушавъ спросъ о здоровьъ, дважды поклонился въ землю; ему подвели царскую лошадь, сърую, Нъмецкую, въ серебряномъ вызолоченомъ нарядъ съ изумрудами и бирюзою, чепракъ Турецкій, шитъ золотомъ волоченымъ по серебряной земль, съдло — бархать золотный; Иванъ Мартыновичь сель на лошадь и вътхаль въ Серпуховскія ворота, имъя Желябужскаго по правую и Богданова по лъвую руку; его поставили на посольскомъ дворъ. Съ гетманомъ прівхали: Переяславскій протопопъ Григорій Бутовичь, гетманскій духовникъ монахъ Гедеонъ, гетманскаго куреня атаманъ Кузьма Филиповъ, обозный генеральный Иванъ Цесарскій, судья генеральный Петръ Забъла, два писаря генеральныхъ — Степанъ Гречанинъ и Захаръ Шикъевъ, пять канцелярскихъ писарей, писарскаго куреня атаманъ, два генеральныхъ есаула — Василій Федленко и Павелъ Константиновъ, Переяславскій посланецъ Андрей Романенко, посланцы разныхъ полковъ, Нъжинскій полковникъ Матвъй Винтовка, Лубенскій Григорій Гамалтя, Кіевскій Василій Дворецкій, всего съ прислугою 313 человъкъ; на кушанье гетману опредълили выдавать по рублю на день, да питья противъ посланниковъ съ прибавкою, другимъ ратнымъ людямъ по пяти алтынъ; 670 лошадей, приведенныхъ Малороссіянами, пустили пастись въ подмосковныхъ лугахъ.

13 Сентября гетманъ со всъми своими спутниками представлялся государю; пріемъ былъ обычный посольскій; вст цъловали государеву руку и спрошены были о здоровьт; Брюховецкій представилъ подарки: пушку полковую мтаную, взятую у измъпниковъ козаковъ, булаву серебряную измъпника наказнаго гетмана Япенка, жеребца арабскаго, 40 воловъ Чебанскихъ. 15 Сентября гости били челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ ихъ, велълъ Малороссійскіе города со всты принадлежащими къ нимъ мтстами принять и съ нихъ денежные и всякіе доходы сбирать въ свою государеву казну, и послать въ города своихъ воеводъ и ратныхъ людей.

Государь вельль сказать гетману, чтобъ онь написаль объ этомъ статьи, и Брюховецкій подаль на письмѣ следующее: 1) Для усмиренія частой шатости и для доказательства върности къ государю всякіе денежные и неденежные поборы отъ мъщанъ и поселянъ погодно въ казну государеву сбираются; по всъмъ городамъ Малороссійскимъ кабаки будутъ только на одну горълку и приходы кабацкіе отдаются въ государеву казну; туда же идутъ сборы съ мельинцъ, дань медовая и доходы съ купцовъ чужеземныхъ. 2) Стародавныя права и вольности козацкія подтверждаются. 3) Послъ избранія каждый гетманъ обязанъ вхать въ Москву и здесь отъ самого царя будетъ принимать булаву и знамя большое. 4) Кіевскимъ митрополитомъ долженъ быть святитель Русскій изъ Москвы. 5-я статья опредъляеть, по скольку въ какихъ городахъ быть царскаго войска. 6) На войсковую армату (артиллерію) назначаются города Лохвицы и Роменъ. 7) Московскіе ратные люди не должны сбывать по рыпкамъ воровскихъ денегъ; 8) не должны называть козаковъ измънниками.

Статьи были приняты, кромъ одной четвертой о митрополить: государь отвъчаль, что объ ней онъ перешлется прежде съ Константинопольскимъ патріархомъ. Но вообще усердіемъ гетмана были очень довольны: царь велёль его милостиво похвалить, а потомъ, поговоря съ боярами, пожаловалъ ему боярство, остальная старшина — обозный, судья, полковники и есаулы были пожалованы въ дворяне. Когда новый бояринъ, по обычаю, былъ приглашенъ къ царскому столу, то получилъ третье мъсто послъ бояръ князя Никиты Ивановича Одоевскаго и Петра Михайловича Салтыкова; писался Брюховецкій съ этихъ поръ боярино и гетмань. Бояринъ и гетманъ билъ челомъ, чтобъ великій государь умилосердился, ему гетману, женъ его и дътямъ, когда Богъ ихъ ему дастъ (Иванъ Мартыновичь быль холость), пожаловаль на прокормленье въ въчныя времена сотню Шептаковскую въ Стародубскомъ полку съ Шептоками и со всеми угодьями, чтобъ ему, будущей

жень его и дътямъ особое прибъжище и пропитаніе въчное было кромъ Гадяча, ибо Гадяцкая волость принадлежитъ гетману только на время его гетманства, а не женъ и дътямъ его. Билъ челомъ, чтобъ государь изволилъ пожаловать грамоту на Магдебургское право жителямъ Гадяча; всъмъ полковникамъ пожаловалъ по селу; чтобъ не отпускалъ пріъхавшихъ въ Москву войтовъ и мъщанъ безъ грамотъ государскихъ, дабы чернь, увидъвши милость царскую, утвердилась. Такъ какъ бояринъ и гетманъ имъетъ дворъ свой въ Переяславлъ, какъ въ стольномъ городъ, то чтобъ къ двору этому приписана была мельница. Всъ просьбы были исполнены.

Что же это значило? Отчего Иванъ Мартыновичъ такъ спъшилъ подчиниться требованіямъ государства и въ вопросъ о митрополить даже ушель впередь, торопя государство? Поведеніе Брюховецкаго объясняется вполнъ поведеніемъ его предшественника Выговского и поведеніемъ последующихъ гетмановъ. Мы видъли, что немедленно за прекращениемъ революціоннаго броженія въ Малороссіи интересы гетмана разрознились съ интересами козачества. Богданъ Хмельницкій, какъ говорилъ Тетеря въ Москвъ, боялся собирать раду, которая могла стъснить его произволъ. Разрозненность интересовъ высказалась еще сильпъе при Выговскомъ: Выговскій такъ же не хочетъ рады, какъ не хочетъ вифшательства Московскаго государства, не хочетъ воеводъ царскаго величества, ибо не хочетъ стъсненій ни сверху, ни снизу. Для этого онъ хочетъ поддаться другому государству, которое, по своимъ формамъ, не можетъ грозить ему такою строгою опекою, какою грозило сильное государство Московское, склоняется къ Польшъ, хочетъ въ ней получить вельможное значеніе и тъмъ обезпечить себя въ Малороссіп, обезпечить себя относительно козачества; Выговскій сенаторъ, Выговскій гетмань Русскій, а не гетмань войска Запорожскаго; Выговскій не довъряеть козакамь, окружаеть себя иноземцами; Выговскій требуетъ стісненій для гультяйства, требуетъ точнаго реестра, какъ прежде требовали этого паны Польскіе

Брюховецкій, вынесенный повидимому войсковою массою и Запорожьемъ на гетманство, Брюховецкій — гетманъ, подобно Хмельницкому и Выговскому, не можетъ делго сохранять единства и интересовъ съ козачествомъ; онъ понимаетъ очень хорошо, что при тогдашнемъ бытъ Малороссіи, при тогдашней разладиць въ ней, для гетмана изтъ никакого обезпеченія и, не пивя Польскихъ симпатій какъ Выговскій, стремится обезпечить себя съ помощію Москвы, пріобръсть здъсь вельможное положение, какъ Выговский хотълъ приобръсть его въ Польшъ. Мы видъли, что и Выговскій, прямо указывая на шаткость своего положенія въ Малороссін, прежде всего просилъ прочныхъ маетностей въ Литвъ, и очень быть можетъ, что отказъ ему въ этой просьбъ и стремление Москвы распутать отношенія на ненавистной для гетмана радъ всего сильнъе побудили Выговскаго спъшить отпаденіемъ. Теперь Брюховецкій спішить удовлетворить желаніямь государства, чтобъ обезпечить посредствомъ него свое положение. Онъ достигаетъ цъли: онъ бояринъ Московскій; но онъ бьетъ челомъ, чтобъ государь пожаловаль ему прочныя, наследственныя маетности поближе къ Москвъ; для собственныхъ выгодъ просить, чтобъ въ Кіевъ быль присланъ митрополить Москвичь, ибо хорошо знаеть, что при Московскихъ стремленіяхъ его, боярина и гетмана, ему не ужиться съ митрополитомъ Малороссіяниномъ, который прежде всего будеть хлопотать о независимости Малороссійской церкви отъ Москвы. Брюховецкій и на этомъ не останавливается: онъ хочетъ еще тъснъе связать себя съ Москвою, обезпечить себя здъсь. 47 Сентября Иванъ Мартыновичъ завелъ разговоръ съ приставомъ своимъ Желябужскимъ: «Билъ я челомъ боярину Петру Михайловичу Салтыкову, чтобъ великому государю челобитье мое донесъ: пожаловалъ бы меня великій государь, вельлъ жениться на Московской дъвкъ, пожаловалъ бы государь, не отпускалъ меня не женя». — «Есть ли у тебя на примътъ невъста?» спросилъ у него приставъ: «н какую невъсту тебъ надобно, дъвку или вдову?» — «На примътъ у меня невъсты

ньтъ» отвъчалъ гетманъ: «а на вдовъ у меня мысли нътъ жениться; пожеловаль бы меня великій государь, указаль гдъ жениться на дъвкъ. А женясь, стану я бить челомъ государю, чтобъ пожаловалъ меня въчными вотчинами подлъ Новгорода Съверскаго, чтобъ тутъ женъ моей жить, и по смерти бы моей эти вотчины жент и дттямъ моимъ были прочны». Желябужскій: «Когда будеть у тебя жена и станеть въ техъ местахъ жить, то и ты будешь жить туть же; а когда войску доведется быть въ собраньъ, то гдъ сбираться? да и безъ сбору постоянно при тебъ надобно быть многимъ людямъ для гетманства твоего». Брюховецкій: «Войску собираться въ Гадячъ или въ иномъ мъстъ, гдъ будетъ пристойно по въстямъ, а я стану къ войску приходить; при мит будетъ постоянно человъкъ по триста, у меня такихъ людей, которые мив втрны, есть человткъ со сто, да великій государь пожаловаль бы, вельть изъ Московскихъ людей ко мив прибавить; а безъ такихъ людей мив никакими мврами быть нельзя въ шаткое время: меня ужь разъ хотъли погубить, да сведаль во время». Этими словами Брюховецкій окончательно объяснилъ свое поведение. Желябужский перемънилъ разговоръ и спросилъ: «Крымскіе люди къ Полякамъ теперь на помощь ходять ли? и за что Крымцы Полякамъ помогають?» Брюховецкій: «Крыму Поляки казну дають, а потомъ и сами Крымцы берутъ у нихъ и полонъ и что имъ надобно». Желябужскій: «Какъ бы сдълать, чтобъ Крымскаго отъ Поляковъ отвести?» Желябужскій: «Ненавидять Крымцы то, что Запорожское войско подъ государевою рукою, и боятся: какъ миръ будетъ у государя сь королемъ Польскимъ, а Запорожское войско останется подъ государевою рукою, то Крыму будетъ жить тесно. Хочу бить челомъ государю, чтобъ пленнымъ Ляхамъ у насъ не быть, ссылать ихъ куда-нибудь въ дальнія мьста для того, что всякія высти носять отъ нихъ въ Польшу; также бы великій государь и на Москвъ и въ городахъ Полякамъ быть не указалъ, потому что отъ нихъ идутъ всякія въсти въ Польшу». Великій государь пожаловалъ

боярина и гетмана, велълъ ему жениться на дочери окольничаго князя Дмитрія Алексъевича Долгорукаго. Женихъ обратился къ Желябужскому съ новыми вопросами: «Съ княземъ Долгорукимъ самому мнѣ договариваться о женитьбѣ или послать кого-нибудь? по рукамъ бить самому ли и гдъ миъ съ княземъ видъться? отъ кого невъсту изъ дому брать, кто станетъ выдавать и на который дворъ ее привесть? На свадьбъ у меня кому въ какомъ чинъ быть, а я былъ надеженъ, что въ посаженыхъ отцахъ или въ тысяцкихъ будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ, и о томъ уже я билъ ему челомъ. Да въ какомъ плать в мит жениться, въ служивомъли, или въ чиновномъ Московскомъ? А по рукамъ ударя, до свадьбы къ невъстъ съ чемъ посылать ли, потому что по нашему обыкновенію до свадьбы посылають къ невъсть серьги, платье, чулки и башмаки. Великій государь пожаловаль бы меня, вельль миь объ этомъ указъ свой учинить».-Этотъ указъ не дошель до насъ.

Не все такими итжными дтлами занимался въ Москвт бояринъ и гетманъ. 11 Декабря въ домъ къ начальнику Малороссійскаго приказа, боярину Салтыкову, вдругъ приходятъ Переяславскій протопопъ Григорій Бутовичь, войсковой судья Петръ Забъла, писарь, есаулъ, двое полковниковъ, Кіевскій и Нъжинскій, и начинаютъ жаловаться со слезами: «Вчера объдали мы съ бояриномъ и гетманомъ Иваномъ Мартыновичемъ у боярина князя Юрія Алекстевича Долгорукаго, и писарь Захаръ меня протопопа Григорья лаялъ, называлъ брехомъ и замахивался ножомъ, хотълъ зарезать; я у него ножикъ отнялъ, такъ онъ сталъ замахиваться вилками, хотълъ меня колоть». — «А пасъ» кричали судья и полковники: «Захаръ также лаялъ позорными словами; мы терпъть ему не будемъ; если онъ такъ дълаетъ надъ нами теперь здъсь въ Москвъ, то какого добра ждать намъ отъ него впередъ?» Въ тотъ же день вечеромъ пріъхаль къ Салтыкову самъ бояринъ и гетманъ съ старшиною и били челомъ царю на писаря Захаря Шикъева, чтобъ великій государь вельлъ имъ указъ свой

учинить; войсковой есауль Богданъ Щербакъ билъ челомъ отъ всего войска Запорожскаго, которое въ Москвъ, что имъ, войску Запорожскому, отъ писаря Захара Шикъева чинятся многіе налоги и тягости, становится онъ Захаръ пышнъе боярина и гетмана, бьетъ и увъчитъ многихъ людей невинно, въ войскъ онъ имъ Захаръ не надобенъ и ин въ какомъ чину не годенъ». На другой день въ приказъ была очная ставка у Щербака съ Шикъевымъ: Щербакъ говорилъ прежнее, что «Шикфевъ имъ въ войскъ не годенъ, потому что чинитъ налоги многимъ людямъ и безчеститъ, а иныхъ бьетъ безвинно, началъ быть пышенъ и неприступенъ: не только кто съ своимъ дёломъ къ нему придетъ, но если кто и отъ гетмана придетъ, то онъ говорить съ собою не велитъ, и никто съ нимъ говорить не смъетъ до тъхъ поръ, пока самъ не спросить, и отказываеть всякому человъку пышно и сердито. Пожаловалъ великій государь гетману и войску Запорожскому подводы и подорожная изъ приказа прислана; вотъ гетманъ съ этою подорожною и послалъ меня въ канцелярію къ нему Захару, а онъ какъ началъ на меня фукать и отослалъ меня съ безчестьемъ; ни съ какимъ дѣломъ къ нему придти нельзя, встхъ безчестить пыхами своими!» Шиктева отправили въ ссылку изъ Москвы.

Иван'ь Мартыновичь загостился въ Москвъ до конца Декабря; а между-тъмъ еще съ Сентября начали приходить изъ
Малороссіи дурныя въсти и требованія скораго возвращенія
гетмана. Послъ отъъзда Тетери въ Польшу, на западномъ берегу Диъпра выдвигается на первый планъ уже извъстный
намъ Петръ Дорошенко. Опасенія Тетери сбылись: видя, что
ни Москва, ни Поляки не могутъ взять ръшительнаго верха
на Украйнъ, которая опустошается въ конецъ и союзниками
и врагами, Дорошенко ръшился поддаться Туркамъ, чтобъ съ
ихъ помощію вытъснить изъ Украйны и Москву и Поляковъ
и быть единственнымъ гетманомъ на обоихъ берегахъ. Сначала онъ хотълъ посредствомъ Крыма получить облегченіе
отъ Польскихъ насилій. Еще въ Генваръ 1665 года онъ по-

слалъ къ хану бить челомъ о заступленіи передъ королемъ, чтобъ хоругви жолнерскія на Украйнъ становищъ не имъли, хоть на время дать бы льготу истощенной и убогой странь; чтобъ гарипзоны королевские изъ Украинскихъ городовъ, напримъръ изъ Чигирина, были выведены, и тамъ, гдъ останутся, довольствовались бы своимъ прокормомъ, не отягощая жителей; чтобъ возвратилъ заточенныхъ: митрополита, Хмельницкаго и Гуляницкаго. Но челобитье это осталось безъ действія. Въ Августь Дарошенку удалось избавиться отъ соперника своего Опары, который также хотыль отложиться отъ короля съ помощію Татаръ. Дорошенко успъль увърить Татарскихъ мурзъ, стоявшихъ въ Украйнъ, что Опара ненадеженъ. 18 Августа Опара со всею старшиною потхалъ изъ своего табора на совътъ къ мурзамъ, но еще далеко не довзжая до ихъ наметовъ, онъ былъ встръченъ толпою Татаръ, которые его ограбили и въ одной рубашкъ привели къ мурзамъ, а тъ надъли ему цъпь на шею и желъза на ноги, всъ Татары начали на него плевать и браниться, бросили ему въ глаза письмо, которое онъ посылалъ къ Браславскому полковнику, уговаривая его вмёстё съ собою воевать противъ короля: « Ты королю и намъ присягалъ » кричали Татары: «а теперь хочешь воевать!» Овладъвши Опарою и старшинами, Татары двинулись на козацкій таборъ; козаки отстръливались цёлый день и къ ночи заставили Татаръ отступить. На разсвътъ другаго дня Татары снова налегли, опять ничего не успъли и вступили въ переговоры съ козаками: «Если возьмете въ гетманы Дорошенка, котораго поставили мурзы, то не станемъ васъ добывать, если же не возьмете, то сейчасъ пошлемъ за Ляхами и будемъ васъ добывать». Козаки, дълать нечего, согласились; прівхаль Дорошенко и пачаль приводить ихъ къ присягъ королю и хану, Опару же и всъхъ его совътниковъ повели въ Крымъ. Дорошенко вмъстъ съ Татарами началь наступательное движение на Браславскаго полковника Дрозда, върнаго Москвъ. Дорошенко уже отнялъ было воду у Браславцевъ, но 22 Сентября Дроздъ сдълалъ

выдазку на непріятельскіе шанцы, побиль всехъ находившихся тамъ ратныхъ людей Дорошенка, взялъ 8 знаменъ и далъвозможность Браславцамъ добывать воду. Овруцкій полковникъ-Лемьянъ Васильевичъ Децикъ разбилъ непріятелей между Мотовиловкою и Паволочью; западные Черкасы вздумали было явиться и на восточной сторонъ, но были побиты. Наказной гетманъ, Переяславскій полковникъ Ермоленко, извѣщая объ этомъ царя, такъ оканчиваль свою грамоту: «Пожалуй насъ, холопей своихъ, отпусти къ намъ поскоръй Ивана Мартыновича Брюховецкаго гетмана, ибо мы безъ него какъ дъти безъ отца; а какъ скоро онъ къ намъ придетъ, то весь народъ христіанскій повесельеть и города Малороссійскіе не будуть въ сомивнін». Епископъ Меоодій писаль Брюховецкому изъ Нъжина: «Теперь на Украйнъ безъ вашей милости ничего добраго нътъ. всякъ въ свой носъ дуетъ. Еслибъ бояринъ Петръ Васильевичь Шереметевъ поспышиль въ Кіевъ, то все бъ посмирите было, и тому бы бъдному Дрозду, который въ осадъ 6 недъль сидить, крыпости прибыло; благодаря Дрозду, на восточной сторонъ Днъпра еще тихо отъ Татаръ, а, сохрани Боже, что съ нимъ станется, тогда всъ силы бусурманскія обратятся сюда. Доложи великому государю чрезъ боярина Петра Михайловича Салтыкова о великой обидь, которую делають начальные люди полковинки Намцы, ихъ ротмистры и капитаны, Итмцы и Ляхи, бъднымъ людямъ въ Котельвъ. И я въ Котельвъ ихъ тазалъ, и бояринъ Шереметевъ посылалъ къ воеводъ Протасьеву въ Гадячь, чтобъ наказалъ ихъ; но тотъ ничего не можетъ имъ сделать: женъ отъ мужей поотнимали и вдовъ опозорили; Бога ради надобно это утолить, чтобъ не было бъды какой». Дроздъ продолжалъ держаться въ Браславлъ и отбилъ сильный приступъ, непріятелей какъ исовъ набиль и знамена всъ отняль. Таковы были въсти въ Октябръ; въ Ноябръ пришли другія: Дроздъ сдался отъ великой нужды; Децикъ покинулъ Мотовиловку и отступилъ къ Кіеву, и оттуда побхаль въ Переяславль къ наказному гетману; часть войска его разбрелась, другая пошла на восточную сто-

рону, а на западной изъ върныхъ козаковъ не осталось никого, кромъ тъхъ, которые были въ Каневъ. Децикъ покинулъ Мотовиловку не выжегши ее; этимъ воспользовался королевскій Бълоцерковскій комендантъ и королевскіе Черкасы, Малюта съ товарищами, стали накликать въ нее старыхъ жителей и изъ другихъ мъстъ, чтобъ укръпить ее по прежнему, объщали прислать туда и Нъмецкую пъхоту. Это начало грозить большою опасностію Кіеву, отъ котораго Мотовиловка была только въ 35 верстахъ и которому отъ нея и прежде не было покоя, когда она была за Поляками. Чтобъ предупредить бъду, Кіевскій воевода князь Никита Львовъ послаль подъ Мотовиловку рейтарскаго майора Сипягина. Въ полночь Сипягииъ подошелъ къ городу, велълъ своимъ ратнымъ людямъ перелъзть черезъ стъну и отбить ворота; жители услыхали, начали стрълять, но рейтары всъхъ ихъ побили и выжгли городъ. Малюта въ эту ночь ночевалъ въ мѣстечкъ Васильковъ, маетности Печерскаго монастыря; Сипягинъ направился на Васильковъ, чтобъ захватить Малюту, но Печерскіе чернецы дали ему возможность уйти до прихода Сипягина. Въ Декабръ епископъ Меоодій началъ говорить Львову, что въ мъстечке Бышевке и другихъ ближнихъ мъстечкахъ Польскія залоги (гарнизоны) небольшія, и ъздять изъ мъстечка въ мъстечко безъ опасенія, поэтому надобно послать на нихъ ратныхъ людей для поимки языковъ. Львовъ и отправиль 18 Декабря подполковника Якшина съ отрядомъ изъ 120 человъкъ. Якшинъ ночью захватилъ языковъ въ Бышевкі; но за 15 версть отъ Кіева нагналь его изъ Білой Церкви майоръ съ Нѣмцами, Татарами и Черкасами, разбиль на голову и взяль знамена. Меоодій, пріфхавь въ Кіевъ, писалъ оттуда отчаянное письмо къ Ракушкъ, казначею или подскарбію войсковому: « Пншу эту грамоту слезами поливаючи; въ Кіевъ ничего добраго не дълается, потому что воевода пыпъшній человъкъ ни къ чему непригодный, вопервыхъ, человъкъ старый, къ ратному дълу неспособный; вовторыхъ, боленъ ногами и черезъ порогъ избы не переступить; кромъ слезь, худобы и воровства въ Кіевъ ничего не сыщешь; если не поспъшить бояринъ Шереметевъ или замедлитъ гетманъ на Москвъ, то будетъ бъда съ Кіевомъ и съ нашимъ Задиъпріемъ. Ради Бога пиши къ гетману, чтобъ билъ челомъ о скоромъ отпускъ и спъшилъ сюда, потому что безъ головы составы всъ мертвы; пиши и къ наказному, чтобъ, по крайней мъръ, Канева не потеряли» 52.

Наконецъ возвратился отецъ къ дътямъ, прівхалъ бояринъ и гетманъ Иванъ Мартыновичъ Брюховецкій въ Малороссію. н первому пе радостенъ былъ его прівздъ тому, кто такъ сильно желаль его — епископу Менодію. 22 Февраля 1666 года въ Кіевъ къ боярину Петру Васильевичу Шереметеву. смънившему старика Львова, прітхалъ Месодій вмъсть съ Печерскимъ архимандритомъ, игуменами другихъ монастырей. и начали страничю рѣчь, просили, чтобъ позволено имъ было послать челобитчика къ государю, пожаловаль бы великій государь, пе вельлъ у нихъ отнимать правъ и вольностей. — «Какихъ правъ и вольностей? » спросиль воевода: « великій государь не только у васъ, властей духовныхъ, но и у мъшанъ во всъхъ городахъ Малороссійскихъ правъ и вольностей отнимать не вельль, всимь даны жалованныя грамоты. которыя по сей день ни въ чемъ не нарушены; отъ кого вы узнали, будто великій государь вельль у васъ вольности и права отнять?» Меоодій отвъчаль: «Посылали мы къ боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брюховецкому, по стародавному обычаю, по которому Кіевскихъ митрополитовъ выбирали всегда съ въдома гетманскаго, посылали мы къ Ивану Мартыновичу просить, чтобъ отписалъ къ великому государю о позволенін намъ выбрать въ Кіевъ митрополита между собою, по прежнимъ обычаямъ и правамъ. А бояринъ и гетманъ прислалъ къ намъ грамоту, въ которой пишетъ, что указаль великій государь быть въ Кіевъ митрополиту изъ Москвы, а не по нашему выбору, тогда какъ мы подъ благословеніемъ Цареградскаго патріарха, а не Московскаго». Енископъ съ товарищами разгорячался все больше и больше, на-Истор. Росс. Т. XI.

конецъ закричалъ съ сильною яростію: «Если будеть на то великаго государя изволенье, что отнять у насъ эти вольности и права, и быть у насъ митрополиту изъ Москвы, а не по нашему выбору, то пусть великій государь велить насъ встхъ казнить, а мы на это не согласимся. Если прітдетъ къ намъ въ Кіевъ Московскій митрополить, то мы запремся въ монастыряхъ, и развѣ насъ изъ монастырей за шею и за ноги поволокуть, тогда только Московскій митрополить въ Кіевт будетъ. Въ Смоленскт теперь Филаретъ архіепископъ, и онъ права и вольности у духовнаго чина всъ отнялъ, духовный чинъ, шляхту и мещанъ всехъ называетъ иноверцами, а мы православные христіане; и если въ Кіевт впредь будетъ митрополитъ изъ Москвы, то онъ и насъ всёхъ Малороссіянь станеть называть иновфрцами, туть въ вфрф расколъ и мятежъ будетъ не малый, и намъ лучше смерть принять, нежели митрополита изъ Москвы. Мнится намъ, что и къ тебъ боярину указъ объ этомъ тайпый есть, и въ статьяхъ, которыя полковникъ Дворецкій изъ Москвы привезъ, то же написано». — «Такого указа ко мнъ не бывало» отвъчалъ Шереметевъ: «а что вы говорите о статьяхъ, которыя привезъ Дворецкій, то тамъ написано, что великій государь изволить писать объ этомъ къ Цареградскому патріарху; да и гетманъ ко мнъ объ этомъ не писывалъ; это какой-нибудь воръ распустилъ слухъ, чтобъ поссорить васъ съ гетманомъ. Вы говорите, что запретесь въ монастыряхъ отъ Московскаго митрополита; это слова непристойныя: какъ вамъ быть противными воль Божіей, указу государеву и благословенію Цареградскаго патріарха? Ты епископъ поставленъ въ Московскомъ государствъ митрополитомъ Питиримомъ, и тебъ подъ благословеніемъ Московскаго патріарха быть можно, только какъ о томъ отпишутъ къ великому государю вселенскіе патріархи. Если Цареградскій патріархъ къ великому государю отпишетъ и благословение подастъ избранному вами, то великій государь изволить избранника вашего поставить въ царствующемъ градъ Москвъ передъ своими государскими очами всёмъ властямъ». — «Если даже великій государь» говорилъ Меоодій: «изволитъ быть нашему митрополиту подъ благословеніемъ Московскаго патріарха, то пожаловаль бы, отписаль объ этомъ къ Цареградскому патріарху, а митрополиту Кіевскому быть бы по нашему избранію, чтобъ наши стародавныя права и вольности нарушены не были; а теперь бы великій государь пожаловаль, вельль у насъ въ Кіевъ принять объ этомъ челобитную и челобитчиковъ отпустить въ Москву». — «Челобитной вашей» отвъчаль бояринъ: «принять миѣ непристойно, потому что это дѣло ваше духовное, а челобитчиковъ въ Москву отпустить можно».

На другой день, 23 Февраля, бояринъ видълся съ архіепископомъ въ Софійскомъ монастыръ, и Меоодій сталъ просить извиненія за вчерашнія рѣчи: «Я эти слова говориль по неволь, потому что я поставлень Московскимъ митрополитомъ, и вотъ Малороссійскихъ городовъ духовные люди всв говорять и поносять мив и думають, что я сделаль это по совъту съ гетманомъ, чтобъ имъ быть подъ благословеніемъ Московскаго патріарха». Меводій прислаль къ Шереметеву н отвътную грамоту гетманскую, въ которой Брюховецкій писаль: « Когда мы были въ Москвъ, то намъ припоминали статьи Богдана Хмельницкаго, чтобъ митрополитъ Кіевскій поставлялся патріархомъ Московскимъ, и мы всъ бывшіе въ Москвъ руки свои на томъ приложили, и государь отправилъ пословъ къ святъйшимъ патріархамъ; мы будемъ дожидаться возвращенія этихъ пословъ». Въ Марть 1666 года посломъ отъ Меоодія и всего духовенства прітхаль въ Москву Кіевскаго Кириллова монастыря игуменъ Мелетій Дзикъ бить челомъ о позволеніи избрать митрополита по старинь, да чтобъ на выборъ былъ гетманъ и Кіевскій воевода Шереметевъ. Царь отвъчалъ, что послано объ этомъ къ Константинопольскому патріарху, и чтобъ Меводій вхаль въ Москву для исправленія всякихъ духовныхъ дълъ.

Между-тъмъ Шереметевъ писалъ въ Москву и о поведеніи новаго боярина: «Теперь епископъ, архимандритъ Печерскій

и всѣхъ Малороссійскихъ монастырей архимандриты и игумены и приходскіе попы съ мѣщанами въ большомъ совѣтѣ
и соединеніи, а съ гетманомъ, полковниками и козаками совѣту у нихъ мало за то, что гетманъ во всѣхъ городахъ
многія монастырскія маетности, также и мѣщанскія мельницы отнимаетъ; да онъ же гетманъ со всѣхъ Малороссійскихъ
городовъ, которыми великому государю челомъ ударилъ, съ
мѣщанъ беретъ хлѣбъ и стацію большую грабежемъ, а съ
иныхъ за правежомъ. Шереметевъ посылалъ спрашивать у
гетмана, по его ли приказанію стацію со всѣхъ городовъ
берутъ? Брюховецкій отвѣчалъ, что безъ его вѣдома, и тотча съ же во всѣ Малороссійскіе города послалъ грамоты съ
большимъ подкрѣпленіемъ, чтобъ нигдѣ на него стаціи не
сбирали, а давали бы стацію въ казну государеву.

Бояринъ и гетманъ Иванъ Мартыновичъ извъщалъ съ своей стороны, что незадолго передъ его прітадомъ въ Малороссію чуть было не сдълалась бъда въ Переяславлъ: тамонній житель Петрушка Скокъ Челюсткинъ, состаръвшійся въ Переяславль Русскій человькь, составиль заговорь перебить вськь Московскихъ ратныхъ людей. Но наказной гетманъ Ермоленко узналь о заговорь и донесь Брюховецкому, который вельдь сковать Челюсткина и отослать въ Москву. Появились своевольныя сборища, которыя отказались повиноваться полковникамъ и сотникамъ, покинули свои домы и начали бродить по разнымъ городкамъ и деревиямъ и бъднымъ людямъ досады чинить; начальниками такихъ сборищъ были извѣстные намъ Иванъ Донецъ и Децикъ. Гетманъ успълъ разогнать эти сборища. Касательно новыхъ распоряженій, договоренныхъ въ Москвъ о сдачъ Малороссійскихъ городовъ царскимъ воеводамъ, Брюховецкій писалъ: «Я, върный холопъ, радъ вседушно тому указу исполнение чинить; но боюсь одного, чтобъ полковники, вся старшина и козаки не встревожились и не взяли дурнаго замысла. Самъ же я вседушно радъ воеводамъ, потому что при нихъ мна будетъ меньше хлопотъ, а то теперь на вст стороны оглядываюсь » 53. Брюховецкій - писаль также, что епископъ, духовенство и Кіевскій полковникъ Дворецкій просять о заведеніи новыхъ Латинскихъ школъ въ Кіевъ, но что опъ, гетманъ, полагаетъ это на волю великаго государя. Доносиль, что сынъ епископа Меводія жепился на Дубичовкъ, у которой два родныхъ брата служать при король. Писаль о дурныхъ въстяхъ изъ Запорожья: даетъ знать оттуда Григорій Касоговъ, что Запорожцы хотять государю измънить, къ бусурманамъ и къ измънникамъ Черкасамъ приклопиться; но онъ, гетманъ, послалъ уговаривать ихъ; спрашивалъ, посылать ли въ Запорожье

хльбные запасы или ньть?

Съ отвътами на эти донесенія и для обстоятельнаго разузнанія дълъ въ Мартъ 1666 года отправился въ Малороссію дьякъ Фроловъ. Посланный долженъ былъ похвалить боярина и гетмана за его радънье и отвъчать на статью о школахъ въ Кіевъ: если имъ противъ ихъ вольностей будетъ не въ оскорбленье, то школъ бы теперь не заводить; если же этотъ запретъ оскорбитъ ихъ, какъ противный ихъ вольностямъ, то великій государь пожаловаль, вельль имъ въ Кіевъ школы заводить и людей вънихъ набрать изъ Кіевскихъ жителей, а изъ пепріятельскихъ и другихъ городовъ въ школы никого не пускать и не учить, чтобъ отъ нихъ смуты и всякаго дурна не было. Фроловъ долженъ былъ также сказать: какіе люди сидять у гетмана за карауломъ въ своихъ винахъ, тъхъ бы онъ судилъ и каралъ по войсковымъ правамъ; а если изъ пихъ кому-пибудь по войсковымъ правамъ будетъ свобода, а онъ боится отъ нихъ впередъ чего-нибудь дурнаго, такихъ присылать въ Москву. Хлъбные запасы въ Запорожье, Кіевъ и другіе города посылать какъ прежде уговорено, пока описчики города опишутъ и по описи воеводы примутъ.

Фроловъ привезъ изъ Малороссін иного разныхъ въстей. Иванъ Мартыновичъ на отпускъ говорилъ ему тайно, что въ Переяславлъ своевольники, не желая работать и хлъбъ пахать, замышляють смуту. Фроловъ немедленно послаль къ Переяславскому воеводъ Вердеревскому спросить, что у нихъ

тамъ такое дълается? Воевода отвъчалъ: «Гетманъ великому государю въренъ и служитъ вправду; только дивлюсь я тому, для чего переписчики замъшкались? если полгода не будутъ, и то гетману большая корысть: о чемъ въ Переяславль на ратушу ни отпишеть, все къ нему посылають. Козаки гетмана всъ не любятъ, говорятъ: при нашихъ предкахъ у насъ бояръ не бывало, онъ заводитъ новый образецъ, вольности наши отъ насъ всъ отходять, да и доступъ къ нему сталь тяжелъ. Полковникъ Переяславскій Данила Ермоленко говорилъ у меня на объдъ при головахъ стрълецкихъ и при многихъ начальныхъ людяхъ: « Миъ дворянство не надобно, я по старому козакъ!» и ко всякому слову, за что осердится, говорить: « козаки заведуть гиль, и васъ поколютъ». Полковнику, атаману и судьт идетъ изъ ратуши съ города всякій день вино, пиво, медъ и харчь всякій. А что ему полковнику пожаловалъ государь городъ, то онъ говорить: « этотъ городъ украйный, разоренъ весь, стоятъ въ немъ безпрестанно козаки нпыхъ полковъ и кормятся по тёмъ же жилецкимъ людямъ, и мнъ взять съ него нечего, да и не надобно, потому что и при предкахъ нашихъ такъ не повезлось». Козаки въ городъ говорятъ: «Пойдемъ въ Запороги, и не одни мы, соберемся вмъстъ съ Переяславцами и изъ другихъ мъстечекъ, и пойдемъ изъ Запорогъ на гетмана». Государевыхъ людей, которые живутъ въ Переяславль, зовутъ злодъими и Жидами». Фроловъ обо всемъ этомъ далъ знать Брюховецкому, тотъ отвъчалъ, что козаки поднимаютъ такіе голоса, видя вездѣ въ городахъ при воеводахъ малолюдство: надобно, чтобъ великій государь указаль въ Малороссійскихъ тородахъ ратныхъ людей прибавить.

Мы видели, что Шереметевъ писалъ къ гетману на счетъ поборовъ съ городовъ. Брюховецкій обиделся и говорилъ Фролову: «Дело известное, что бояринъ Петръ Васильевичъ написалъ ко мнъ объ этомъ по чьей-нибудь ссоръ: бояринъ ссоръ не върилъ бы и уха своего на ссору не склонялъ; л въ доходы вступаться никогда ни въ какіе не буду и съ боя-

риномъ хочу жить въ любви и въ пріязни, готовъ, пожалуй, и слушать его; только служа великому государю, даю знать свою мысль, чтобъ Малороссійскаго народа своевольныхъ и непостоянныхъ людей большими поборами вскоръ не ожесточить; пока не попривыкнутъ и пока государевы воеводы и люди не возьмутъ ихъ въ свои руки, брать съ нихъ по немногу; а вдругъ ожесточить опасно: люди они худоумные и непостоянные; одинъ какой-инбудь плевостятель возмутитъ многими тысячами; хотя они и сами згинуть, а до лиха дойдетъ, успоконвать будетъ трудно, а непріятель подъ бокомъ; стоятъ непріятеля и Запорожцы, только и думаютъ, какъ бы добрыхъ людей разорять, и, пограбивъ чужаго имънія, всякому старшинства доступить; а на Запорожьт теперь больше Заднепрянъ. Да и духовенству не всякому бы верить; горазды и они ссорить и возмущать отъ Латинской своей науки, на кого нелюбье положать».

Прівхаль Фроловъ въ Кіевъ. Туть началь Шереметевъ говорить свои ръчи: «Гетманъ Иванъ Мартыновичь очень корыстолюбивъ. Я было велълъ въ Переяславлъ Греку Ивану Тамару сбирать съ перевозу и съ проъзжихъ людей пошлину на великаго государя противъ обычаевъ прошлыхъ лѣтъ, какъ онъ Иванъ сбиралъ на гетмановъ. Но Грекъ Иванъ недавно прівжаль въ Кіевъ, и говорить мнь тайно со слезами, что собраль онъ въ Переяславлъ такихъ пошлинныхъ денегъ съ 500 рублей, а гетманъ присылаетъ съ угрозами, велитъ привезти къ себъ въ Гадячь 1000 рублей пошлинныхъ денегъ, и Грекъ, занявши, везетъ, а не везть не смъетъ, чтобъ безъ головы не быть». Шереметевъ, епископъ Меоодій и полковникъ Дворецкій толковали Фролову одно, чтобъ переписчики спъшили, а мъщане этому всъ рады и доходы въ казну государеву платить будутъ безъ отговорки, только бъ козацкой старшинъ и козакамъ до нихъ дъла не было; а если переписчики къ первому Сентябрю людей и угодій переписать не поспъшатъ, то какъ только Семенъ день придетъ, и гетманъ, м полковники, и старшина поборы вст отберутъ на себя, а

великому государю оставять мѣщанъ на цѣлый годъ нагихъ и ограбленныхъ.

3 Мая въ Печерскомъ монастыръ былъ объдъ: объдали Фроловъ, епископъ Меоодій, Печерскій архимандритъ, много другихъ духовныхъ, полковникъ Дворецкій. Посль объда, вставши изъ-за трапезы, взяли Фролова въ архимандричью келью и пили здоровье бояръ и окольничихъ. Фроловъ замътилъ, что надобно выпить и здоровье гетмана Ивана Мартыновича, который великому государю службою своею во всемъ върепъ, съ духовными во всякомъ совътъ и любви пребываетъ и войску Запорожскому и всему Малороссійскому народу добронравіемъ своимъ и правымъ разсужденіемъ угоденъ. « Онъ намъ злодей, а не доброхотъ в крикнуло въ ответъ духовенство: «бывши на Москвъ, онъ великому государю билъ челомъ и въ статьяхъ подалъ, чтобъ въ Кіевъ быть Московскому митрополиту, и этимъ онъ насъ ставитъ передъ великимъ государемъ какъ бы невърными». Епископъ и нъкоторые другіе изъ духовныхъ рішительно отказались пить, другіе пили, но несогласно, какъ бы только поустыдясь. Фроловъ развъдалъ, что статьи, въ которыхъ написано, чтобъ въ Кіевт быть Московскому митрополиту, прежде встхъ объявиль въ Кіевъ полковникъ Дворецкій, отъ чего у духовенства встало нелюбье къ гетману; Дворецкій присталь къ духовенству. Узнавъ объ этомъ, Брюховецкій два раза присыдаль за Дворецкимъ, хотъль послать его въ Запорожье отговаривать отъ шатости тамошнихъ козаковъ, хотълъ послать его затъмъ, чтобъ тамъ его убили или разстръляли. Полковникъ испугался и сталъ бить челомъ, чтобъ ему съ Кіевскимъ полкомъ быть подъ начальствомъ боярина Шереметева. Последній спраниваль: если гетмань пришлеть въ третій разъ за Дворецкимъ, то отдавать ли его?

Сильнъе всъхъ продолжалъ высказываться противъ Брюховецкаго старый другъ его, епископъ Меоодій: «Брюховецкій памъ не надобенъ» говорилъ онъ при всѣхъ вслухъ: «онъ теперь принялъ всю власть на себя; не только насъ предъ царскимъ величествомъ невърными выставляетъ, но и старшину караетъ, въ колодки сажаетъ и въ Москву отсылаетъ, новыхъ полковниковъ отъ себя по полкамъ разсылаетъ безъ войсковаго приговора; Юрій Незамай, Гамалъя, Высочанъ и другіе старшины ни въ чемъ не виноваты, страдаютъ отъ него напрасно; а здъшнимъ людямъ и смерть не такъ страшна, какъ отсылка въ Москву; думаю, что иные и изъ Заднъпровской старшины поддались бы государю, да боятся погибиуть отъ гетмана; Чечерскій архимандритъ говорилъ, что гетманскаго войска козаки разоряютъ ихъ монастырскія маетности между Кіевомъ и Бълою Церковію; писали они къ гетману, и онъ ихъ не защищаетъ».

Дворецкій выставляль себя умъреннымь, желаль примиренія: «Епископъ Меоодій, все духовенство и я гетману не злодън и не посягатели; мы только отводимъ его, чтобъ до корыстей быль не лакомъ и гордость отложиль; хочется намъ того, чтобъ опъ прітхаль въ Кіевъ къ боярину Петру Васильевнчу Шереметеву, мы бы, облича его въ неправдахъ, съ нимъ помирились и были въ въчной любви. Епископъ Меоодій посылаль въ Чигиринъ уговаривать тамошнихъ людей, чтобъ великому государю вины свои принесли; Чигиринскіе жители къ тому склонны, и Дорошенко говориль, что онъ тому радь, да бонтся гетмана, сдълаетъ его безъ головы или въ Москву отошлеть, пусть епископь, бояринь и гетмань обнадежать его грамотами, что ему лиха не будеть, тогда онъ и станеть промышлять надъ Ляхами». Меоодій, кромъ несчастнаго пункта о митрополить, показываль по прежнему усердіе къ Москвъ и, подобно Ивану Мартыновичу, не щадилъ своихъ: совътовалъ также, чтобъ во всъхъ Малороссійскихъ городахъ воеводы и ратные люди жили особо въ городкахъ, такъ какъ въ Нъжинъ, потому что Малороссійскаго народа люди ко всему шатки, сохрани Боже, чтобъ кто-нибудь чего не началъ; а прежде всего надобно это сдълать въ Полтавъ, тамъ люди больше всъхъ шатки, къ Запорожью близки и съ Запорожцами въ мысляхъ бывають согласны, живутъ совътно, что

мужъ съ женою. Шереметевъ свидътельствовалъ предъ государемъ, что онъ отъ епископа никакого злаго умысла и плевель не видаль; но, вопреки словамъ Дворецкаго, доносилъ о невозможности помирить Меоодія съ Брюховецкимъ и приводиль въ доказательство следующій случай: «Я говориль епископу, чтобъ послать въ Запорожье какого-инбудь върнаго человъка съ увъщательною грамотою и для провъдыванія въстей; а Меводій отвъчаль мнь: это дьло самое надобное, только въ грамотъ надобно спросить: отъ чего у нихъ, Запорожскихъ козаковъ, дълается шатость, не отъ бояръ ли отъ кого? Я ему сказаль на это, что такъ написать негодится; изъ этого я заключаю, что между инми и впередъ совъта не будеть; только я о гетманскихъ грамотахъ епископу, а объ епископскихъ словахъ гетману не даю знать, чтобъ между ними ссоры не было, а ссора опасна, потому что къ епископу и духовенству пристали мъщане всъхъ городовъ: такъ чтобъ отъ ихъ ссоры дълу великаго государя порухи не было». Отъ самого Шереметева, по разсказамъ Фролова, пе могло быть порухи государеву дълу, какъ была поруха отъ боярина и гетмапа. Въ Кіевъ на Подоль поставлены были рейтары на мъщанскихъ дворахъ, потому что въ верхнемъ городъ поставить ихъ было негдъ. Мъщане много разъ били челомъ, что отъ рейтаръ тъснота большая, и чтобъ великій государь пожаловалъ, вельлъ рейтаръ отъ нихъ свесть. О томъ же просиль воеводу и Меоодій. Шереметевь отвычаль, что перевести рейтаръ въ верхній городъ скоро никакъ нельзя, потому что тамъ дворовъ и избъ мало, а взять избъ негдъ, потому что около Кіева все разорено; если мъщане хотятъ, чтобъ отъ нихъ рейтаръ вывели, то пусть дадутъ отъ себя 30 избъ и переведуть въ нихъ рейтаръ. 4 Мая епископъ является къ Шереметеву и приносить ему въ почесть 100 рублей, чтобъ рейтаръ отъ мъщанъ велълъ вывести, избъ на нихъ не спрашиваль, а вел'єль бы избы купить изъ государевой казны. Бояринъ отвъчалъ: «Я денегъ не возьму, а пусть мъщане отдадуть ихъ на избы рейтарскія». На другой день въ соборной церкви епископъ сталъ говорить боярину, чтобъ онъ сто рублей себъ въ почесть взялъ, а на избы взялъ еще 100 рублей, мъщане этимъ не оскорбятся, только бы рейтаръ отъ нихъ велълъ вывесть. Шереметевъ велълъ взять у мъщанъ всъ 200 рублей и купить на нихъ избы, и какъ избы поставятъ, перевести въ нихъ рейтаръ тотчасъ.

Фроловъ привезъ и грамоты: Брюховецкій жаловался по обычаю, что Московскаго войска мало въ Малороссіи: « При мит, вашего царскаго величества втрномъ холонъ, войска очень мало, едва не всъ ваши государевы ратные люди отъ наготы разбрелись. Воеводы вашего царскаго величества — Миргородскій, Лубенскій и Прилуцкій безъ семей на воеводства свои прівхали, а хорошо бы имъ было прівхать съ семьями и со всъмъ своимъ хозяйствомъ, чтобъ тамошніе жители, видя воеводъ своихъ цёлое житье, отъ того лучше кръпились и въ отчаяніе не приходили». Гетманъ жаловался на воеводу Протасьева, который не унималъ иноземныхъ ратниковъ, притъснявшихъ Малороссіянъ; жаловался, что стольникъ Измайловъ, присланный для сыску обидъ, пичего не дълаетъ. Жаловался на Переяславскаго воеводу Вердеревскаго, который зятя его Михфенка вельль бить и въ тюрьму сажать безвинно, человъку гетманскому съна косить не даетъ: «Все это онъ дълаетъ » писалъ Брюховецкій: «по наущенію Ивашки Опрсова, который затемъ въ Переяславле и живетъ, чтобъ ссорить меня съ воеводою. Вердеревскій же всякому козаку налогу чинить, не выслушавь ръчей; козаки многіе ропщуть, говорять, что все это дълается по моей милости». Полтавскіе козаки жаловались ва своего воеводу, Якова Тимовеевича Хитрово: «велитъ Москалямъ коней осталыхъ брать въ подводы по домамъ; самъ стонтъ въ домъ у вдовы; начальныхъ своихъ людей ставитъ по домамъ знатнаго товарищества; полковника, котораго мы почитаемъ какъ отца, бранитъ скверными словами; который товарищъ придетъ къ нему — глаза тростью выбиваетъ, плюетъ или деньщикамъ велитъ выпихнуть въ шею. Почтительные обходится съ наложницами майоровъ

своихъ или солдатъ, чъмъ съ женою полковника нашего, объ нашихъ же женахъ и дътяхъ говорить печего, какіе позоры терпятъ. Не велитъ у мъщанъ подводъ брать, а только у козаковъ» <sup>54</sup>.

Епископъ Меоодій больше всего опасался Полтавцевъ, жившихъ съ Запорожцами какъ мужъ съ женою; но бунтъ вспыхнуль не въ Полтавъ, а въ Переяславлъ. Въ Іюль мъсяцъ, когда полковникъ Переяславскій Ермоленко стоялъ съ полкомъ своимъ въ Багушковъ слободкъ, козаки его возмутились, убили полковника, и отправились подъ Переяславль, здісь побили Московскихъ ратныхъ людей и выжгли большой городъ; въ то же время въ Москву дали знать о шатости козаковъ въ Каневъ. Шереметевъ и Брюховецкій немедлено приняли ръшительныя мфры, съ двухъ сторонъ, изъ Кіева и Гадяча, двинулись войска къ Переяславлю и здъсь бунтъ былъ задавленъ; но пъкоторые городки на восточной сторонъ Днъпра поддались Полякамъ. Въ Москвъ распорядились такъ, чтобъ перехватанные заводчики Переяславского бунта были казнены въ одинъ день въ Гадячт у Брюховецкаго и въ Кіевт у Шереметева. Съ извъстіемъ объ этомъ распоряженіи въ Августъ отправился въ Малороссію Іона Леонтьевъ, который долженъ былъ также сказатъ гетману, что для предупрежденія козацкихъ бунтовъ не лучше ли козакамъ въ Переяславлъ не жить, жить имъ за городомъ въ слободахъ, въ большомъ городъ жить мъщанамъ и въ меньшомъ государевымъ людямъ. « Конечно это будетъ лучше и кръпче» отвъчалъ Брюховецкій: «по теперь сейчасъ же этого сдалать нельзя, чтобъ другіе города, на то глядя, не взбудоражились». Потомъ Леонтьевъ спрашивалъ у гетмана: «чемъ успоконть шатость въ техъ городахъ, которые приняли къ себъ Поляковъ?» — «На это одно средство» отвъчаль Брюховецкій: «когда эти города будуть взяты государевыми ратными людьми, то надобно всъ ихъ высъчь и выжечь и всячески разорить, также и села около нихъ, чтобъ впередъ въ этихъ городахъ и селахъ жителей не было». Иванъ Мартыновичъ былъ большой охотникъ свчь и жечь; козаки про него говорили: «Что это за гетманъ? запершись сидить въ городт какъ въ лукошкт; шелъ бы лучше съ войскомъ и промышлялъ надъ государевыми непріятелями, а то только и знаетъ, что въдьмъ жжетъ». Изъ Гадяча Леонтьевъ отправился въ Кіевъ, и здъсь бояринъ Шереметевъ говорилъ ему: «Теперь во всъхъ Малороссійскихъ городахъ козаки на мъщанъ злятся за то, что мъщане по окладамъ всякія подати въ государеву казну хотять давать съ радостію, а козацкихъ старшинъ и козаковъ ни въ чемъ не слушають и податей давать имъ не хотять, говорять имъ: «Теперь насъ Богъ отъ васъ освободиль, впередъ вы не будете грабить и домовъ нашихъ разорять». Объ отношеніяхъ епископа Меоодія къ гетманъ Шереметеву говорилъ прежнее: «У епископа съ гетманомъ совътъ худой, не знаю, кто ихъ ссорить. Вфренъ государю епископъ Черниговскій Лазарь Барановичь; какъ великому государю угодно, а мив кажется, что лучше всего быть ему въ Кіевт на епископствт; Московскому же митрополиту быть въ Кіевъ никакимъ образомъ нельзя: Печерскій архимандрить говорить: «если услышимь, что ъдетъ въ Кіевъ изъ Москвы митрополить, то я, собравъ старцевъ, запрусь въ монастыръ и вы насъ доставайте». - Шереметевъ извъщаль, что мъщане радуются новому порядку, радуются освобожденію своему отъ козаковъ; и изъ словъ Брюховецкаго можно было заключить, что положение мъщанъ улучинлось, ибо козаки начали записываться въ мъщане: «Многіе козаки» говорилъ гетманъ царскому посланцу въ Ноябръ: «многіе козаки пишутся въ мъщане, а я тому и радъ, думаю, что въ нъсколько льтъ сдълаю всехъ козаковъ мъщанами: такъ и шатости не будетъ».

Но понятно, что козаки не могли хладнокровно смотрѣть на приближеніе такого порядка вещей; особенно не могли хладнокровно смотрѣть на это въ гиѣздѣ козачества, въ Запорожьѣ. Еще 5 Февраля 1666 года Касоговъ доносилъ, что съ нимъ въ Запорожьѣ осталось войска только человѣкъ съ 500, и у тѣхъ нѣтъ запасовъ: «Запорожцы» писалъ воевода:

«царскихъ ратныхъ людей не любятъ, и говорятъ, будто по ихъ милости не стало войску добычи, хотятъ мириться съ Татарами и Дорошенкомъ; а всему заводчикъ Кирилла Кодацкій и другіе его товарищи, козаки той стороны Дитпра. Кошевой Леско Шкура, видя это, хотълъ сложить съ себя атаманство; козаки упросили его остаться, но замысловъ своихъ не покинули». Шкура не долго пробылъ кошевымъ: враждебные Москвъ козаки взяли верхъ, свергли его за то, что знался съ Московскими воеводами, Хитрово и Касоговымъ, да не далъ козакамъ громить Калмыковъ; выбрали въ кошевые Рога, который написалъ такую грамоту Брюховецкому: «Послышали мы, что Москва будетъ на Кодакъ; но ее тамъ не надобно. Дурпо дълаешь, что начинаешь съ нами ссориться; оружіе не поможеть въ поль, если дома не будеть совъта. Хотя ты отъ царскаго величества честію пожаловань, но достоинство свое получиль отъ войска Запорожскаго, войско же не знаетъ, что такое бояринъ, знаетъ только гетмана. Изволь вельможность твоя поступать съ нами по настоящему, какъ прежде бывало, потому что не всегда солнце въ съромъ зипунъ ходитъ, и не знаешь, что кому злой жребій принесъ; помни древнюю философскую притчу, что счастье на скоромъ колесъ очень быстро обращается; въ міръ все привыкло ходить какъ тень за солнцемъ; пока солнце светитъ, до техъ поръ и тънь, и какъ мрачный облакъ найдетъ, такъ и мъста не узнаешь, гдъ тънь ходила: такъ вельможность твоя умъй счастье почитать». — Послъ перемъны кошеваго Касогову пришлось плохо въ Запорожьт: съ нимъ перестали совътоваться и сообщать ему новости; зяпретили добрымъ людямъ ходить къ нему, развѣ кто тайкомъ придетъ; Рогу запретили съ нимъ знаться; Павла Рябуху явно бранили за то, что не громилъ царской казны, посланной въ Крымъ; послали на Кодакъ козаковъ, чтобъ не пускать туда Московскихъ ратныхъ людей, н оставить чистую дорогу Дивиромъ для Задифпровскихъ изифиниковъ. Касоговъ, не предвидя для себя инчего хорошаго, ушелъ изъ Запорожья. Брюховецкій по-

слалъ спросить Рога, что это значитъ? тотъ отвъчалъ: «Мы» и сами надивиться ит можемт, зачёмт онт ущелт? мы егоне выгоняли; мы не измънники, какъ онъ насъ описываетъ; не знаемъ, не для того ли пошелъ, что у насъ куколъ почныхъ ньтъ, съ которыми, думаю, на Руси уже патвшился; войско Запорожское государевыхъ людей колоть не думывало, какъ онъ писалъ; а если когда и случилось, что козакъ, напившись, промолвилъ что-нибудь дурное, то быку не загородить рта, а человькъ пьяный подобенъ воску: что захочеть, то и слъпитъ». Брюховецкій писалъ царю: «Хотя всъ Запорожскіе козаки въ своихъ грамотахъ дружелюбно пишутъ ко мит, однако я боюсь, чтобъ между ними не было какого-нибудь смятенія, потому что въ Запорогахъ живутъ козаки большею. частію съ западной стороны, которые перемогають желательныхъ вашему государскому престолу. И теперь Запорожцы дурно сдълали, что не отославши ко миъ Дорошенковыхъ посланниковъ съ грамотами, отпустили ихъ назадъ въ Чигиринъ съ честію и съ ними отправили своихъ козаковъ къ нечестивому Дорошенку не знаю съ чъмъ. Да сказывали миъ мои посланники, пришедшіе изъ Запорогъ, что тамошиіе козаки называютъ королей дъдичными своими государями и ненавидять техъ, которые служать верно вашему царскому величеству, особенно ненавидятъ дворянъ вашего царскаго величества, полковниковъ войска Запорожскаго, да и меня самого, за то, что въ Малороссійскіе города посланы воеводы и стали въдать всякія угодья. Теперь Запорожцы выслали человъкъ больше двухъ сотъ въ Полтавщину, чтобъ схватить меня; стоять они въ Полтавскомъ полку, въ городъ Баликахъ. Которые города или деревни богатые отговаривались повинности свои отдавать вашего царскаго величества воеводямъ, или который козакъ къ войску не выходилъ, къ такимъ, въ наказаніе за ихъ гордость, послаль я вашего царскаго величества ратныхъ людей на становище и велълъ брать всякій кормъ, чтобъ имъ понаскучили хорошень-KO » 55.

Въ такомъ положении находились дёла по сю сторону Дибпра, когда пришла въсть о заключении перемирія съ Польшею. Мы видъли, какъ истощенное государство Московское жаждало этого перемирія, и понятно, что вторженіе короля Яна Казимира въ Малороссію въ 1663 году не могло уменьшить этой жажды. Въ Генваръ 1664 года отправился къ королю изъ Москвы посланникъ, стряпчій Кирилла Пущинъ, и повезъ царскую грамоту съ предложениемъ новаго съезда уполномоченныхъ. Въ Февраль Пущинъ нашелъ Яна Казимира подъ Съвскомъ въ сель Ушинъ. Литовскій канцлеръ Христофоръ Пацъ объявиль послаппику, что съ королевской стороны коммиссары готовы и что съезду быть въ Белеве или въ Калугъ. Тутъ же прівхаль къ канцлеру Крымскій посоль и объявиль, что самь ханъ пришель подъ Азовъ съ 50,000 Крымцевъ и 40,000 Янычаръ; Татаринъ предлагалъ Пацу истребить и Донскихъ козаковъ и Запорожскихъ Черкасъ, и требовалъ, чтобъ ханскіе послы присутствовали на съфздахъ королевскихъ коммиссаровъ съ царскими уполномоченными. Канцлеръ отвъчалъ, что когда король заключитъ миръ съ царемъ, то можетъ помирить последняго и съ ханомъ. Проводя Крымскаго посла, Пацъ сказалъ Пущину: «Когда великіе государи паши христіанскіе склонятся къ покою. то всф мечи наши оборотимъ на этихъ бусурманъ. Въ то же время прівхаль въ Москву королевскій посланникъ Самуилъ Вепславскій и договорился съ Ординымъ-Нащокинымъ и думнымъ дьякомъ Алмазомъ Ивановымъ, чтобъ царскіе уполномоченные, бояре - князь Никита Ивановичъ Одоевскій, князь Юрій Алексъевичъ Долгорукій, окольничій князь Дмитрій Алексъевичъ Долгорукій, думные дворяне — Григорій Борисовичъ Нащокинъ, Авапасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокипъ п думный дьякъ Алмазъ Ивановъ събхались съ королевскими коммиссарами — короннымъ канцлеромъ Пражмовскимъ и гетманомъ Потоцкимъ съ товарищами тою же весною. Передъ отъездомъ Ординъ-Нащокинъ подалъ государю записку, въ которой настаивалъ на необходимость тъснаго

союза съ Польшею и обращалъ вниманіе царя на враждебныя дъйствія Швецін, которой падобно было, по его мнѣнію, больше всего беречься. « Если заключить простой миръ съ Польшею» писалъ Нащокинъ: «то надобно возвратить всъхъ Польскихъ и Литовскихъ плънныхъ, которыхъ такое множество въ службъ во всъхъ краяхъ Великой Россіи и въ Сибири, поженились здъсь, женщины замужъ вышли; при союзъ они могутъ остаться, и намъ очень надобны, потому что свои служивые люди отъ продолжительной войны стали къ службъ нерадътельны, скучають ею, а въ украйныхъ мъстахъ безъ служиваго добраго строя отъ хана Крымскаго и отъ Калмыковъ быть нельзя. Союзъ съ Польшею необходимъ потому, что только при его условін мы можемъ покровительствовать православію въ Польскихъ областяхъ. Единовърные Молдаване и Волохи, отдъляемые теперь отъ насъ враждебною Польшею, послышавъ союзъ нашъ съ нею, пристанутъ къ союзнымъ государствамъ и отлучатся отъ Турка. Такимъ образомъ соединится такой многочисленный христіанскій народъ, одной матери, восточной церкви дъти: отъ самаго Дуная всъ Волохи, и черезъ Диъстръ Подолье, Червонная Русь, Волынь и Малая Россія, уже пріобщенная къ Великой. А по близости въдомый нашъ пепріятель Шведъ; какъ прежде, такъ и теперь по събздамъ посольскимъ извъстно, какія разрушительныя Шведскія неправды! и всё ихъ начинанія отъ того, что съ Польскимъ государствомъ продлилась война и внутреннія ссоры повстали въ Великой Россіи; явный же виновникъ ссоръ Шведскій коммиссаръ: онъ для того и живеть на Москвъ и дълаетъ что хочетъ. Шведы всячески тайными ссылками совътуются съ ханомъ на разорение Великой Россін. Они составляють здыя въсти, въ Стокгольмъ печатають и во весь свътъ разсылаютъ, унижая Московское государство. При мит Грекъ Кирьякъ привезъ эти въсти изъ Москвы (падобно думать, что получиль ихъ отъ Шведскаго коммиссара), и вотъ Польскіе сенаторы начали быть горды и не сходительны въ мирныхъ статьяхъ, сталн колоть намъ глаза Истор. Росс. Т. XI.

этимъ Шведскимъ сочинениемъ, будто правда, что въ Великой Россіи страшное безсиліе и разореніе; по Шведскимъ же разсыльнымъ въстямъ король и въ Украйну пошелъ, услыхавъ, что всъ Московскія войска высланы противъ Башкирцевъ.» Въ заключеніи Нащокинъ говоритъ: «А Черкасъ Малороссійских в какъ отступиться безъ заключенія теснаго союза съ Польшею: они, не взирая на Польшу и Литву, по совъту съ хапомъ и Шведомъ, пачнутъ злую войну на Великую Россію». — Эта мысль о возможности отступиться отъ Черкасъ, неопредъленно высказанная, спльно не поправилась государю; онъ отвъчалъ Нащокину: «Статьи прочтены и зъло благополучиы, и угодны Богу на небесахъ, и отъ созданія руку Его и намъ грѣшнымъ, кромѣ 53-й (послѣдней); эту статью отложили и велёли вынуть, потому что непристойна, да и для того, что обрѣли въ ней полтора ума: единаго твердаго разума, и втораго половина колеблющагося вътромъ. Союзъ превеликое богоугодное дъло и всего свъта любовь и радость, только о томъ съ твердымъ разсужденіемъ и съ великимъ подкръпленіемъ наказавъ, великихъ и полномочныхъ пословъ отпустимъ по времени. А о Черкасскомъ деле о здъшней сторонъ мысль свою царскую прилагать непристойно, потому что за помощію Всемогущаго Бога и твонмъ усердствомъ и върною службою во Львовъ о здъшней Черкасской сторонъ ты отговориль, впредь эта статья упомянута не будеть, у нась, великаго государя, твой извъть про ту статью кръпко памятенъ и за то тебя милостиво похваляемъ. Собакъ недостойно ъсть и одного куска хлъба православнаго (т. е. Полякамъ недостойно владъть и западною стороною Дивпра): только то не отъ насъ будеть, за гръхи учинится. Если же оба куска хлъба достанутся собакъ въчно ъсть - охъ, кто можетъ въ томъ отвътъ сотворить? и какое оправданіе пріиметъ отдавшій святый и живый хльбъ собакт: будеть ему воздаяніемъ преисподній адъ, прелютый огонь и немилосердыя муки, отъ сихъ же мукъ да избавитъ насъ Господь Богъ милостію своею и не выдасть своего хльба собакамъ. Человъче! иди съ миромъ царскимъ путемъ среднимъ, и какъ началъ, такъ и совершай, не уклоняйся ни на десную, ни на шуюю; Господь съ тобою!»

Въ Мав царскіе уполномоченные отправились въ Смоленскъ съ такимъ наказомъ: «Чтобъ благонадежный и святый миръ учинить и кровь христіанскую успоконть втипо на обт стороны, а рубежъ бы учинить по Диъпръ. Если Польскіе коммиссары рубежа постановить такъ не захотять, то вамъ бы по конечной мъръ говорить о стародавныхъ городахъ, о Смоленскъ съ 14 городами. О Черкасахъ объихъ сторонъ говорить и стоять всякими мфрами накрфико, что они люди вольные, и какая будетъ прибыль обоимъ государствамъ, если ихъ напрасно въ Крымъ отогнать, и разоренье и войну всегдашнюю отъ нихъ принимать. Если Польскіе коммиссары стануть этому противиться упорно, то вамъ бы говорить о той сторонъ Днъпра, чтобъ тамъ церквей въ костелы не обращать и уніатамъ не отдавать, города и Черкасъ не неволить ничемъ, дать волю; о здешней же стороны Диепра Черкасскихъ городахъ и о Запорожьъ говорить всякими мърами и отказать впрямь и засвидътельствоваться Богомъ, что мы, великій государь, крови не желаемъ и впредь желать не будемъ. О плънныхъ дълать съ превеликимъ разсмотръніемъ, чтобъ кръпко и впредь постоянно и прочно было, и чтобъ въ томъ между обоими государствами, особенно же въ своемъ государствъ ссоръ, кровопролитія и убійствъ не учинить. О титулахъ говорить по окончанін дела, стоять крепко о Белороссійскихъ и Малороссійскихъ, чтобъ тъми титулами писаться намъ, великому государю, потому что города Малой и Бълой Россін къ Московскому государству изстари, а теперь подъ нашею высокою рукою многіе, а королевскому величеству этими титулами впередъ писаться же. Стоять объ этомънакръпко и въ примъръ предлагать какъ Польскій король пишется до сихъ поръ Шведскимъ. Если Польскіе коммиссары станутъ упорно противиться, то говорить съ ними о титулахъ подумавъ, примъриваясь къ ихъ Польскимъ и Литовскимъ хроникамъ, какіе

прежде у Московскаго государства были города изъ Малой, Бълой, Черной и Желтой Россіи, къ тъмъ бы городамъ тъ и титулы прилагать, въ этомъ бы намъ, великому государю, вы послужили и порадъли, какъ васъ Богъ святый вразумитъ и наставить». Но скоро государь узналь, что службъ и радънію уполномоченныхъ мѣшаетъ несогласіе между ними; Ординъ - Нащокинъ, на ловкость котораго царь больше всего надъялся, писалъ ему: «За многое предъ Богомъ окаянство я въ службишкъ своей неисправенъ, въ твоемъ дълъ побъжденъ многими душевными скорбями, ни въ чемъ не успъваю; я отъ твоихъ ближнихъ бояръ, князя Никиты Ивановича и Юрія Алекстевича до сихъ поръ никакого обнадеживанія въ тайныхъ дълахъ не слыхалъ, они службишкъ нашей мало довъряютъ и въ дъло ставятъ; у насъ любятъ дъло или ненавидять, смотря не по делу, а по человеку, который его сделалъ: меня не любятъ и дъломъ моимъ пренебрегаютъ. А время, государь, скоро перемъняется, дълать бы теперь, не откладывая на иное время, а твоихъ ратей промыслъ и какъ устали отъ службы тебъ, великому государю, извъстно, миру быть теперь самое время безъ проволоки». Государь прислалъ новый наказъ: «Милость Божія да умножится съ вами, великими послами, и молитва Пресвятыя Богородицы да поможетъ вамъ во всякомъ усердіи вашемъ. И вамъ бы великимъ и полномочнымъ посламъ, а на имя стародавныхъ честныхъ родовъ, и пріятелямъ нашимъ върнымъ, боярину князю Никитъ Ивановичу, боярину киязю Юрію Алекстевичу (было написано еще: думному дворяну Аванасью Лаврентьевичу, но зачеркнуто ) о томъ же Бозъ нашемъ здравствовати и радоваться! Да послужить бы вамъ святой восточной церкви и намъ, государю, и приложить бы вамъ къ усердію наипаче усердіе и къ промыслу промыслъ, и стоять бы за Полоцкъ кръпко, образа ради Пресвятыя Богородицы Владимірскія и чудесь, содъявшихся отъ него въ видъніи орли во время пришествія того образа во градъ Полоцкъ; удержать бы этотъ городъ, хотя бы и денегъ дать не мало: слезъ достойное будеть дъло,

если въ святой велеленной великой церкви Полоцкой Поручницыно имя уже более не возгласится православно, призовется по Римски или иной верою неправо, и жертва не принесется правильно, но учинится церковь костеломъ или уніатскою! Также и за Динабургъ давать деньги, а за Витепскъ и упорно говорить не надобно. Если невозможно удержать Полоцка и Динабурга, буди воля Божія и Пресвятыя Богородицы, сделается это по воле Божіей, а не отъ васъ, только бы наше намереніе и повеленіе къ вамъ, а ваше предложеніе и усердіе крепкое было. А думному нашему дворянину, а ванему товарищу Аванасью Лаврентьевнчу это письмо ведать же».

1 Іюня, въ Дуровичахъ, между Краснымъ и Зверовичами, начались съезды. Три первыхъ съезда прошли, по обычаю, во взаимныхъ упрекахъ и спорахъ за титулы: Московскіе уполномоченные жаловались, что король, отпустивъ Ордина-Нащокина изо Львова съ объщаніемъ приказать коммиссарамъ своимъ двинуться къ границъ для мирныхъ переговоровъ, вмѣсто того двинулся самъ съ войскомъ въ Украинскіе города. Коммиссары отвъчали: «Когда быль во Львовъ Ординъ-Нащокинъ и домогался перемирія, то король на это не согласился, говоря, кто желаетъ перемирія, тотъ не желаетъ въчнаго мира; король желаетъ мира, но не объщалъ прекратить войны, и пошель на подданныхъ своихъ Запорожскихъ Черкасъ для того, чтобъ свои города мечемъ отыскать и старыхъ подданныхъ возвратить подъ свою оборону». Междутъмъ Хованскій снова проигралъ сраженіе подъ Витебскомъ, потеряль обозь: Одоевскій писаль государю: «Польскіе коммиссары передъ прежнимъ горды, стоятъ упорно, проволакиваютъ время нарочно, а гетманъ Пацъ сбирается съ войскомъ безопасно, поджидаетъ къ себъ коронныхъ полковъ, изъ Украйны въстей и отъ Крымскихъ людей помощи; и какъ теперь надъ княземъ Иваномъ Апдреевичемъ Хованскимъ и надъ твоими государевыми ратными людьми учинили промыслъ, обозъ взяли и Витепскъ осадили, то и пуще возгордились». Ординъ-

Нащокинъ писалъ отъ себя то же, прибавляя, что коммиссаровъ можно склонить къ миру только объщаніемъ союза, но когда онъ совътуетъ Одоевскому и Долгорукому предложить коммиссарамъ союзъ, то ближніе бояре и слышать объ этомъ не хотять, потому что, говорять, въ дело этого не поставлено; посредниковъ нътъ, а безъ этихъ двухъ статей, безъ предложенія союза и безъ чужаго посредства, успъха въ переговорахъ не будетъ. « Если я » продолжаетъ Нащокинъ: «доносиль тебь, великому государю, что-нибудь неправдою, если все то, что я тебт говорилъ и писалъ по Шведскому и Польскому посольству, не сбылось, то я достоинъ смерти, и не только быль бы я радъ, еслибъ меня откинули отъ этого посольства, какъ откинули отъ Шведскаго, но даже тъсная теминца или казнь были бы мит радостите нынтшияго посольства». Князь Юрій Алексфевичъ Доргорукій писаль государю свою мысль: «Поляки подлинно знають, что у боярина князя Якова Куденетовича Черкасского въ полкахъ ратные люди оскудъвають запасами, стоя на одномъ мъстъ, утъхи себъ и прибыли никакой не имъютъ; всегда рать тъшится, вступая въ чужую землю и видя себъ прибыль и сытость, а на одномъ мъстъ стоя на своихъ хлъбахъ, всегда попеченіемъ одолѣвается. Лучше, не испуская лѣта, князю Якову Куденетовичу Черкасскому перейти Дивпръ между Могилевымъ и Быховымъ подъ Варколановымъ монастыремъ и тутъ дать битву, Литовское войско пожать, а коммиссаровъ понизить, а биться ему съ Литовскимъ и Жмудскимъ войскомъ можно, пока Чарнецкій съ короннымъ войскомъ на помощь къ Литвъ не подоспъетъ». Ординъ-Нащокинъ утверждалъ то же самое, что для склоненія коммиссаровъ къ уступчивости необходимъ военный успъхъ съ Русской стороны, но онъ разнился съ Долгорукимъ относительно мъста, куда должно было двинуться царское войско: «Если государевы ратные люди» говорилъ Нащокинъ: « будутъ стоять безъ промыслу до осени, то они Смоленскіе хлабные запасы объадять, Смоленскихъ ратныхъ людей оголодятъ, и осенью разбъгутся; если

же имъ хлъбныхъ запасовъ давать понемногу, то они и до Августа станутъ бъгать. Если отъ государевыхъ ратныхъ людей будеть промысль по Двинь ръкь, то Литва испугается, а запасы нашему войску можно вести ръками Касплею и Двиною; надъ Могилевомъ же промыслъ Литвъ не такъ страшенъ, потому что жены, дъти и домы ихъ около Двины, а Татаръ они въ Литву привести для своего разоренья не захотять; если же и приведуть Татарь, то Татары въ Литвъ зимовать не станутъ и за нашимъ войскомъ къ Двинъ не пойдутъ, а учинятъ Литвъ такое разоренье, какова она отъ нашего войска и въ десять лътъ не видала; видя такое разсренье отъ Татаръ, Литва рада будетъ миру». Ординъ-Нащокинъ совътовалъ также дъйствовать другими средствами, онъ говорилъ: «Для одер:канія союзомъ Смоленской и Съверской земли надобно послать къ шляхть, у которой въ тъхъ увздахъ были маетности, обнадеживать ее возвращениемъ этихъ маетностей, объщать, что судъ и расправа останутся у ней прежніе; войску Польскому надобно посулить денежной казны, а сенаторамъ уже и объявлено; надобно дать государева жалованья Литовскому референдарю Брестовскому, онъ можетъ все сдълать, потому что Литовцы его любять и во всемъ върятъ». На всъ эти миънія и донесенія царь отвъчаль отъ 18 Іюня, что князю Якову Куденетовичу Черкасскому вельно двинуться къ Оршъ. Къ этому воеводъ, которымъ были недовольны за дъйствія его противъ короля, царь послалъ спросить о здоровь и сказать ему такія милостивыя рычи: 1) Сынъ его князь Михайла и дочь его княжна Авдотья далъ Богъ здоровы и къ нимъ наша государская милость непремънна: отъ насъ великаго государя къ сыну его, отъ царицы къ дочери его подачи ежедневныя и пироги имянинные посылаютъ. 2) Чтобъ онъ бояринъ и воевода, взявъ себъ на помощь кръпко великаго Бога и Его святый образъ, безо всякаго сумнънія дерзалъ и промышляль о имени Его святомъ, не опасаясь ничего. Върилъ бы и уповалъ кръпко на Бога, и какъ Богъ попуститъ, то будетъ людамъ на хвалу,

а если за невъріе милость отниметь, тогда всъ пуще ворчать стануть; истинно за Болховскую стойку кръпко негодують; ръчамъ глупыхъ людей не радоваться бы, что король отъ него побъжалъ, и онъ хотя и не нашелъ, за то и не потерялъ. Можно было ему, за Божіею помощію, съ Польскимъ королемъ миръ учинить, если бы онъ на его королевскихъ людей наступаль всёми людьми строемъ и обозомъ, и надъ ними промышляль; всегда за такимъ промысломъ войнъ конецъ бываеть. 3) Радовался бы упованію кръпкому на Бога, да утъшался бы тъмъ, что на недруга наступалъ всякимъ способомъ, бился строемъ, огнемъ и дымомъ и промыслъ чинилъ съ обозами: большая то слава и честь, нежели людьми, пахотою. 4) Чтобъ онъ бояринъ и воевода съ нашими ратными людьми, пушками и обозами подвинулся ближе къ великимъ и полномочнымъ посламъ и сталъ отъ нихъ въ 30 верстахъ для страху Польскимъ коммиссарамъ. Во время съездовъ къ великимъ посламъ посылать станицы часто и спрашивать вслухъ, Польскіе коммиссары приступають ли къ миру и правдою ли входять въ дёло или разъёдутся? Если и не разъёдутся, а въ дъло входятъ неправдою, то ему надъ Польскими и Литовскими людьми чинить промыслъ не испустя нынфиняго летняго времени; а посылаль бы къ великимъ посламъ людей умныхъ и суровыхъ и ростомъ дородныхъ. 5) Чтобъ онъ бояринъ и воевода надъ польнымъ гетманомъ Пацомъ и надъ Литовскими войсками промышляль, ссылаясь съ великими послами, бралъ бы у нихъ совътъ и въсть почаще какъ Литовскихъ людей приводить къ мпру, потому что они на то дѣло смотрятъ какъ его дълать. 6) Чтобъ у Полоцка непріятельскимъ людямъ пикакъ новаго хлѣба и травъ покосить не далъ, чтобъ къ тому новому хльбу на тотъ годъ таборы свои ставить и запасы готовить. 7) Чтобъ онъ походомъ и промысломъ своимъ и посылками на войну себя и нашихъ ратныхъ людей охрабриль и нашимъ великаго государя походомъ, если Польскіе коммиссары не помпрятся, обнадеживаль, для того, чтобъ дѣло къ концу привесть. 8) Ратныхъ конныхъ людей

обнадеживать нашимъ государевымъ жалованьемъ, деньгами и хлъбомъ впередъ. 9) Спросить, для чего полчане его на Москвъ оставлены? 10) О князъ Хованскомъ сказать, что къ нему будетъ посланъ товарищъ для подкръпленія. 11) Переслаться съ княземъ Хованскимъ, чтобъ Литовскому и Жмудскому войску собраться не дать. 12) Непремънно бы онъ бояринъ и воевода на то дъло смотрълъ всячески и надъ непріятельскими людьми чиниль всякій промысль и поискъ, чтобъ непріятельскимъ людямъ собраться не дать и не такъ бы сдълать, какъ было нынъшнею зимою, когда Господь Богъ всякій промыслъ подаваль, можно было надъяться всякаго добраго дъла, а онъ, бояринъ и воевода, какъ Польскій король изъ Съвскихъ мъстъ побъжалъ къ Могилеву, за нимъ не поспышиль и отъ Почепа отступиль. 13) Чтобъ крыпко уповаль на Бога, на святый образь и на молитву Пресвятыя Богородицы, дерзалъ бы о имени Божіемъ разумно и ходилъ и посылаль стройно военнымъ кръпкимъ обычаемъ. — Киязю Юрію Алексфевичу Долгорукому государь послаль сказать тайно: «Князю Якову Куденетовичу Черкасскому послано выговорить за прежнее его стоянье безъ промысла; если онъ впередъ будетъ дълать такъ же, то великій государь изволитъ идти въ Вязьму, а на мъсто князя Черкасскаго воеводою быть укажеть ему, князю Юрію Алексвевичу, а теперь бы его безъ причины не перемънять. Думному дворянину Аванасью Лаврентьевичу про эту статью сказать же».

Черкасскій должень быль двинуться съ войскомъ, чтобъ подвинуть посольское дёло въ Дуровичахъ. Здёсь уже шесть съёздовъ прошло въ вычетахъ и перекорахъ, кто виноватъ въ нарушеніи вѣчнаго мира—Москва или Польша? На седьмомъ съёздѣ, 30 Іюня, Московскіе уполномоченные сказали: «Всѣ эти вычеты объимъ сторонамъ извѣстны, пора уже ихъ оставить и говорить о томъ, какъ всѣ ссоры успокоить и вѣчный миръ заключить». Польскіе коммиссары отвѣчали, что вѣчный миръ можетъ быть заключенъ только на Поляновскихъ условіяхъ. Московскіе уполномоченные возразили, что Поля-

эновскія статьи вещь невозможная. «Ну такъ дайте намъ письмо за руками, что Поляновскій договоръ уничтоженъ, и тогда мы будемъ становить новыя условія», сказали коммиссары. Но царскіе послы отказались дать письмо, предполагая хитрость: въ Поляновскомъ договоръ утвержденъ былъ за государемъ Московскимъ царскій титулъ; если уничтожить договоръ, то Поляки откажутся писать этотъ титулъ. Пошли споры объ уступкъ земель; Поляки требовали возвращенія всего завоеваннаго и 10,000,000 золотыхъ Польскихъ за убытки и разореніе: «Не уступимъ» кричали они: «ни пяди земли, пока сабля у насъ при боку; вы побрали наши города во время нашего безсилія, когда у насъ много непріятелей было; но хотя Господь Богъ за гръхи насъ и казнилъ, однако ото всъхъ непріятелей освободиль, остались у насъ непріятели вы одни; мы и съ вами хотимъ мира, только отдайте намъ все, а не отдадите, и мы будемъ отыскивать своею саблею. Вы намъ попрекаете за Крымскій союзъ: намъ бы и самимъ не хотълось соединяться съ ханомъ, но видя вашу несклонность къ въчному миру, по неволь съ нимъ соединимся, соединимся и съ Шведскимъ королемъ и съ иными государями, Шведскій посоль теперь у короля въ Варшавъ, дожидается заключенія союзнаго договора; да при нашемъ посланникъ Астраханскіе Татары и Калмыки присылали къ Крымскому хану съ просьбою принять ихъ въ подданство; сами разсудите: когда мы со всёми этими государями соединимся, то вамъ придется плохо». Царскіе уполномоченные уступили имъ все, что только могли по наказу, уступили и Полоцкъ, и Динабургъ; но Польскіе коммиссары не хотели ни о чемъ слышать, кромѣ возвращенія всего завоеваннаго. Тогда царскіе уполномоченные показали твердость, объявили коммиссарамъ, что если они не хотять соглашаться ни на какія уступки, то събзжаться больше незачьмъ, ибо они стоятъ въ царскихъ земляхъ, въ Смоленской волости, и своимъ станомъ мъщаютъ движенію царскихъ войскъ, (по договору, мъсто съъзда и окрестчности на извъстное разстояние были свободны отъ военныхъ

дъйствій). Польскіе коммиссары присмиръли, отказались отъ требованія десяти милліоновъ за убытки: «Больше уступать намъ нечего» говорили они: «пусть опять начнется кровопролитіе, у насъ въ государствъ разорять нечего, потому что оно уже все разорено, а вы смотрите, не доводите насъ до необходимости соединяться съ другими государями». Видя невозможность продолжать переговоры, положили разъъхаться на три недъли, съ 10 Іюля по 1 Августа, царскимъ уполномоченнымъ отправиться въ Смоленскъ, а Польскимъ коммис-

сарамъ въ Толочино.

Прівхавши въ Смоленскъ, великіе послы отправили въ Москву товарища своего Аванасья Лаврентьвича Ордина-Нащокина, чтобъ тотъ подробно разказалъ государю, какъ у нихъ дъло дълалось. Слъдствіемъ этой поъздки была царская грамота Долгорукому: «Будучи ты на посольскихъ съвздахъ, служа намъ, великому государю, радълъ отъ чистаго сердца, о нашемъ дель говорилъ и стоялъ упорно свыше всъхъ товарищей своихъ. Эта твоя служба и радънье въдомы намъ отъ присыльщиковъ вашихъ, также и товарищъ твой Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ про твою службу и радънье намъ извъщалъ. Мы за это тебя жалуемъ, милостиво похваляемъ, а теперь указали тебъ быть полковымъ воеводою, и ты бы надъ Польскими и Литовскими людьми промыслъ и поискъ чиниль бы, въ которыхъ мъстахъ пристойно, смотря по тамощнему». Черкасскій быль отозвань въ Москву, подъ предлогомъ, что онъ долженъ быть дворовымъ воеводою во время преднамъреваемаго царскаго похода въ Литву. Ординъ-Нащокинъ возвратился въ Смоленскъ съ наказомъ — Польскихъ коммиссаровъ подкупать всячески, чтобъ они къ миру были склонны. 30 Іюля онъ получиль грамоту: «Ты бы намъ отписалъ съ нарочнымъ гонцомъ наскоро, чаять ли отъ коммиссаровъ сходства къ миру и нашему походу изъ Москвы въ Вязьму быть пристойно ли? Да въдомо намъ, великому государю, что генераль-поручикъ Вильямъ Дромантъ нашу государскую премногую къ себъ милость и жалованье поставилъ ни во что, и нашимъ жалованьемъ обогатясь, намъ служить не хочетъ, а хочетъ вхать за море: и ты бъ ему поговорилъ отъ себя тайно, чтобъ онъ свою мысль отложилъ и за море не вздилъ». Въ отвътъ Ордчиъ-Нащокинъ писалъ, что Долгорукій задерживаетъ войско подъ Шкловомъ, въ которомъ сильный гарнизонъ, и боится выйти изъ Смоленскихъ мѣстъ въ Литовскія; но что онъ, Нащокинъ, держится прежияго своего мнънія: осаду городовъ надобно оставить; и прежде эти осады губили войско и давали время непріятелю собираться съ силами; онъ приходилъ и города свои отбиралъ назадъ. Теперь, не задерживая войска подъ Шкловомъ и Могилевомъ, стать къ хлѣбнымъ мѣстамъ Смоленскаго уѣзда и оттуда пустить войну къ Двинъ, гдъ у Литовскихъ войскъ домы.

Съ 8 Августа возобновились съъзды: Польскіе коммиссары объявили, что въчный миръ возможенъ только при возвращенін Польшт всего завоеваннаго, и предложили перемиріе до Мая мфсяца следующаго 1665 года за уступкою царю Смоленска и Съверскихъ городовъ. Царскіе уполномоченные соглашались на это осьмимъсячное перемиріе, но съ удержаніемъ всего завоеваннаго, уступали наконецъ Витебскъ съ увздомъ; за уступку на въки Смоленска, Съверскихъ городовъ, Динабурга, Малороссіи на востокъ отъ Дивпра и Запорожья предлагали три милліона; да самимъ коммиссарамъ давали соболей на три тысячи рублей; коммиссары ни на что не согласились и разътхались въ Сентябръ, положивъ начать новые сътзды не ранте Іюня 1665 года, послт сейма. Такъ окончилось посольское дёло; князь Долгорукій извёщаль, что гетманъ Пацъ стоитъ въ Могилевъ въ кръпости и въ пушечной отстрыкь, а въ поль бою не даеть, не вышель и противъ окольничаго князя Юрія Никитича Борятинскаго, тъ же непріятельскіе люди, которые встратились съ Борятинскимъ, побиты на голову и въ плънъ взято шляхты и Нъмцевъ 32 человъка; кромъ того по объимъ сторонамъ Диъпра Литовскихъ людей во многихъ мъстахъ побивали; надъ Шкловомъ и Копосомъ промыслить нельзя, потому что сторожа въ нихъ

оставлена сильная и начальные люди върные. Государевымъ ратнымъ людямъ стоять теперь въ Дубровнъ хорошо, гораздо сытнъе, чъмъ подъ Копосомъ и Шкловомъ, хлъбъ находятъ по ямамъ и на поляхъ жнутъ и въ обозъ возятъ; но передъ прежними годами на поляхъ во многихъ мъстахъ хлъба не съяно, начало зарастать лъсомъ; около Могилева и Шклова все пожжено и разорено; отъ Днъпра до Березы, а въ правую сторону близъ Двины, въ лъвую по Толочино все разорено и сожжено, люди въ полонъ выбраны и повезены въ Русь. Ратнымъ людямъ дано сроку три дня для отпуска плънниковъ въ Русь, а которые безлюдные люди, тъмъ велъно продавать, а у себя не держать, потому что въ полкахъ появилось много женокъ и дъвокъ, и надобно очистить души и тъла ратныхъ людей отъ блуда.

Прошелъ 1664 годъ; приближался уже Іюнь 1665, а о новыхъ посольскихъ съездахъ не было слуха. Въ Мае месяце Московскій посланникъ дьякъ Григорій Богдановъ толковаль въ Варшавъ съ панами радными о посредничествъ христіанскихъ государей: «У короны Польской» говорили паны: «съ Московскимъ государствомъ не первая теперь война, и въ прежнихъ войнахъ мирились безъ посредниковъ. Императорскіе послы, Аллегретъ съ товарищами, были посредниками, однако при нихъ покою въчнаго не учинено; а еслибъ посредниковъ тогда не было, то конечно миръ былъ бы, эти посредники тогда только мфшали, а не мирили. И теперь только бы вашъ великій государь захотелъ покою, то можно бы заключить въчный миръ и безъ посредниковъ». — «Сколько разъ събзжались великіе уполномоченные послы» отвъчаль Богдановъ: «а ин въчнаго мира, ни перемирья за многими спорами не заключили: для того теперь посредники и надобны, чтобъ спорныя дела разсудили. И опять полномочные послы събдутся, и опять безъ посредниковъ ничего не сдълаютъ». — «Хорошо» говорилъ референдарь Брестовскій: «успокоивать обидныя дёла посредниками, не начиная войны, не дълая великаго разоренья, не взявши себъ многихъ городовъ:

а то побрали многіе города, да и говорять о посредникахъ. Знаемъ мы, для чего вамъ нужны посредники: для проволоки; чтобъ года три, четыре проволочить и взятые города укръпить за собою». — «Царское величество » говорилъ бискупъ Плоцкій: «желаетъ въ посредники цесаря и короля Датскаго; но пусть царское величество знаетъ, что цесарь королю Польскому родня, а Датскому королю во время его упадка, когда на него Шведы наступали, Польское войско большую помощь оказало, потому Датскій король нашему королю другъ и неправды пикакой дълать не захочетъ. Если соглашаться на посредничество, то до прітада посредниковъ надобно будетъ войну прекратить, и въ это время царь будетъ нашими городами владъть и ихъ за собою кръпить. Только принять въ посредники цесаря и короля Датскаго, такъ захотятъ у того же дъла быть и Французскій, и Шведскій короли, и курфюрстъ Бранденбургскій, и другіе всъ христіанскіе государи, и всякій изъ нихъ станетъ вымышлять, какъ бы себъ лучше». Богдановъ возражалъ, что ин одинъ государь безъ приглашенія не навяжется въ посредники. Паны продолжали свое, что посредники только препятствуютъ соглашенію: « Лучше всего» говорили они: « съфхаться уполномоченнымъ, и если они въчнаго мира заключить не смогутъ, то заключить перемиріе лътъ на 12 и вмъстъ договоръ о посредникахъ, которые должны быть при переговорахъ о въчномъ миръ». Съ этимъ Богдановъ и былъ отпущенъ, а въ Москву въ Сентябръ пріъхалъ королевскій посланникъ Іеронимъ Комаръ и объявилъ полномочіе говорить о перемиріи, о прекращеніи военныхъ дъйствій и о томъ, гдт и когда быть сътздамъ уполномоченныхъ. Что же было причиною такой склонности къ миру и такой уступчивости со стороны Польши? Мы видели, что оба государства были поставлены предшествовавшими событіями въ такія отношенія, что миръ между инми не былъ возможенъ; Москва, послъ такихъ пожертвованій, не могла отказаться отъ Малороссін и отъ всѣхъ завоеваній; Поляки же прямо говорили: для чего намъ уступать вамъ что-либо, когда обстоятельства перемънились, когда вы истощены, безъсоюзниковъ, а мы свободны отъ всъхъ другихъ враговъ и въсоюзъ съ ханомъ? Слъдовательно миръ между Москвою и Польшею быль возможень только въ томъ случав, когда новый какой-нибудь ударъ постигалъ то или другое государство и заставляль его спъшить миромъ сътяжелыми для себя пожертвованіями. Такой ударъ именно постигъ Польшу; Поляки перестали хвастаться своимъ выгоднымъ положениемъ, ибо внутри подиялась у нихъ смута, а извиъ ханъ Крымскій вмъстосоюзника становился врагомъ, и готовилась страшная война Турецкая. Знаменитый Любомирскій, съ которымъ мы встръчались при печальныхъ для Москвы событіяхъ, преслъдуемый противною стороною, въ челъ которой стояли королева и канцлеръ Пражмовскій, быль позвань въ 1664 году передъ сеймъ, и, за неявленіемъ, приговоренъ къ потеръ достоинствъ, имущества и жизни. Любомирскій удалился въ Силезію, но шляхта Великой Польши поднялась на его защиту, и Любомирскій, въ челъ ея, вступиль въ открытую борьбу съ правительствомъ.

Въ Москвъ знали о возстаніи Любомирскаго, перемънили тонъ, объявили Комару, что для перемирья со стороны царскаго величества уступокъ никакихъ не будетъ, и прямо спрашивали, какъ идутъ дѣла у короля съ Любомирскимъ? Комаръ отвѣчалъ: «Любомирскій загналъ королевское величество далеко; но было время, когда на короля наступили вдругъ разные непріятели, и тогда Богъ короля освободилъ, а съ подданнымъ своимъ королевскому величеству война не страшна; когда король пойдетъ на Любомирскаго самъ, то послѣдчему стоять будетъ не съ кѣмъ, какъ мышамъ противъ кота». Комаръ уступалъ на перемирье Смоленскъ съ городами Смоленскаго воеводства; думные люди отвѣчали, что это рѣчь неслушная; переговоры о перемиры кончились и положили — быть коммиссарскимъ съѣздамъ въ Генваръ 1666 года.

Но только 12 Февраля пріфхаль въ Смоленскъ великій н

полномочный посоль, намъстникъ Шацкій Аванасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, пожалованный уже въ окольничіе; въ товарищахъ ему назначены были дворянинъ Богданъ Ивановичъ Нащокинъ и дьякъ Григорій Богдановъ; съ ними отпущены были коверъ золотный — постилать на столъ во время переговоровъ съ Польскими коммиссарами, шатеръ суконный красный, карета, шандалъ серебряный, пять шандаловъ мѣдныхъ съ щипцами, лахань съ рукомойникомъ серебряные, десять стопъ бумаги, кувшинъ чернилъ, свъчи восковыя витыя и свъчи сальныя. Еще до начала съъздовъ 6 Марта государь дать знать Ордину-Нащокину, что въ Москву прітхалъ полковникъ отъ Любомирскаго съ двумя просьбами: 1) чтобъ сыну Любомирскаго служить царскому величеству и держать на Украйнъ два города, заступая Московскую землю отъ Татаръ и Поляковъ; 2) самому Любомирскому помочь деньгами, чтобъ ему людну и сильну быть противъ короля. Государь требоваль совъта у Нащокина, что отвъчать Любомирскому? Нащокинъ писалъ: «Сыну Любомирскаго пристойно быть въ Москву, это поможетъ миру и явио будетъ всему свъту, что сынъ великаго человъка и славнаго сенатора короны Польской прівдеть служить въ Московское государство; дружбъ съ цесаремъ это не повредитъ, потому что Любомирскій въ милости у цесаря; на Москвъ въ милости царской держать его не зазорно отъ людей и неново, а Полякамъ будетъ страшно. Если же послать казну самому Любомирскому, то отъ этого Великой Россіи большой прибыли не будеть: злая ненависть не возрасла бы? свои ратные люди зашумять, что въ чужую землю казну посылають, а у себя и хлабомь и деньгами скудно». Любомирскій предлагалъ также царю заключить союзъ съ цесаремъ, курфюрстомъ Бранденбургскимъ н Швеціею, и не допустить на Польскій престолъ принца Конде. Но кромъ того, что это вившательство въ чужія дела вовсе было не ко времени Московскому государству, истощенному, жаждущему мира, мысль о союзъ съ Шведами была лично ненавистна Нащокину, и онъ отвъчалъ царю: «Такой

промыслъ теперь не къ дѣлу, а когда было для него время, тогда не хотѣли этимъ заняться. Теперь надобно думать о томъ, какъ бы поскорѣе миръ заключить. Цесарь и курфюрстъ и теперь въ постоянной дружбѣ съ царскимъ величествомъ, а Шведъ отъ промыслу отбитъ не въ мѣру почитаніемъ и страхами посольскаго приказа; чтобъ Шведы не гиѣвались, уступлены имъ пошлины во вредъ Божіимъ людямъ Новгородскаго и Псковскаго государствъ и во вредъ казиѣ, а теперь Шведскій резидентъ въ Москвѣ требуетъ уплаты долговъ, что у Шведовъ на Русскихъ людяхъ: кто бы этому не подивился и не счелъ за порабощеніе! Итакъ, наведши владѣтельство Шведское надъ Русскими людьми, какой ровной сосѣдственной дружбы ожидать? и кто дерзнетъ, будучи въ тѣхъ краяхъ воеводою, людей оберегать и сборъ казны множить?»

Събзды у Нащокина съ Польскими коммиссарами, Юріемъ Глъбовичемъ, старостою Жмудскимъ, съ товарищами, начались только 30 Апраля въ деревна Андрусова, надъ ракою Городнею, между Смоленскимъ и Мстиславскимъ увздами. 26 Мая Нащокинъ доносилъ государю, что коммиссары намърены уступить Смоленскъ со всею Съверскою землею, также Динабургъ, довольствуясь отдачею Полоцка и Витебска, да депежнымъ вознагражденіемъ, объщаннымъ еще въ Дуровичахъ; но Польскіе коммиссары никакъ не хотятъ уступить Украйны; два Польскихъ коммиссара, страшно побранясь, едва не уфхали отъ Литовскихъ, все за Украйну. «Коронные коммиссары» писалъ Нащокинъ: «затъмъ и перемирье заключать, чтобъ всякими мърами впередъ стараться о возобновленін войны, а тогда и Литва отъ нихъ не отстанеть: такъ теперь надобно подлиннымъ союзнымъ миромъ ихъ захватить». Нащокинъ оканчиваетъ свое письмо любопытными указаніями о собственныхъ отношеніяхъ: «Узналъ я, что сынишка мой Войка (возвратившійся въ отечество) изо Пскова повхаль въ Москву, и тебъ, великому государю, быю челомъ, надъясь на твою государскую по Богъ безчисленную ко всемъ виноватымъ милость, особенно же ко мне, безза-Истор. Росс. Т. XI.

ступному холопу твоему. Если бы вина его Войкина была отпущена и дошло бы до того, чтобъ его послать ко мнь: то твоему государеву делу будеть помешка. Тебе, великому государю, извъстно: въ нынъшнее воинское время многія неудержательныя ръчи въ людяхъ происходять передъ прежнимъ безстрашно, а передъ всеми людьми, за твое госуларево дело, никто такъ не возненавиженъ, какъ я; которымъ н службишка моя приказана, и тъ злыми разговорами возненавижены отъ думныхъ людей. Кръпче иныхъ ближній окольничій Өедоръ Михайловичъ Ртищевъ, и тотъ въ моей службишкъ отъ злыхъ разговоровъ много пострадалъ, и потому побоялся переписываться со мною по деламъ настоящаго посольства, что причиняеть большой вредъ въ твоемъ и всего міра дъль, въ докладахъ. Воззри, государь, на Божіе и на свое государское всенародное дело, чтобъ оно мною и сынишкомъ моимъ отъ ненавистей людскихъ разрушено не было, а я вины сынищка своего не укрываю, и въ обращении его какъ тебъ великому государю Богъ извъстить, пожаловать или казнить».

Самымъ яснымъ признакомъ возможности мира было то, что коммисары согласились на прекращение враждебныхъ дъйствій на всехъ пунктахъ; но въ то время, какъ явился уже такой благопріятный признакъ, вдругъ Нащокинъ получаетъ изъ приказа тайныхъ дълъ грамоту - оставить всъ замыслы и служить по объщанію. « Теперь ли мит замыслы имть, когда гробъ у меня въ глазахъ!» отвъчалъ Нащокинъ государю: «я милосердія твоего, что сльпой свыта, ожидаю, жду, что ближніе твои бояре къ совершенію посольства будуть и мон злыя дела покроются честнымъ деломъ». 18-го Іюня Нащокинъ уведомилъ, что вечный миръ невозможенъ, и потому приступлено къ переговорамъ о перемирін. Въ отвътъ пришла милостивая грамота, чтобъ Нащокинъ на милость государеву быль надежень и заключаль договорь о перемирьи, отложа всякій страхъ, немедленно. Нащокинъ доносилъ (въ Іюль), что договору о перемиріи сильно помѣшали козаки,

которые стоятъ подъ Гомлемъ, распустили войну и въ дальнія Литовскія мѣста, вездѣ плѣнятъ народъ. Польскіе коммиссары на събздахъ говорили, что козаки нарочно нарушаютъ договоръ о прекращеніи военныхъ дъйствій: имъ не хочется мира, чтобъ быть всегда въ своевольствъ, а не подъ началомъ на своихъ пашияхъ работать. Въ половинъ Іюля Нащокину стало легче спорить съ коммиссарами на съфздахъ: государь писаль ему, что за его вфрную и радътельную службу онъ пожаловалъ сына его, вины отдалъ, велълъ свои очи видъть и написать по Московскому списку съ отпускомъ на житье въ отцовскія деревни; относительно условій перемирья царь позволилъ Нащокину уступить Витебскъ и Полоцкъ, но приказывалъ стоять упорно за Динабургъ и Малую Лифляндію, сулить за нихъ въ королевскую казну 10,000 рублей п больше, а тъхъ коммиссаровъ, которые будутъ особенно противиться, подкупать, сулить тайно до 20,000 рублей. Когда Нащокинъ предложилъ это коммиссарамъ, то они отвъчали, что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться нельзя, не можетъ Польша уступить Москвъ Украйну, потому что тамошніе служивые люди останутся безъ домовъ. Государь вельть предложить имъ изъ Задивпровской Украйны городъ Каневъ съ убздомъ, потомъ уступать Кіевское воеводство, наконецъ даже и Кіевскій утздъ, оставивъ при Кіевт только по шести или по пяти верстъ въ окружности, чтобъ въ этихъ верстахъ остались православные монастыри; но самый Кіевъ, Кременчукъ и Запорожье пепремънно удержать въ государевой сторонъ; если Нащокинъ узнаетъ подлинно, что коммиссары готовы заключить и втчный миръ, если имъ уступленъ будетъ Кіевъ и разділится все Дпіпромъ, то для вічнаго мпра Кіевъ уступить, но Запорожью и Кременчуку быть въ государевой сторонт. Потомъ государь велтлъ требовать Кіева только на пять льтъ. Нащокинъ послалъ въ Москву свой душевный извътъ: «Въдая правду, умолчать — противно Богу п невозможно по крестому цълованію великому государю: коммиссарамъ силы въ посольствъ прибыло изъ Украйны, потому

что въ прошломъ году въ Украйну изъ Москвы переписчики посланы для сбора доходовъ со всякихъ жилецкихъ людей: но тамошніе люди и отъ Польскаго короля многою кровью отбивались, чтобъ жить въ своей воль, имъ лучше кровопролитіе и своевольство, чъмъ покой; неудовольствіе въ Украйнъ вслъдствіе сбора доходовъ возбудило въ Полякахъ надежду къ ея возвращенію и произвело потому затрудненіе въ мирныхъ переговорахъ. Въ Малой Ливонін тоже неудовольстіе: послъ отдачи Большой Лифляндіп Шведамъ, на Двинъ проъзжихъ людей грабятъ и всячески оскорбляютъ. Наконецъ, какъ нарочно чтобъ раздразнить Литовское войско, изъ Смоленска выслали пашенныхъ людей: успъли бы это сдълать и послъ заключенія перемпрія, а теперь отъ порубежной жесточи война можетъ возобновиться. Чтобъ удовлетворить Литву, надобно уступить къ Полоцку и Витепску Динабургъ съ тамошинми мъстами: тогда Литва и впередъ на сеймикахъ и на большомъ сеймъ будетъ противиться войнъ съ нами, потому что Литвъ нечего будетъ больше желать. Отъ Польскихъ же границъ необходимо удержать Украйну отъ Чернигова по Дибиръ и во время перемирья украпить Черпиговъ и всъ Съверскіе города. Кіевъ на пять льтъ и Динабургъ на все перемирье, при томъ, что дълается теперь на порубежьт, отстоять невозможно; да если и перемирье будеть, а не прекратится насиліе порубежнымъ крестьянамъ, то Смоленскіе утады и впередъ пусты будутъ, крестьяне выбъгутъ на льготы за рубежъ. Для усивха въ посольскомъ дъль надобно усилить порубежныя мъста, въ началъ зимы въ Смоленскъ и въ другіе порубежные города запасы и рати ввести, также ссылаться съ курфюрстомъ Бранденбургскимъ, съ Богуславомъ Радзивиломъ и съ Любомирскимъ». Государь, отъ 10 Ноября, отвъчалъ Нащокину, чтобъ заключалъ перемирье по прежнему наказу, вытребовавши Кіевъ на пять льтъ, а Динабургъ на все перемирное время. Но Польскіе коммиссары (10 Декабря) съ клятвою объявили, что, по сеймовому указу, имъ велъно уступить Смоленское воеводство со всею Стверскою землею, а взять

безъ откладыванія Кіевъ съ тёми мѣстами, которыя черезъ Дивиръ на Переяславской сторонъ теперь за ними, да Запорожье, чтобъ Запорожскіе козаки ссорою не наводили на нихъ войны съ Турками и Крымцами, а на Двинъ Динабургъ съ другими волостями, которыя прежде были заними. Нащокинъ предлагалъ разъъхаться до новаго срока, подтвердивъ только прекращеніе непріятельских дъйствій; но коммиссары никакъ на это не соглашались: «или перемирье на 12 лътъ на нашихъ условіяхъ, или война» — говорили они и грозили, что ханъ съ ордами идетъ кънимъ на помощь, что подтверждалъ и воевода Шереметевъ изъ Кіева. Нащокинъ уговорилъ коммпссаровъ не разъъзжаться до 25 Декабря и, давши знать объ этомъг осударю, совътовалъ принять условія, ибо другихъ не будетъ: «А въ Московскомъ государствъ» писалъ онъ: «и въ мысли того не бывало, что Смоленскомъ владъть, не только Черниговомъ и всею Съверскою землею, что теперь отдаютъ. У Полоцкихъ и Витепскихъ служивыхъ людей слышится сильный ропотъ, что живутъ безъ перемъны, и если война продлится, то едва ли удержатся. Какая пужда въ Кіевъ, тебъ, великому государю, извъстно изъ грамотъ боярина Петра Васильевича Шереметева; а въ Польшт и Литвт хорошо знаютъ, что порубежные города не кръпки и большое войско на оборону ихъ скоро не придетъ; слава пущена во всъ государства, что денежной казны у васъ въ сборъ нътъ, Сибирская рухлядь и всякіе поставы въ жалованье служивымъ людямъ розданы, прежнихъ доходовъ убыло, и на денежныхъ дворахъ въ Москвъ и по городамъ денегъ не дълаютъ. Если миръ отложится, то чтобъ Турка и ханъ въ Украйнъ не усилились, ее и окольнія мъста не разорили, когда выбедутъ людей, то и мириться будеть не зачемъ; и началась война за то, чтобъ Турка и хана не допустить владъть Украйною, въ посольствахъ и по всему свъту объ этомъ разславлено; а кромъ мира съ Польшею возмущенія въ тамошнихъ людяхъ укротить нечѣмъ». Государь, 17 Декабря, послаль статын, примъриваясь къ которымъ, договариваться: перемирье на 12

лътъ или больше, уступить за Кіевъ Динабургъ съ южною Ливопією, если же не согласятся, то по послъдней мъръ уступить и Кіевъ съ Заднъпровскими городами Кіевской стороны, а восточной сторонъ Дивпра быть за царемъ, Запорожье подълить — здъшней сторонъ быть за Москвою, а другую уступить Польшъ. Статьи объявлять не вдругъ, а продержать коммиссаровъ и войну задержать до последняго зимняго пути. «А тебъ, Аванасію Лаврентьевичу» писаль государь: «къ терпънію еще терпъніе приложить, потому что гумна пшеницы и мъры масла еще не исполнились, ибо міръ въ лукавствъ лежитъ; претерпъвый до конца, той спасенъ будетъ, и какъ гумна пшеницы и мфры масла исполнятся, тогда мы, великій государь, укажемъ къ тебъ отписать». Но скоро это ръшеніе перемънилось вследствіе известія, что хань побить въ Украйнъ: 22 Декабря написанъ былъ новый наказъ Нащокину: «За Кіевъ и за здъшнюю сторону Запорожья давать деньги, что пристойно, чтобъ Кіеву и здъшней сторопъ Запорожья никакъ въ уступкъ не быть; если же коммиссары не согласятся, то сътзды отсрочить и войну задержать. Нащокинъ донесъ, что послѣ 30 съѣздовъ коммиссары уступили наконецъ всю восточную сторону Днепра, но Кіева все еще не уступають н. вопреки договору, Польскія войска двинулись въ Смоленскій увздъ для сбора стацій. 6 Генваря 1667 года государь отвъчалъ: «Мы отправили окольничаго князя Великаго-Гагина въ Вязьму съ двумя полками рейтаръ и съ четырьмя приказами стрфльцовъ и съ 33 пушками, изъ Вязьмы имъ вельно идти въ Смоленскъ не для крови, по для того, чтобъ Литовскія войска отступили. Если Польскія войска изъ Смоленскаго увзда выйдутъ и коммиссары будутъ къ вамъ сходительнъе прежняго, то тебъ отъ Бога избранному и върному доброхоту нашему уступать Динабургъ съ Запорожьемъ кромъ берега здъшней стороны противъ Запорожья, потому что по вашему договору коммиссары уступають всв Черкасскіе города здъшней стороны, а за Кіевъ стоятъ; если же никакими способами Кіева удержать будетъ нельзя, коммиссары сходительны не будутъ, рати изъ Смоленскаго уъзда не выведутъ, а захотятъ крови, то Кіевъ уступить, но прежде настойте о выводъ и задержаніи войскъ, чтобъ отдавать было волею, а не по нуждъ. Смотръть накръпко, не своею ли службою хотятъ коммиссары удержать Кіевъ, не нарочно ли вамъ говорятъ, что указъ имъ присланъ съ сейма; а намъ подлинно извъстно, что сеймъ разорвался безъ всякаго дъла. Стойте всъми силами, чтобъ намъ въ титлахъ по прежнему Кіевскимъ писаться».

« Свыше человъческой мысли », по выраженію Нащокина, коммиссары согласились уступить Кіевъ на два года. Виновникомъ этой уступчивости быль Дорошенко. Еще 20 Февраля 1666 года подъ городомъ Лысенкою Дорошенко предложилъ старшинъ (безъ черни) — всъхъ Ляховъ выслать изъ Украйны въ Польшу, самимъ со всеми Задиепровскими городами приклониться къ хану Крымскому, и по веснь идти съ ордою на восточную сторону; если Ляхи не пойдутъ добровольно, то бить ихъ, потому что Поляки берутъ стацію многую и налоги чинять великіе, а отъ Московскихъ ратныхъ людей и отъ восточныхъ козаковъ не защищають; стацій и хльба на западной сторонь давать нечего: уже три года хлъба не съяли. Поднялся крикъ отъ старшины Серденева полка на Дорошенка: «Ты Татарскій гетманъ. Татарами поставленъ, а не войскомъ выбранъ; мы всъ потдемъ къ королю». — «Хоть сейчасъ потзжайте къ королю» отвъчалъ Дорошенко: «вы мнъ не угрозите, я васъ не боюсь; вы меня называете не гетманомъ: для чего же стаціи у меня просите? Королевскаго войска и васъ намъ не прокормить, только себя погубить». При этихъ словахъ Дорошенко положиль булаву, въ знакъ, что опъ отказывается отъ гетманства, и пошелъ въ городъ. Но полковники и старшина догнали его, привели въ раду и по прежнему провозгласили гетманомъ 56. Дорошенко далъ знать въ Крымъ и Константинополь, что Украйна въ волъ султана и хана, и вотъ пришелъ приказъ изъ Константинополя новому Крымскому хану Адиль-Гирею (смънившему Магметъ-Гирея вес-

ною 1666 года), чтобъ шелъ воевать короля Польскаго. Въ Сентябръ толпы Татаръ нагрянули на Украйну подъ начальствомъ нурадина Девлетъ-Гирея. Царевичь остановился подъ Крыловымъ и отсюда разослалъ загоны за Днъпръ подъ Переяславль, Итжинъ и другіе Черкасскіе города и вывелъ плинныхъ тысячь съ пять. Схвативши эту добычу съ восточнаго, царскаго берега, нурадинъ отошелъ подъ Умань, два мъсяца кормилъ здъсь лошадей, соединился съ козаками и двинулся на короля. Подъ Межибожьемъ встрътилъ онъ полковниковъ Польскихъ Маховскаго и Красовскаго съ 2000 гусаръ, рейтаръ, шляхты и драгуновъ: все это полегло на мъстъ или было взято въ пленъ, Маховскаго въ оковахъ привезли въ Крымъ. Послъ побъды Татары и козаки разсыпались за добычею подъ Львовымъ, Люблиномъ, Каменцомъ, побрали въ пленъ шляхты, женъ и детей, подданныхъ ихъ и Жидовъ до 100,000, а по разказамъ Польскихъ пленниковъ, 40,000. Татары брали плънныхъ, но козаки этимъ не довольствовались: они выръзывали груди у женщинъ, били до смерти младенцевъ. Послъ этого Дорошенку уже не было возврата къ королю. Чтобъ небояться мести отъ Поляковъ, онъ хотълъ сдавить ихъ съ двухъ сторонъ: въ Крымъ явились отъ него послаиники — Браславскій полковникъ Михайла Зеленскій п Данила, сынъ Грицка Лесницкаго, хлопотать, чтобъ Адиль-Гирей помирился съ государемъ Московскимъ, не допускалъ его до мира съ Польскимъ королемъ, чтобъвоевать Польшу вмъсть съ Москвою. Плънный бояринъ Шереметовъ получилъ такое письмо отъ Зеленскаго: «Ради бы были противъ давняго желательства и пріятства вашу милость навъстить и поклонъ нижайшій отдать, но намъ запрещено, для чего письменно вашу милость посъщаемъ; потомъ желаемъ, чтобъ противъ стародавности, на Руси могли вашу милость видъть, дасть Богь, вскорь: когда ужь съ Ляхами вновь въ непріязни пребываемъ, тогда Господь въ соединение христіанъ сведетъ» 57. Но если Дорошенко хлопоталъ о томъ, чтобъ не допустить царя до мира съ Польшею, то Поляки должны были хлопотать о противномъ, и, благодаря этому, Кіевъ остался за Москвою.

Нащокинъ объявилъ коммиссарамъ государево жалованье, по десяти тысячь золотыхъ Польскихъ; референдарю Брестовскому объявлено, что сверхъ товарищей своихъ получитъ еще 10,000 золотыхъ, а если прівдетъ съ подтвержденіемъ договора: въ Москву, то будетъ большая ему государская милость. «Королевскому величеству» писалъ Нащокинъ коммиссарамъ: «мыне можемъ назначить, но когда будутъ у него царскіе послысъ мириымъ подтвержденіемъ, то привезуть достойные дары, также и капилеру Пацу прислано будетъ не обидно». 6 Генваря прівхаль отъ коммиссаровь Іеронимъ Комаръ и билъчеломъ, чтобъ сверхъ объщанныхъ денегъ въ тайную дачу пожаловалъ имъ государь явно соболями, чтобъ имъ можнобыло хвалиться передъ людьми; самъ Комаръ билъ челомъ, чтобъ вмъсто объщанныхъ ему ефимковъ дали золотыми червонными, потому что червонцы легче скрыть, такъ что и домашніе не узнають; Комарь объявиль, что какъ скоро коммиссары получать государево жалованье, сейчась же стануть писать договорныя статьи. Деньги были высланы изъ Москвы. немедленно, и 13 Генваря, на 31-мъ събздъ, написаны договорныя статьи: заключалось перемпріе на 13 літь, до Іюня мъсяца 1680 года; въ это время уполномоченные съ объихъ сторопъ должны трижды събзжаться для постановленія въчнаго мира, причемъ третья коммиссія должна быть уже съ посредниками. Въ королевскую сторону отходятъ города: Витебскъ и Полоцкъ съ увздами, Динабургъ, Лютинъ, Ръзица, Маріенбургъ и вся Ливонія, также Украйна на западной сторонъ Дибпра, но изъ Кіева выводъ Московскихъ ратныхъ людей отлагается до 5 Апръля 1669 года; въ эти два года окрестности Кіева на милю разстоянія остаются во владеніи царскомъ. Запорожскіе козаки остаются въ оборонъ и подъпослушаніемъ обоихъ государей, должны быть одинаково готовы на службу противъ непріятелей королевскихъ и царскихъ; но оба государя должны запретить имъ, какъ и во-

обще всемъ Черкасамъ, выходить на Черное море и нарушать миръ съ Турками. Въ сторону царскаго величества отходятъ: воеводство Смоленское со всеми уездами и городами, поветь Стародубскій, воеводство Черниговское и вся Украйна съ Путивльской стороны по Днапръ, причемъ католики, здась осстающіеся, будуть безпрепятственно отправлять свое богослужение въ домахъ; шляхта, мъщане, Татары и Жиды имъютъ право продать здесь свои именія и уйти въ королевскую сторону. Козакамъ восточной стороны не мстить за то, что отступали въ сторону королевскую, людей отсюда въ Московское государство не выводить и новыхъ крѣпостей не строить. Пленники, духовные, шляхта, военные люди, козаки, Жиды, Татары, мещане, ремесленники, купцы отпускаются съ объихъ сторонъ безусловно, объ отпускъ же пашенныхъ людей будетъ постановлено на будущей коммиссіи. Оба государя предложать Крымскому хану приступить къ перемирію; если онъ отвергнетъ предложение и пойдетъ войною на Московское государство, то король никакой помощи давать ему не будеть; если же онъ станеть опустошать Украйну по объимъ сторонамъ Днепра или подговаривать козаковъ къ себе, то оба государя общими силами даютъ отпоръ бусурманамъ, препятствують, чтобъ Украйна не отошла къ последнимъ, и козакамъ такого самовольства не позволятъ. Оба государя будуть употреблять короткіе титулы; король будеть писаться - Польскимъ, Шведскимъ, Литовскимъ, Русскимъ, Бълорусскимъ и иныхъ; царь — великимъ государемъ царемъ и великимъ княземъ и прочихъ; на царской печати не будетъ титуловъ Литовскаго, Кіевскаго, Волынскаго и Подольскаго. Всъ захваченныя бумаги, нарядъ, взятый въ городахъ и замкахъ, королевскихъ и шляхетскикъ, церковныя вещи, часть животворящаго древа, взятая въ Люблинъ, мощи св. Каллистрата въ Смоленскъ возвращаются, сколько ни пайдется. Торговымъ людямъ путь чистый въ обоихъ государствахъ, сухимъ путемъ и ръками, а именно Касплею и Двиною изъ Смоленска къ Ригъ, съ платежемъ обыкновенныхъ пошлинъ; путь чистый всякихъ и другихъ чиновъ людямъ, черезъ Московское государство духовнымъ особамъ, отправляющимся въ Персію и Китай для распространенія тамъ христіанской въры.

Для подтвержденія перемирія въ Москву прітхали королевскіе послы — Станиславъ Бънтвскій и Кипріанъ Брестовскій. 21 Октября, въ отвътъ съ Ординымъ-Нащокинымъ, они сказали: «У королевскаго величества и ръчи посполитой теперь бользнь большая: на королевство Польское всталь великій непріятель всеми своими бусурманскими силами, такъ надобно обоимъ великимъ монархамъ противъ бусурманскихъ войскъ вмъстъ стоять. Есть еще у короля и ръчи посполитой другая бользнь, внутренияя, которую прежде всего надобно исцьлить, чтобъ больше Турецкой войны мира не разорвала: надобно удовольствовать шляхту, выгнанную изъ уступленной Украйны и Съверщизны, потому что отъ нея безпрестанная докука и вопль. Чтобъ царское величество изволиль объ этихъ статьяхъ договоръ учинить теперь съ нами: тогда непріятель христіанскій, слыша о союзъ обонхъ монарховъ, испугается, и народы христіанскіе, находящіеся подъ властію бусурмана, Греки, Сербы, Болгары, Волохи и Молдаване, начнутъ искать освобожденія изъ-подъ поганскаго насилія». — « Чъмъ же успоконть выгнанную шляхту?» спросилъ Нащокинъ. - «На это есть два способа» отвъчали послы: «пусть царское величество или пожалуетъ ихъ деньгами, или позволитъ имъ жить въ прежнихъ имъніяхъ». — «Если позволить имъ жить въ прежнихъ маетностяхъ» спросилъ опять Нащокинъ: «то чынми подданными они будутъ называться и какая услуга будеть отъ нихъ царскому величеству?» Послы отвъчали: «Они останутся подданными королевскими, а царскому величеству съ имъній своихъ будуть давать подати». — «Отъ этого будетъ ссора» сказалъ Нащокинъ: «лучше объявите, сколько этихъ изгнанниковъ и сколько нужно дать денегъ, чтобъ ихъ удовольствовать?» — «Это совершениая правда» отвъчали послы: «если они останутся въ прежнихъ маетностяхъ, то безъ ссоры не обойдется, лучше дать имъ денегъ, но сколько имен-

но для этого нужно казны, сказать намъ нельзя, потому что у лучшихъ людей, у Вишиевецкихъ, Потоцкихъ, Конецпольскаго и другихъ сенаторовъ и шляхты имънія были большія, съ которыхъ каждому сходило по 100, по 200 и по 300 тысячъ дохода; мы полагаемся на милостивое разсуждение царскаго величества». Нащокинъ объщалъ донести объ этомъ государю и потомъ спросилъ: « Не наказано ль что-нибудь вамъ о въчномъ миръ? » — «О въчномъ миръ говорить теперь нельзя» отвъчали послы: «какъ узналъ султанъ Турецкій и про перемирье, то сейчасъ же началь на насъ войну готовить и Крымскому хану вельлъ войска отправлять; теперь Татары съ Дорошенкомъ и съ отступниками Черкасами разоряютъ Польшу, побрали въ плънъ больше 100,000 человъкъ, и часъ отъ часу военный огонь распространяется, а какъ ръки станутъ, то ждемъ отъ Турокъ и Татаръ конечнаго разоренія. Король и річь посполитая прислали насътеперь для подтвержденія перемирнаго договора и для заключенія союза противъ бусурманъ, пока р'яки не станутъ, также поскоръе ръшить дъло о выгнанной шляхтъ, а если ее не удовольствовать, то надобно опасаться отъ нея всякаго дурна, потому что голодный отъ нужды и то делаетъ, чего ему не довелось; бъда, если шляхта затъетъ смуту, а непріятель вторгиется». Нащокинъ: «Длинные разговоры ведете вы объ удовлетворенін выгнанной шляхты и о помощи на Турокъ, а о въчномъ мпръ говорить не хотите: но царскому величеству изъ чего удовлетворять шляхту казною? да и помогать вамъ противъ непріятеля не надежно, потому что миръ у насъ съ вами времянной, а не въчный». Послы: «Если царское величество намъ не поможетъ и Турки Польшу одольютъ, то и Московскому государству будеть отъ нихъ тъснота; въ награжденін же шляхты мы полагаемся на царское милостивое разсужденіе, а не рышивши этихъ двухъ дыль, въ другія вступать нельзя».

На следующемъ съездъ, 26 Октября, Нащокинъ сказалъ, что большихъ денегъ для удовлетворенія шляхты царь дать

не можеть, потому что и такъ казив расходъ большой: много идеть денегь Калмыкамъ, чтобъ они тъснили Крымскій юртъ и не пускали хана на Польшу; кромъ того у государя войска много, на содержание котораго идетъ казна большая; «объявите подлинно, спросилъ бояринъ, чемъ шляхту удовольствовать? да безъ большихъ запросовъ». Послы отвъчали прежнее, что полагаются на милостивое разсуждение царскаго величества: «Милосердіе великаго государя въ государствъ нашемъ славится» говорили они: «извъстно, что всъхъ бъдныхъ онъ милостію своею призираетъ и жалуетъ, а выгнанная шляхта, братья наши, бъдны и безпомощны, и кромъ государской милости искать имъ негдъ. Царскому величеству надобио ихъ пожаловать вмъсто милостыни; мы знаемъ, что у государя и на богадъльни расходится не меньше того, чтмъ бтдиую шляхту пожаловать; а Вишневецкимъ и другой знатной шляхтъ позволиль бы государь жить въ Черкасскихъ городахъ на Путивльской сторонъ: они люди честные и богатые, могутъ при себъ держать войска не малыя, которыя будутъ обоимъ государствамъ на оборону». --«Нътъ ужь лучие удовольствовать шляхту казною» отвъчаль на это Нащокинъ: «козаки люди самовольные, не только не дадутъ имъ владъть маетностями, но и самихъ побьютъ, и отъ того, Боже сохрани, чтобъ еще большіе бунты не начались, и станутъ козаки прибъгать къ Турецкому султану и Крымскому хану». — «Правда» говорили послы: «козаки изсвоевольничались, подъ прежними своими панами жить не захотять; а надобно, чтобъ теперь великіе государи, по братской дружбъ и любви, общими силами ихъ смирили по прежнему, какъ было до войны». Послъ долгихъ разговоровъ Нащокипъ объявилъ наконецъ, что государь жалуетъ шляхтъ 500,000 золотыхъ Польскихъ, разложивъ на сроки. Послы отвъчали, что этимъ бѣдныхъ изгнанниковъ удовольствовать нечѣмъ; изволиль бы великій государь пожаловать ихъ нескудно, чтобъ они бъдные за его царское величество были въчно богомольцы. «Казна у его царскаго величества большая» говорили они: «съ одной Украйны по нашимъ въдомостямъ и роспи-

сямъ можно со всъхъ шляхетскихъ маетностей собрать въ годъ милліоновъ съ двадцать, а по меньшей мірт съ десять. По государевой милости одному полковнику Константину Греку данъ городъ Лохвица, что было прежде имъніе Вишневецкаго, а онъ ставитъ съ него по 100 человъкъ козаковъ; гетману Брюховецкому и многимъ полковникамъ даны большіе города, съ которыхъ можно бы собрать много казны; а нашъ Польскій и Литовскій народъ славный и вольный, и если будеть ему отъ царскаго величества удовольствованіе, то будетъ на свътъ славно во всъхъ государствахъ». Послъ этого предисловія, послы наконецъ высказали свое требованіе, чтобъ государь, на каждый перемирный годъ, давалъ шляхть по 3,000,000. Имъ отвъчали, что это дъло нестаточное, запросъ такой песлушный, что царскому величеству и донести объ немъ невозможно. Послы спустили до двухъ милліоновъ. Нащокинъ пошелъ доложить объ этомъ государю и, возвратясь, объявилъ посламъ, что государь позволилъ прибавить еще 500,000 золотыхъ Польскихъ. Послы били челомъ и приняли это въ великую милость.

Статья о шляхть была порышена; оставалась другая о союзъ противъ Турокъ и Крыма. 28 Октября послы снова были въ отвътъ съ Ординымъ-Нащокинымъ и говорили: «Чтобъ великій государь изволиль для опасенья отъ непріятельскихъ безвъстныхъ приходовъ держать на Украйнъ войска свои безпрестанно, и число войскъ надобно назначить, а королевскія войска на Украйнъ будутъ готовы указное же число, и какъ придетъ въсть, что Крымцы выступаютъ, то громить бы ихъ общими силами; а теперь изволиль бы царское величество послать свое войско на Украйну поскоръе, и чтобъ это войско, соединившись съ войскомъ королевскимъ, шло на отступниковъ, которые уже поддались султану Турецкому и вмъстъ съ ордою воюють королевскія украйныя места, и, смиря ихъ общими силами, привести въ прежнее подданство, чтобъ они были въ послушаніп обоихъ великихъ государей, а не подъ бусурманскимъ нгомъ; и напередъ бы послать къ Черкасамъ

грамоты, призывая ихъ къ возвращению въ подданство и обнадеживая всякимъ милосердіемъ, да и то имъ объявить, если они такого милосердія не поищутъ и изъ-подъ ига бусурманскаго не возвратятся, то на нихъ посланы будутъ войска съ объихъ сторонъ». Нащокинъ отвъчалъ: «Отъ бусурманскаго прихода царскаго величества войска готовы, Бългородскій полкъ стоитъ всегда; а числа войскамъ назначить не годится, чтобъ непріятель не узналъ и больше войска не приготовилъ, говорить надобно просто, что войска много; Калмыки также наготовъ». Послы: «Государь бы изволилъ поискъ учинить нынашнюю зиму, потому что орда и козаки наше государство воюють, и постановить бы о томъ договоръ подлинный съ нами». — «Царскаго величества войскамъ гдъ на Украйнъ стоять и съ коронными войсками гдъ сходиться?» спросилъ Нащокинъ. «Это укажетъ потребность» отвъчали послы. «Если» продолжалъ Нащокинъ: «на Украйнъ война продлится, а царскимъ войскамъ становища спокойнаго не будетъ, то они потерпятъ нужду большую. Теперь царскимъ войскамъ становище надежное — Кіевъ, пока онъ въ царской сторонъ, а какъ по договору Андрусовскому отойдеть въ королевскую сторону, то царскимъ войскамъ надежнаго становища такого другаго не будеть, и про это какъ вы разсуждаете? отъ королевскаго величества о Кіевт что вамъ наказано?» Послы поняли, къ чему клонится ръчь боярина, и отвъчали: «Безъ становища царскія войска не будуть, а о Кіевъ говорить намъ и разсуждать нечего: какъ объ немъ въ Андрусовскихъ договорахъ постановлено, такъ и быть, и отмънять Андрусовскихъ договоровъ ни въ чемъ нельзя, все равно что каменной стѣны: каменная стъна до тъхъ поръ и кръпка, пока цъла, а выньте изъ нея хотя одинъ кирпичь, и станетъ рушиться». Наконецъ договорились, что царское величество отправить на помощь королю противъ Татаръ и непокорныхъ козаковъ 5000 конинцы и 20,000 пехоты, которыя должны соединиться съ королевскими войсками между Дитпромъ и Дитстромъ, а для отвлече-

нія силь непріятельских в Калмыки и Донскіе козаки будуть воевать Крымъ. Въ вознаграждение изгнанной изъ Украйны шляхть государь даеть милліонъ золотыхъ Польскихъ, а Московскимъ счетомъ 200,000 рублей, изъ которыхъ посламъ при отпускъ отсчитано будетъ 150,000 рублей, а остальныя 50,000 отправлены будуть изъ Смоленска въ Февраль 1668 года. Такъ какъ по случаю союза между обоими государствами противъ бусурманъ и отступниковъ козаковъ будутъ частыя пересылки, также и для успленія торговли учреждена будеть еженедъльная почта, начавь отъ королевскаго мъстопребыванія чрезъ все его государство до мъстечка Кадина на рубежъ воеводства Мстиславскаго. Почта эта будетъ возить грамогы, какъ государскія, такъ и торговыя, и сдавать ихъ въ порубежномъ Смоленскаго воеводства мъстечкъ Мигновичахъ Русскому начальнику почты, который пересылаетъ ихъ какъ можно скоръе черезъ Смоленскъ въ Москву, и наоборотъ, грамоты, присланныя изъ Москвы, отсылаетъ въ Кадинъ; торговые люди за пересылку своихъ писемъ будутъ платить по обычаю, ведущемуся во встхъ государствахъ. Нащокинъ предложилъ также посламъ, чтобъ въ Іюнъ 1668 года быль съвздъ въ Курляндін уполномоченнымъ Русскимъ, Польскимъ и Шведскимъ для постановленія торговаго договора между тремя государствами: «чтобъ торговые люди по всемъ государствамъ общимъ выбираньемъ пошлинъ изобижены не были, понеже вст народы пожитками торговыми казну полинть извыкли». Послы обязались донести объ этомъ королю и сейму.

4 Декабря, на отпускъ, подлъ государя послы видъли недавно объявленнаго наслъдника, царевича Алексъя Алексъевича, послъ чего бояринъ Ординъ-Нащокинъ, царственной большой печати и государственныхъ великихъ посольскихъ дълъ оберегатель, говорилъ имъ: «Видъли вы предъ лицемъ великаго монарха безцънное сокровище, дражайшую свътлость, которая не задолго до вашего пришествія ясностію луча Московскіе народы просвътила, видъли вы благороднаго

государя нашего царевича. Эгу превысокую милость можете возвъстить королевскому величеству и къ желательной любви его подвигнуть. Если, по смерти королевской, государство ваше будетъ просить себъ въ короли котораго-нибудь изъ царевичей, то великій государь Божіей воль противенъ не будеть». Послы отвъчали: «Когда будемъ у себя, то королевскому величеству и всей рачи посполитой милосердіе великаго монарха и сына его объявимъ и такъ выхвалять и прославлять объщаемся, сколько въ насъ духа достанетъ. Приняты мы свыше прежняго обычая Московскаго государства, жалованьемъ и кормами обдарены больше прежнихъ пословъ; посольство выслушано и въ отвътахъ было съ великою честію, на славу передъ посторонними народами; мы уже писали въ Польское государство на прославление этой милости, надъемся, что изъ разныхъ государствъ объ этомъ скоро отзовутся и служба наша върна будетъ; объявление же о царевичахъ хотя и съ радостію принимаемъ, но повеленія королевскаго н ръчи посполитой на этотъ счетъ не имъемъ и потому безотвътны остаемся». Тугъ возвысилъ голосъ ближній бояринъ князь Никита Ивановичъ Одоевскій: «Въ прошлые годы въ Впльнъ» сказалъ онъ: «писали мы статьи объ избраніи царскаго величества или сына его въ короли: и теперь этому быть можно же». — «То посольство не совершилось по праведной волъ Божіей» отвъчали послы: «а теперь лучше и крѣпче тогдашняго: даль Господь Богъ между обоими государями и государствами святой покой, и въ этомъ поков всякое доброе дело въ свое время легко совершиться можетъ». Этимъ разговоръ кончился; государь пожаловалъ пословъ къ рукъ и велълъ отпустить 58.

Такъ окончилась въ восточной Европъ опустошительная тринадцатильтняя война, по важности причинъ и слъдствій своихъ соотвътствующая Тридцатильтней войнъ и вообще религіознымъ борьбамъ, потрясавшимъ среднюю и западную Европу въ XVI и XVII стольтіяхъ. Война началась, какъ мы видъли, далеко не вслъдствіе одной извъчной вражды ме-Истор. Росс. Т. XI.

жду двумя народами, ждавшей перваго удобнаго случая для своего обнаруженія, далеко не потому одному, что Москва не могла успоконться на Поляновскомъ миръ, не могла сжиться съ мыслію о потеряхъ, ею понесенныхъ по этому миру. Не за Смоленскъ и Съверскую землю загорълась борьба. Москвъ такъ же не хотълось начинать ее, какъ и Польшъ. Она началась велъдствіе Малороссійскихъ событій, вслъдствіе религіозной борьбы, разгортвшейся въ западныхъ Русскихъ областяхъ и давшей такую силу козацкимъ интересамъ, козацкимъ движеніямъ. Государь, царствовавшій на Москвъ въ это время, по господствовавшему направленію своего духа, могъ именно принять къ сердцу тотъ интересъ, во имя котораго происходило историческое движение: «Собакъ недостойно ъсть и одного куска хльба православнаго; если же оба куска хлеба достанутся собаке вечно есть — охъ, кто можетъ въ томъ отвътъ сотворить? и какое оправданіе пріиметь отдавшій святый и живый хлібов собакь? будеть ему возданніемъ преисподній адъ, прелютый огонь и немилосердыя муки». Вотъ какъ выражался основный взглядъ царя Алексъя! Мы не примемъ на себя страннаго труда взвъшивать и опредълять, во сколько къ религіозному взгляду присоединялись политическіе разсчеты и другія побужденія; но легко видіть, какъ всъ эти разсчеты и побужденія обхватываются и связываются основнымъ побужденіемъ, какъ въ главныхъ дъятеляхъ, такъ и въ массъ народной: исходъ борьбы на Украйнъ въ XVII и даже въ XVIII въкъ, точно такъ какъ исходъ смутнаго времени въ Московскомъ государствъ, объясияется тъмъ громаднымъ различіемъ, которое въ народномъ сознаніи существовало между понятіями: православный Русскій, Ляхъ-Латынецъ, Татаринъ-бусурманъ, и тотъ всуе будетъ разсуждать о народныхъ интересахъ, кто обойдетъ интересъ религіозный.

Такимъ образомъ описанияя тринадцатильтияя война была необходимымъ слъдствіемъ религіозной борьбы, начавшейся въ Польско-Литовскихъ областяхъ въ XVI въкъ. Мы уже ука-

зывали на связь этой борьбы съ общеевропейскимъ религіознымъ движеніемъ, знаменующимъ такъ называемую Новую Исторію: распространеніе протестантизма въ Литвѣ и Польшѣ вызвало католическое противодъйствіе, явились Іезунты, которые, осиливъ протестантизмъ, обратились противъ  $P_{ucckoli}$ въры и тъмъ вызвали къ жизни Русскія народныя силы, подняли народный вопросъ, выяснили для Русскаго человъка различіе его народности отъ сопоставленной народности Польской. Борьба не могла ограничиться одною духовною сферою. ибо притъснение вызывало отпоръ; возможность матеріальной борьбы, матеріальнаго отпора западная Русь нашла въ козачествъ, котораго борьба съ государствомъ Польскимъ, съ шляхтою за свои козацкіе интересы какъ-разъ пришлась ко времени народной Русской борьбы. Во время этой матеріальной борьбы противоположности разыгрались до такой степени. что примиренія быть не могло, а между-тымъ матеріальныя силы козачества оказались недостаточными для борьбы и союзъ Татарскій не приносящимъ пользы: тутъ естественно явилась необходимость соединенія Малой Россіп съ Великою для окончанія совокупными силами той борьбы, которая уже давно велась порознь, и, относительно Москвы, окончилась Поляновскимъ миромъ.

Силенъ былъ неожиданный ударъ, панесенный Польшъ Москвою въ 1654 году; понятно, что успъхамъ Москвы способствовало нападеніе Шведовъ на Польшу съ другой стороны. Но это нападеніе, повидимому грозившее Польшъ окончательною погибелью, удержало ее на краю пропасти: вопервыхъ, произведя столкновеніе между Швеціею и Москвою, оно остановило напоръ послъдией на Польшу; вовторыхъ, опять чрезъ поднятіе религіозной борьбы, возбудило народныя силы, произвело народную войну, которая окончилась изгнаніемъ Шведовъ. Обстоятельства перемъпились: несмотря на страшное опустошеніе, истощеніе страпы, Польша нашлась въ выгоднъйшихъ противъ Москвы условіяхъ для продолженія войны: у нея были два союзника — первый смута Малороссій—

ская, второй-ханъ Крымскій. И война длилась, и не видать было возможности окончить ее: Москва слишкомъ много пріобръла въ началъ, и потому ей было тяжело отказаться отъ всего пріобратеннаго на верхнемъ Днапра и Двина, невозможно отказаться ото всей Малороссіи, «отдать оба куска православнаго хлъба собакъ»; на это она могла ръшиться только при последней крайности, а этой крайности, несмотря на страшное истощение силъ, еще не было, ибо Польша, вслъдствіе своего кстощенія, не могла наносить ръшительныхъ ударовъ и пользоваться побъдами своими. Но, съ другой стороны, положение ея вовсе не было такъ отчаянно, чтобъ она могла согласиться на Московскія требованія, возвратить не только все пріобрътенное Сигизмундомъ и Владиславомъ, но уступить половину Украйны, отнять земли у своей шляхты въ пользу бунтливыхъ козаковъ. Такимъ образомъ, несмотря на продолжительные събзды уполномоченныхъ, миръ былъ невозможенъ. Надобно было, чтобъ одному изъ воюющихъ государствъ нанесенъ былъ откуда бы то ни было новый сильный ударъ, который бы заставилъ его согласиться на требование другаго: этотъ ударъ нанесенъ былъ Польшъ усобицею, поднятою Любомирскимъ, и грозою Турецкою, накликанною Дорошенкомъ. Перемиріе состоялось.

Это перемиріе, съ перваго взгляда, могло назваться очень ненадежнымъ: Кіевъ быль уступленъ Москвѣ только на два года, а между-тѣмъ легко было видѣть, что Москвѣ опъ очень дорогѣ, что Москва употребитъ всѣ усплія оставить его за собою. Но, къ удивленію, война не возобновлялась до второй половины XVIII вѣка, и Андрусовское перемиріе перешло въ вѣчный миръ съ сохраненіемъ всѣхъ своихъ условій. Напрасно Поляки утѣшали себя мыслію, что на ихъ отчизну во второй половинѣ XVII вѣка послано такое же испытаніе, какое было послано на Москву въ началѣ вѣка, и что Польша выйдеть изъ него такъ же счастливо, какъ и Москва: для Польши съ 1654 года начинается продолжительная, почти полуторавѣковая агонія, условленная внутреннимъ ослабленіемъ,

распаденіемъ; въ 1667 году великая борьба между Россіею и Польшею оканчивается. Съ этихъ поръ вліяніе Россіи на Польшу усиливается постепенно безо всякой борьбы, вслѣдствіе только постепеннаго усиленія Россіи и равномѣрнаго внутренняго ослабленія Польши. Андрусовское перемпріе было полнымъ успокоеніемъ, совершеннымъ докончаніемъ, по старинному выраженію. Россія покончила съ Польшею, успоконлась на ея счетъ, перестала ее бояться и обратила свое вниманіе въ другую сторону, занялась рѣшеніемъ тѣхъ вопросовъ, отъ которыхъ зависѣло продолженіе ея историческаго существованія, вопросовъ о преобразованіяхъ, о пріобрѣтеніи новыхъ средствъ къ продолженію исторической жизни. Такимъ образомъ Андрусовское перемиріе служитъ также одною изъ граней между древнею и новою Россіею.

Посль Андрусовского перемирія Москва успокоплась со стороны Польши, по не могла успокопться со стороны Малороссіи. Въ этой странъ, на востокъ отъ Дивпра, произошелъ переворотъ: земельная собственность перемънила своихъ владътелей; Польскіе паны исчезли, но это не успокопло страны, ибо на ихъ мъсто явились другіе, войсковая, козацкая старшина, которая стремилась къ господству, стремилась немедленно же выдълиться изъ войсковой массы или въ видъ шляхты Польской подъ руководствомъ сенатора Выговскаго. или въ видъ дворянства Московскаго подъ руководствомъ боярина Брюховецкаго; по это стремленіе старшины встрѣчало сильное противоборство въ демократическомъ стремленіи козачества, представителемъ котораго было Запорожье. Толкуя о правахъ и вольностяхъ бъдной отчизны Украйны, старшина стремилась къ господству, имъя въ виду только собственныя выгоды; козачество требовало равенства, съ ненавистію смотря на людей, которые, вышедши изъ его рядовъ, павлинились въ дворянскомъ или шляхетскомъ званін; «мы знаемъ только гетмана и не хотимъ знать боярина» кричало Запорожье. Города, ненавидя козаковъ и старшину ихъ, одинаково для нихъ тяжелыхъ, съ радостію увидали бы уничтоже-

ніе гетманскаго, козацкаго регимента, лишь бы только оставались за ними ихъ права; высшее духовенство, также толкуя о правахъ и вольностяхъ, ставило себя въ ложное положеніе, изъ-за этихъ правъ и вольностей отвергая православную Москву и приклоняясь къ Латинской Польшь, положеніе, котораго большинство народное не могло долго ему позволить. Такъ раздиралась Малороссія внутренно и этимъ, разумъется, облегчала работу государства Московскаго, которое незамътно приготовляло приравнение. Но прежде чъмъ это приравнение послъдовало, отношения Московскаго правительства къ Малороссіи были странныя, какъ и следовало ожидать отъ господствовавшей въ Малороссіи безурядицы. Украйна давала Московскому правительству полное право не уважать того, что она называла своими правами и вольностями, ибо, вопервыхъ, каждый въ Малороссіи понималь эти права и вольности по своему; вовторыхъ, съ самаго начала стали нарушаться права, уступленныя государству, права, которыя оно необходимо должно было имъть. Еще въ то время, когда сильная рука Богдана Хмельницкаго держала Малороссію, было нарушено самимъ Хмельницкимъ существенное право великаго государя, право, безъ котораго соединеніе Малой Россіи съ Великою было не мыслимо, право, чтобъ Малороссія имтла одинакую политику съ Москвою. Но этого мало: условіемъ присоединенія было, чтобъ доходы Малороссійскіе собирались на жалованье войску, козакамъ; но вотъ въ Москвъ узнаютъ, что доходы собираются вовсе не на жалованье козакамъ, которые, не получая этого жалованья, охладели къ службе; изъ Малороссіи, для которой начата была тяжелая война, доведшая Московское государство до крайняго истощенія, изъ Малороссіи безпрестанно приходять требованія, чтобъ войска царскаго величества шли на помощь противъ Ляховъ, измънниковъ западной стороны и Татаръ. Московское государство, которое начало войну въ надеждъ дъйствовать противъ Польши дружно съ двухъ сторонъ, изъ двухъ Россій, должно теперь растягивать свои силы для за-

щиты громадной пограничной линін, тогда какъ этихъ силъ недоставало и для защиты пріобрътеннаго въ Бълоруссіи и Литвъ. У преемника Богданова, у гетмана славнаго войска Запорожскаго было ничтожное число козаковъ, съ которыми онъ не могъ ничего предпринять. Разумъется, при такомъ печальномъ положеніи дълъ прежде всего необходимо было опредълить доходы Малороссійскіе, ввести сколько-нибудь правильный сборъ, опредълить число козаковъ, которыхъ надобно было содержать этими доходами: на все это государство имъло полное право по статьямъ Богдана Хмельницкаго: но при первой попыткъ поднимается страшный ропотъ и волненіе; привыкли жить безо всякаго надзора, привыкли брать что кому было угодно, и вмъшательство правительства, вытребованное необходимостію, страшнымъ безпорядьемъ, явилось нестерпимымъ посягательствомъ на права и вольности! чьи права и вольности? на этотъ вопросъ не могли отвъчать въ Малороссіи. Вслъдствіе невозможности отвъчать на этотъ вопросъ обнаружилось явленіе, что сами Малороссіяне начали диктовать Московскому правительству, какъ дъйствовать въ пользу приравненія быта Малороссійскаго къ быту остальныхъ областей государства. Но этими внушеніями не ограничивались въ Малороссіи: и старшина свътская, и старшина духовная твердили Московскому правительству, что измена господствуеть въ Малороссін, что козаки шатаются, положиться на нихъ ни въ чемъ нельзя, при первомъ появленіи непріятеля, Ляховъ, передадутся къ шимъ. Съ чемъ обыкновенно прівзжало посольство Малороссійское въ Москву, чемъ наполнены были грамоты и информаціи, имъ привозимыя? обвиненіями въ измънъ; вспомнимъ печальную исторію междугетманства, вспоминмъ, какъ гетманъ и епископъ, блюститель Кіевской митрополін, вели борьбу другъ съ другомъ доносами въ Москву, и кто послъ этого могъ пожаловаться, что слово Черкашенинъ стало въ Москвъ синонимомъ измънника? Московскій воевода, Московскій ратный человькъ входиль въ Малороссію, какъ въ страну, кипящую измѣною, гдѣ онъ не могъ

положиться ни на кого, гдф въ каждомъ жителф онъ виделъ человъка, замышляющаго противъ него недоброе, выжидающаго только удобнаго случая, чтобъ вынуть ножъ изъ-за пазухи. Какихъ же дружескихъ отношеній послѣ того можно было ожидать между двумя братственными народопаселеніями? какое уважение могъ чувствовать Москаль къ шатающимся, мятущимся Черкасамъ? чемъ онъ могъ сдерживаться, особенно въ то время солдатского своеволія и хищинчества? онъ не сдерживался тёмъ, что находился въ родной землъ, между своими же Русскими людьми: ему толковали, и толковали въ самой Малороссіи, сами Малороссіяне, что опъ среди враговъ, среди измѣнниковъ: это, разумѣется, вполнѣ могло разнуздывать Москаля, онъ могъ легко оправдаться въ своихъ и чужихъ глазахъ: что же щадить измѣиниковъ? Но мы видѣли, что иное было поведение относительно козаковъ, иное относительно горожань, болье вырныхъ.

Общество Малороссійское вышло слишкомъ юно на сцену, когда исторія рѣшала самые важные для него вопросы. Отсутствіе внутренней сплоченности, разбродъ составныхъ началъ, жизнь особъ и вражда между живущими особъ условливали слабость страны, не дозволяли ей не только независимаго, по и своеобразнаго политическаго существованія. Отсюда эта шатость, колебаніе, которыя мы видели впродолженіе нашего разсказа и которыя давали полный просторъ всякой силъ пробиваться сквозь несплоченные ряды. Почти вся вторая половина XVII въка представляетъ смутное время для Малороссін, подобное смутному времени Московскаго государства въ началъ въка: та же шатость, та же темнота, отсутствіе ясно опредъленныхъ цълей и отношеній, дающихъ твердость человъку и обществу, то же перелетство; но въ Московскомъ государствъ печальная эпоха была непродолжительна; кромъ того Московскіе люди шатались между своими искателями власти, выставлявшими одинаково народное знамя, и какъ скоро явились чужіе искатели, то это появленіе собрало шатающійся народъ, поставило его на твердыя ноги

и повело къ прекращенію смуты. Но несчастная Малороссія шаталась очень долго, шаталась и между Поляками, и между Турками. Уже не говоря о томъ, какой матеріальный ущербъ понесла она отъ этого, какъ Задибпровье было въ конецъ опустошено и сильно досталось и восточной сторонъ, не говоря уже о матеріальномъ вредъ, мы не можемъ не указать на вредное правственное вліяніе, которое должно было испытать народопаселение страны отъ этой долгой шатости, долгой смуты; не можемъ не указать, какъ вредно должны были дъйствовать эти явленія на характеръ народа, расшатывая общество все болъе и болъе, ослабляя общественный смыслъ у народа, отучая его отъ общественныхъ пріемовъ, отучая его ходить твердо, смотръть прямо вълицо окружающимъ явленіямъ, укореняя вредную привычку не върить никому и вмъстъ вършть всему и носиться въ разныя стороны по первому слуху. Общественное развитіе было задержано; общество продолжало обнаруживать черты дътства. Послъдующія событія XVII и даже XVIII въка должны подтвердить правду сказаннаго.

Андрусовское перемиріе не могло прекратить смуты въ Малороссіи. Но прежде нежели приступимъ къ разсказу о дальнъйшихъ событіяхъ здъсь, обратимся къ Московскому государству, въ которомъ происходили любопытныя и печальныя событія впродолженіе тринадцатильтней войны: Московскій мятежъ вслъдстіе тяжкаго состоянія народа, расколъ, паденіе Никона; взглянемъ и на борьбу Московскаго государства съ

козачествомъ юго-восточной Украйны.

## ГЛАВА ІУ.

## продолжение царствования алексъя михайловича.

Разстройство финансовъ во время тринадцатильтней войны. Выпускъ мъдныхъ денегъ. Ихъ упадокъ въ цънъ. Воровскія деньги. Московскій бунтъ 1662 года. Отмъна мъдныхъ денегъ. Ссора царя съ патріархомъ; причины ея. Враги Никона. Расколъ; его причины. Исправление кингъ при патріарх в Іосифъ. Единогласное пъніе и проповъдь; возстаніе противъ этихъ нововведеній. Исправленіе книгъ при Никонъ. Сопротивленіе прежнихъ исправителей. Мысль объ антихристъ. Мопахъ Капитонъ. Сопротивление Соловецкихъ монаховъ исправленнымъ книгамъ. Челобитная царю на Никона. Окончательный разрывь его съ царемъ. Удаление въ Воскресенский монастырь. Успокоение Никона. Раздражение возобновляется. Невозможность выбрать новаго патріарха всявдствіе требованій Никона. Пребываніе Никона въ Крестномъ монастыръ. Соборъ 1660 года. Протестъ Славеницкаго. Дъло объ отравъ. Бабарыкинское діло. Письмо Никона къ царю по этому случаю. Паисій Лигаридъ. Его стараніе помирить Никона съ царемъ. Вопросы Стръшнева и отвъты на нихъ Лигарида. Возраженія Никона на эти вопросы и отвъты. Доносъ Бабарыкина на Никона. Потздка кпязя Одоевскаго и Лигарида съ товарищами въ Воскресенскій монастырь по этому случаю. Отправленіе монаха Мелетія на Востокъ съ вопросами къ патріархамъ относительно поведенія Никона. Волненія между Константинопольскими Греками. Патріархи даютъ отвъты, осуждающіе Никона. Прітэдъ Аванасія Иконійскаго въ Москву. Затруднительное положение царя. Онъ вторично отправляетъ Мелетія звать патріарховъ на соборъ въ Москву. Грамота патріарха Нектарія Іерусалимскаго въ пользу Никона. Сытинское дъло. Письмо Никона къ царю съ цълію отвратить соборъ. Внезапный прітадъ Никона въ Москву и Зюзинское дъло. Грамоты Никона къ восточнымъ патріархамъ перехвачены. Прітэдъ патріарховъ Александрійскаго и Антіохійскаго. Судъ. Осужденіе. Ссылка Никона въ Өерапонтовъ монастырь. Жизнь его тамъ и сношенія съ царемъ.

Два первые года тринадцатильтней войны были самымъ счастливымъ, самымъ блистательнымъ временемъ въ царствованіи Алексъя Михайловича, хотя и они омрачены были моровымъ повътріемъ. Блестящіе успъхи воинскіе, собственные походы подняли духъ воспріимчиваго царя, что такъ ясно высказывается въ приведенномъ выше письмъ его къ Матвъеву о сношеніяхъ съ Швецією. Неудачный походъ подъ Ригу быль началомъ несчастій; смуты Малороссійскія затянули войну, принявшую дурной оборотъ: Конотопъ, Чудново, пораженія Хованскаго тяжело отдавались въ Москвъ, и хотя не имъли такихъ гибельныхъ слъдствій, какихъ можно было ожидать съ перваго взгляда, однако война продолжалась и не видно было ея конца — страшное бъдствіе для государства бъднаго, малонаселеннаго, которое едва успъло оправиться послъ смутнаго времени, въ которомъ недавно. еще происходили волненія вслъдствіе тяжкаго состоянія промышленнаго класса, которое недавно опустошено было моровою язвою. Тяжкія подати пали на народъ, торговые люди истощились платежемъ пятой деньги. Уже въ 1656 году казны недостало ратнымъ людямъ на жалованье, и государь, по совъту, какъ говорятъ, Оедора Михайловича Ртищева, велълъ выпустить медныя деньги, которыя имели нарицательную цену серебряныхъ; въ 1657 и 1658 годахъ деньги эти дъйствительно ходили какъ серебряныя; но съ Сентября 1658 года начали понижаться въ цене, именно на рубль надобно было наддавать шесть денегъ; съ Марта 1659 должны были уже на рубль наддавать по 10 денегъ; наддача возрастала въ такой степени, что въ 1663 году за одинъ рубль серебряный надобно было давать уже 12 мъдныхъ. Наступила страшная дороговизна; указы, запрещавшіе поднимать цѣны на необходимые предметы потребленія, пе действовали; мы видели, въ какомъ положенін находились въ Малороссін Московскіе ратные люди, получавшіе жалованье мідными деньгами, которыхъ никто у нихъ не бралъ. Явилось множество воровскихъ (фальшивыхъ) мъдныхъ денегъ; начали хватать и пытать людей, которые попадались съ воровскими деньгами — одинъ отвътъ: «Мы сами воровскихъ денегъ ие дълаемъ, беремъ у

другихъ незнаючи». Стали присматривать за денежными мастерами, серебрениками, котельниками, оловянишниками, и увидали, что люди эти, жившіе прежде небогато, при мъдныхъ деньгахъ поставили себъ дворы каменные и деревянные, платье себъ и женамъ подълали по боярскому обычаю, въ рядахъ всякіе товары, сосуды серебряные и съфстные запасы начали покупать дорогою ценою, не жалея денегь. Причина такого быстраго обогащенія объяснилась, когда у нихъ стали вынимать воровскія деньги и чеканы. Преступниковъ казнили смертію, отсъкали у нихъ руки и прибивали у денежныхъ дворовъ на стънахъ, домы, имънія брали въ казну. Но жестокости не помогли при неодолимой прелести быстраго обогащенія; воры продолжали свое дело, темъ более, что богатые изъ нихъ откупались отъ бъды, давая большія взятки тестю царскому Ильъ Даниловичу Милославскому, да думному дворянину Матшюкину, за которымъ была родная тетка царя по матери; въ городахъ воры откупались, давая взятки воеводамъ и приказнымъ людямъ. Для разсмотрънія, пріема и расхода мѣди и денегъ на денежныхъ дворахъ приставлены были вършые головы и цъловальники, изъ гостей и торговыхъ людей, люди честные и достаточные. Но и они не одолѣли искушенія: покупали мъдь въ Москвъ и Швеціи, привозили на денежные дворы съ царскою мъдью вмъстъ, приказывали изъ нея дълать деньги и отвозили ихъ къ себъ домой. Доносы на нихъ не замедлили отъ стрельцовъ и денежныхъ мастеровъ; обвиненные съ пытки показали, что давали посулы Милославскому, Матюшкицу, дьякамъ и подъячимъ. У дьяковъ и подъячихъ, у головъ и цъловальниковъ отсъкали руки и ноги, ссылали преступниковъ въдальніе города; на Милославскаго царь долго сердился, Матюшкина отставиль оть приказа. Но этимь не были довольны и затъяли повторить расправу 1648 года 59.

Весною 1662 года, послъ Свътлаго Воскресенья, начали ходить по Москвъ слухи, что чернь сбирается и быть отъ нея погрому дворамъ боярина Ильи Даниловича Милославскаго, гостя Василія Шорипа и другихъ богатыхъ людей за пере-

мъну въ денежномъ дълъ, за то, что Шоринъ да еще какойто Кадашевецъ деньги дълаютъ. Въ двадцатыхъ числахъ Іюля начали говорить, что пришли изъ Польши листы про окольничаго Ртищева. Царь жиль въ это время въ Коломенскомъ. 25 Іюля рано утромъ на Срътенкъ собрались мірскіе люди совътоваться о пятииной деньгъ. Но совъщанія ихъ скоро прекратились: «На Лубянкъ у столба письмо приклеено!» начали кричать имъ люди, проходившіе Срфтенкою отъ Никольскихъ воротъ. Вся толпа хлынула на Лубянку смотръть, что за письмо? На столбъ воскомъ приклеена была бумажка и на ней написано: « Измънникъ Илья Даниловичъ Милославскій, да окольпичій Өедоръ Михайловичъ Ртищевъ, да Иванъ Михайловичъ Милославскій, да гость Василій Шоринъ». Между-тъмъ Срътенской сотии соцкій Павелъ Григорьевъ уже далъ знать о письмъ въ Земскій приказъ, откуда прівхали на Лубянку дворянинъ Семенъ Ларіоновъ и дьякъ Аванасій Башмаковъ и сорвали письмо. Толпа зашумъла: «Вы везете письмо къ измънникамъ, государя на Москвъ нътъ, а письмо надобно всему міру». Громче всѣхъ кричалъ, бросаясь на всѣ стороны, стрълецъ Кузьма Ногаевъ: «Православные христіане! постойте всемъ міромъ; дворянинъ и дьякъ отвезуть письмо къ Ильъ Дапиловичу Милославскому, и тамъ это дело такъ и изойдетъ». Міръ двинулся вслъдъ за Ларіоновымъ и Башмаковымъ, нагнали ихъ, схватили Ларіонова за лошадь и за ноги, и кричали соцкому Григорьеву: «Возьми у него письмо, а пе возьмешь, то прибьемъ тебя каменьями»; Григорьевъ вырвалъ письмо у Ларіонова, толна окружила соцкаго и двинулась назадъ па Лубянку къ церкви преподобнаго Өеодосія; Ногаевъ велъ Григорьева за воротъ. Когда пришли всѣ къ церкви, Ногаевъ сталъ на лавку и читалъ письмо всъмъ вслухъ и прибавилъ, что надобно за это всъмъ стоять. Съ Лубянки пошли къ земскому двору, поставили и тутъ скамью, взвели на нее Григорьева и велъли ему читать письмо, но онъ отказался; тогда опять началъ читать Ногаевъ, а на другую сторону читалъ какой-то подъячій. Григорьевъ воспользовался этимъ временемъ и отошелъ въ сторону, велѣвъ взять письмо у подъячаго десяцкому своей сотии Лучкъ Жид-кому; но міръ не хотѣлъ разстаться съ письмомъ, и, окруживъ Жидкаго, повелъ его въ Коломенское къ государю.

Царь быль у объдии, празднуя рождение дочери; взглянувъ въ окно, онъ увидалъ, что толпы народа идутъ въ село н на дворъ, безоружныя, но съ крикомъ и шумомъ, повторяя имена Милославскихъ и Ртищева. Государь догадался, въ чемъ дъло, вельлъ Милославскимъ и Ртищеву спрятаться въ комнатахъ царицы и царевень, а самъ остался въ церкви дослушивать объдию; царица, царевичи и царевны сидъли запершись въ хоромахъ ни живы, ни мертвы отъ страха. Гилевщики не дали царю дослушать объдин; они подошли къ дворцу, впереди шелъ Лучка Жидкій и несъ въ шапкъ письмо. найденное на Лубянкъ. Государь вышелъ на крыльцо; Нижегородецъ Мартынъ Жедринскій взялъ у Жидкаго шапку съ письмомъ и поднесъ царю, говоря: «Изволь, великій государь, вычесть письмо передъ міромъ, а измѣнниковъ привесть передъ себя». — «Ступайте домой» отвъчаль царь: «а я. какъ только отойдеть объдня, потду въ Москву и въ томъ лель учиню сыскъ и указъ». Но гилевщики держали его за платье. за пуговицы и говорили: «Чему вфрить?» Царь объщался Богомъ, далъ на своемъ словъ руку, и когда одинъ изъ гилевщиковъ ударилъ съ нимъ по рукамъ, то всѣ спокойно отправились въ Москву; государь не вельлъ ихъ трогать, хотя и было у него войско; онъ пошелъ назадъ въ церковь дослушивать объдию, а въ Москву передъ собою послаль боярина князя Ивана Андреевича Хованскаго. Здёсь другая толна гилевщиковъ занималась грабежемъ Шоринова дома. Старикъ Шоринъ успълъ скрыться въ Кремль, въ домъ князя Черкаскаго; но мятежники захватили молодаго пятнадцатильтняго сына его, который долженъ былъ служить свидътелемъ противъ отца, долженъ бымъ разказывать, что отецъ его бъжалъ въ Польшу съ боярскими грамотами. Въ это время прівзжаеть Хованскій и начинаеть уговаривать, чтобъ прекратили смуту и не грабили ничьихъ домовъ, что нынче же прівдетъ самъ царь для сыску; но ему въ отвъть закричали: «Ты, бояринъ, человъкъ добрый, и службы твоей къ царю противъ Польскаго короля много, намъ до тебя дъла нътъ, но пусть царь выдасть головою изманниковъ бояръ, которыхъ мы просимъ». Хованскій отправился назадъ въ Коломенское, и вслъдъ за нимъ туда же двинулась толпа, везя съ собою на тельть молодаго Шорина. За городомъ встрътились они съ первыми гилевщиками, шедшими уже изъ Коломенскаго, и уговорили ихъ возвратиться назадъ; солдаты также пристали къ нимъ; встрътили боярина Семена Лукьяновича Стръшнева и погнались за нимъ съ палками: тотъ едва ушелъ отъ нихъ за ръку. Царь садился уже на лошадь, чтобъ тхать въ Москву, когда гилевщики подвели къ нему молодаго Шорина и тотъ началъ выкрикивать заученную сказку, что отецъ отправился въ Польшу съ боярскими грамотами. Когда мальчикъ кончилъ, въ толпъ раздались крики. «Выдай измънниковъ! » — « Я государь » отвъчалъ Алексъй Михайловичъ: «мое дело сыскать и наказанье учинить, кому доведется по сыску, а вы ступайте по домамъ; дъла такъ не оставлю, въ томъ жена и дъти мои поруками». Но крики не прекращались: «Не дай намъ погибнуть напрасно!» кричали одни; «буде добромъ тъхъ бояръ не отдашь, то мы станемъ брать ихъ у тебя сами, по своему обычаю!» кричали другіе, махали палками. Тутъ Алексъй Михайловичъ обратился къ стоявшимъ около него стръльцамъ и придворнымъ и велълъ двинуться на гилевщиковъ, которые, пришедши вовсе не за тъмъ, чтобъ сражаться, побъжали врознь; ихъ начали хватать, иткоторые защищались, по напрасно. Человъкъ сто утопуло въ ръкъ, больше 7000 было перебито и переловлено, тогда какъ настоящихъ гилевщиковъ было не больше 200 человъкъ, остальные пришли изъ любопытства, посмотръть, что будетъ дълаться. Перехватанныхъ отвезли въ монастырь къ Николъ на Угръшу и тамъ разспрашивали. Главнаго заводчика, кто написалъ письмо и приклеилъ, не нашли, и наказали тъхъ,

кто болѣе другихъ участвовали въ самомъ гилѣ, волею или неволею: вѣшали, рѣзали ноги, руки, языки и ссылали въ дальніе города  $^{60}$ .

Москва утихла; но жалобы на мфдныя деньги продолжались: воеводы доносили, что должники приносять къ нимъвъ съфзжую избу медныя деньги для платежа заимодавцамъ, а ть не беруть безъ царскаго указа, просять серебряныхъ; наконецъ въ 1663 году вышелъ указъ: въ Москвъ, Новгородъ и Псковъ денежнаго мъднаго дъла дворы отставить, а старый денежный серебрянаго дъла дворъ въ Москвъ завести, и серебряныя деньги на немъ дълать съ 15 Іюня; а жалованье всякихъ чиновъ служивымъ людямъ давать серебряными деньгами, въ казну таможенную пошлину и всякіе денежные доходы брать серебряными деньгами, также и въ рядахъ торговать всякими товарами на серебряныя деньги, а мъдныя отставить. Мъдныя деньги во всъхъ приказахъ, что ни есть на лице, по 15 Іюня переписать и запечатать и держать до указа, а въ расходъ не давать; частнымъ людямъ вельно медныя деньги сливать. Но последнее не было исполнено: указъ 20 Генваря 1664 года говоритъ: въ Москвъ и въ разныхъ городахъ объявляются мъдныя деньги портучены (натерты ртутью), а иныя посеребрены и по-Государь подверждаетъ приказаніе не держать медныхъ денегъ подъ страхомъ жестокаго наказаныя, разоренья и ссылки въ дальніе города. Новгородскій воевода князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ получилъ въ 1663 году отъ государя похвалу за то, что разсмотрѣніемъ своимъ для бъдныхъ людей всякимъ хлъбнымъ и съъстнымъ запасамъ положиль уставную цену и запретиль перекупщикамъ покупать прежде мірскихъ людей, отъ чего запасы начали быть дешевы. Говорять, что за порчу денегь переказнено было больше 7000 человъкъ, да больше 15,000 наказано отсъчениемъ рукъ, ногъ, ссылкою, отобраніемъ имънія въ казну. Царица отъ испуга во время Коломенскаго гиля лежала больна больше году 61. Такъ печально кончилась первая попытка помочь

разстроенному состоянію финансовъ выпускомъ своего рода государственныхъ кредитныхъ билетовъ, ибо что же такое были эти мѣдныя деньги съ нарицательною цѣною серебряныхъ? Мы видели, что Полтавскій полковникъ Пушкарь объясниль, въ чемъ дъло. Когда Выговскій, не понимая или не желая понимать значенія мідных денегь, спрашиваль: «что это за деньги? какъ ихъ брать?» то Пушкарь отвъчалъ: «Хотя бы великій государь изволиль нарѣзать бумажныхъ денегъ и прислать, а на нихъ будетъ великаго государя имя, то я радъ его государево жалованье принимать». При благопріятныхъ для государства обстоятельствахъ кредитъ былъ силенъ и мъдныя деньги держались два года; начали падать съ Сентября 1658 года, т. е. съ измѣны Выговскаго, которая затянула войну. Тяжелый ударъ мъднымъ деньгамъ былъ нанесень, когда въ Малороссін стали смотреть на нихъ, какъ смотрълъ Выговскій, а не какъ смотрълъ Пушкарь, перестали брать ихъ у Московскихъ ратныхъ людей; а другой, окончательный ударъ нанесли воровскія деньги.

Извиб тяжкая, неудачная, разорительная война, которой и конца было не видно, внутри бъдствія физическія, истомленіе народа, его вопль и волненія — и къ этому еще соблазнительная, небывалая вражда царя съ патріархомъ! вражда Алексъя Михайловича съ Никономъ, собиннымъ его пріятелемъ! Мы видѣли, что въ началѣ войны эта собинная дружба была во всей силь: самые видные, заслуженные, близкіе къ царю бояре съ благогов ніемъ преклонались предъ могущественнымъ патріархомъ, просили его заступленія въ случав неудачи своихъ двиствій. Патріархъ принималъ живое участіе въ предпріятін, по характеру своему сильно увлекся успъхомъ и поощрялъ царя къ дальнъйшимъ замысламъ. Во время моровой язвы Никонъ находился при семействъ царскомъ и привезъ его въ Вязьму, гдъ находился Алексъй Михайловичъ. Никонъ писался великимъ государемь. Такимъ образомъ опять явилось въ Московскомъ государствъ два великих государя. Титулъ этотъ носилъ па-Истор. Росс. Т. XI.

тріархъ Филаретъ, но не какъ патріархъ, а какъ отецъ царскій и соправитель, вст очень хорошо помнили, что это не быль пустой титуль у Филарета; а теперь Никонъ получаеть этотъ титуль уже какъ патріархъ, следовательно власть патріаршеская приравнивается къ царской. Тонъ грамотъ Никона прямо указывалъ на двоевластіе, напримѣръ: «Отъ великаго государя, святьйшаго Никона, патріарха Московскаго и всея Руссіи, на Вологду, воеводъ князю Ухтомскому: указалъ государь царь и великій князь Алексти Михайловичъ всея Руссіи, и мы, великій государь, со всъхъ монастырей быть, для его государевы службы подъ Смоленской, подводъ съ тельгами, съ проводниками, и прислать къ государю подъ Смоленскъ. А однолично тебъ государева нашего указу въ оплошку не поставить, собравъ подводы съ тельгами и съ проводниками, прислать къ намъ, къ Москвъ, тотчасъ » 62. Когда великій государь царь былъ въ походѣ, великій государь патріархъ управляль государствомъ нзъ Москвы. Походы, дъятельность воинская и полная самостоятельность въ челѣ полковъ развили царя, закончили его возмужалость; благодаря новой сферѣ, новой дъятельности, въ короткое время было пережито много, явились новыя привычки, новые взгляды. Великій государь возвращается въ Москву и застаетъ тамъ другаго великаго государя, который въ это время, будучи неограниченнымъ правителемъ, также развился вполиф относительно своего характера, взглядовъ и пріемовъ... Никонъ не быль изъ числа техъ людей, которые умфютъ останавливаться, не доходить до крайности, умфренно пользоваться своею властію. Природа, одаривъ его способностію пробиваться впередъ, пріобрътать вліяніе, власть, не дала ему нравственной твердости умфрять порывы страстей; образованіе, котораго ему тогда негдъ было получить, не могло въ этомъ отношеніи помочь прпродѣ; наконецъ необыкновенное счастіе разнуздало его совершенно и непріятныя стороны его характера выступили рѣзко наружу. Званіе патріарха, которое для природы болье мягкой служило

бы сильною нравственною сдержкою, заставляя быть постоянно образцомъ стаду, при жесткой природъ Никона уничтожало всякую сдержку, ибо все внимание его было обращено на права высшаго пастыря, высшаго истолкователя божественнаго закона, и въ этомъ значенін онъ считаль для себя все позволеннымъ; при недостаткъ христіанскало начала, духа кротости и смиренія, обстановка святительской власти, глубокое уважение со стороны царя и всъхъ подражавшихъ царю (а такихъ, разумвется, было очень много) легко отуманили Никона, заставили его дъйствительно считать себя вязателемъ и решителемъ во всехъ делахъ, обладающимъ высшими духовными дарами. Накопецъ обратимъ внимание на время, на общество, общество крайне юное, представлявшее такъ мало нравственныхъ сдержекъ для всякаго сильнаго, гдъ всякій сильный такъ легко увлекался своимъ положениемъ и считалъ себъ все позволеннымъ въ отношении къ менъе сильнымъ, где природа самая мягкая, самая человечная, какая, напримъръ, была у царя Алексъя Михайловича, не могла удерживать отъ поступковъ, кажущихся теперь намъ очень непривлекательными; что же позволяли себъ люди съ природою болье жесткою, когда праву сильнаго смирять подчиненныхъ не поставлялось границъ, когда это смиреніе обыкновенно было непосредственное и сила его завистла отъ силы волненія, происходившаго въ душт разгитваннаго смирителя? Эта же юность общества, педостатокъ образованія, развитіемъ ума сдерживающаго порывы чувствъ, охлаждающаго человъка, дающаго ему ровность въ дъйствіяхъ — эта же юность общества и недостатокъ образованія производили шаткость, отсутствіе последовательности, крутые переходы, сильное паденіе: все это мы увидимъ въ Никонъ.

Мы видели, что Никонъ, благодаря своему характеру, давно уже успель нажить себе враговъ между вельможами, и царь Алексей долженъ былъ умолять еще Новгородскаго митрополита сдерживать свое властелинство. Но возведение на патіаршество съ условіемъ повиновенія отъ возводившихъ,

разміры полититескаго вліянія, уступленнаго царемъ патріарху, и наконецъ правительство во время отсутствія царя развили это властелинство до высшей степени и необходимо должны были вести къ столкновеніямъ съ вельможами, къ столкновенію съ самимъ царемъ, который нашелъ перемъну въ своемъ собинномъ пріятель, и тьмъ легче нашель ее, что въ немъ самомъ произошла перемъна, что онъ на многое сталъ теперь смотрыть иначе. Всякій, кто считаль себя въ правъ на какую-нибудь власть, на какое-нибудь вліяніе, необходимо сталкивался съ Никономъ, который не любилъ обращать вииманія на чужія права и притязанія, который считаль для себя унизительнымъ и пенужнымъ пріобрътать союзниковъ, который не боялся и презпралъ враговъ. Сама царица, родственники ея Милославскіе, родственники государя по матери Стръшневы и всъ другіе приближенные вельможи сдълались врагами Никона. Къ нимъ пристали и духовныя значительныя лица, оскорбленныя властелинствомъ, кругостію нрава Никона, жестокостію наказаній, которымъ онъ подвергалъ виновныхъ. Наконецъ Никонъ возбудилъ противъ себя сильное негодованіе исправленіемъ кингъ и наказаніями, которымъ подвергались люди, не хотъвшіе принять этихъ исправленій.

Мы уже упоминали о неудовольствіяхъ, возбужденныхъ новизнами, вводимыми будто Морозовымъ, Ртищевымъ, Никономъ. Мы видъли также, что подобныя новизны, или, по крайней мъръ, попытки къ нимъ, начались уже давио; сначала, при Іоаннъ ІІІ, сынъ его Василіи видимъ страдательное пользованіе чужимъ знаніемъ, искусствомъ, видимъ вызовъ иностранныхъ мастеровъ; Іоаниъ IV хочетъ сдълать этотъ вызовъ въ болье широкихъ размърахъ, и помъха его желанію, сдъланная Ливонцами, ведетъ естественно къ мысли о необходимости неносредственнаго сообщенія съ западною Европою, о необходимости пріобрътенія Балтійскихъ береговъ, для чего начинается Апвонская война; несчастный исходъ этой войны еще болье убъждаєть въ необходимости сближення съ западною Европою; при Годуновъ являются инострання съ западною Европою; при Годуновъ являются иностранна съ западною Европою; при Годуновъ являются иностранна съ западною съ зап

ныя дружины и слышатся жалобы на пристрастіе Русскихъ къ иностраннымъ обычаямъ, на потаковничество царя этому пристрастію; Русскіе люди отправляются учиться за границу; Ажедимитрій затъваетъ преобразованія въ широкихъ размърахъ, но гибнетъ; смута останавливаетъ движение къ повому, особенно когда приверженцы новаго явились по преимуществу въ Тушинскомъ станъ и потомъ подъ Смоленскомъ у Польскаго короля, когда противъ нихъ направилось народное возстаніе, восторжествовавшее во имя своей отцовской въры. Но какъ скоро смута утихла, стремленіе ко введенію западныхъ новизиъ усиливается все болъе и болъе: Русскія войска устронваются на иностранный образець; происходить небывалый наплывъ иностранцевъ въ Москву; иностранные мастера заводятъ произбодства свои, получаютъ привилегіи съ условіемъ учить Русскихъ людей; пользованіе плодами цивилизацін изъ чужихъ рукъ стремится стать болѣе дѣятельнымъ. Но если правительство, если люди, обладавшие болъе широкимъ взглядомъ, чувствовали необходимость новаго, необходимость преобразованій, и шли къ нимъ, разумфется, сперва ощупью, колеблющимися шагами, то въ этомъ движеній своемъ они должны были встратить сильныя препятствія, сильныхъ и многочисленныхъ противниковъ. Эти препятствія происходили естественно отъ долговременнаго застоя, отъ долговременной особной жизии Русскихъ людей вдали отъ общества другихъ образованныхъ народовъ, отъ недостатка внутренняго движенія. Горизонтъ Русскаго человъка былъ до крайности тъсенъ, жизпь проходила среди немногочисленнаго ряда неизмѣниыхъ явленій; эта неизмѣняемость явленій необходимо приводила къ мысли о ихъ вѣчпости, божественномъ освящении, они получали религиозный характеръ, религіозную пеприкосновенность, измѣненіе ихъ считалось дёломъ греховнымъ; такъ жили деды и отцы, измфиеніе ихъ образа жизни есть грфховное оскорбленіе ихъ памяти. Постоянная неподвижность вифинихъ окружающихъ явленій давить духъ человіка, отнимаеть у него способность

къ движенію, къ стремленію возобладать надъ окружающимъ міромъ и измѣнять его согласно съ своими потребностями; напротивъ, здъсь вившній окружающій міръ господствуетъ надъ человъкомъ, принимаетъ для него религіозное значеніе. Такова обыкновенно бываетъ жизнь сельскаго народонаселенія, которое потому такъ упорно держится стараго, такъ тяжело на подъемъ; здъсь все новое, каждое измъненіе является чёмъ-то страшнымъ, враждебнымъ, греховнымъ, является произведеніемъ высшихъ, таинственныхъ и враждебныхъ силъ. Въ обществъ развитомъ начало движенія представляется городомъ: здъсь человъкъ безпрерывно сталкивается съ новыми людьми, съ новыми родами деятельности, чрезъ это горизонтъ его расширяется, онъ привыкаетъ къ перемънъ, перестаетъ бояться новизны и начинаетъ упражнять свои духовныя силы, выказывать свое господство надъ веществомъ, изменяя его, выказывать свое господство надъ силами природы, заставляя ихъ служить себъ, тогда какъ въ сельской жизни, въ занятіяхъ земледъльческихъ человъкъ особенно чувствуетъ могущество силъ природы, находится подъ ихъ вліяніемъ. Но въ Московскомъ государствъ городъ не могъ имъть такого значенія, какое онъ имъль въ западной Европъ, не могъ представлять въ такой степени начала движенія, развитія. Московское государство было государство сельское въ противоположность западнымъ, поморскимъ государствамъ, государствамъ городскимъ но преимуществу; въ немъ городъ былъ большое огороженное село, и земледъліе принадлежало къ числу занятій городскихъ жителей, промышленность мануфактурная была на низкой ступени развитія, торговля очень слаба: мы видёли, какъ Русскіе купцы объявляли, что имъ не стянуть съ иностранными, которые и богаче и ловчве ихъ, умьють дыйствовать вмысты, заодно. Такимы образомы сельскій бытъ со всеми его неблагопріятными для развитія условіями преобладалъ въ Московскомъ государствъ. Отсюда понятно, почему введение новизнъ должно было такъ сильно взволновать общество: самая продолжительность застоя необходимо

условливала силу упора противъ перемъны, а сила упора, въ свою очередь, условливала силу противоположнаго стремленія, условливала тотъ переворотъ, къ которому мы приближаемся въ своемъ разказъ.

Если въ обществъ, подобномъ Русскому XVII въка, вообще вся внёшняя обстановка жизни, вследствіе долговременной неизмѣняемости своей, пользуется религіознымъ уваженіемъ, если считается гръхомъ прикоснуться къ ней, измънить, исправить, то понятно, что еще болбе грфховнымъ должно являться покушеніе произвести перемѣну во внѣшней обстановкъ религіи, въ обрядъ богослужебномъ. При отсутствіи просвъщенія, дающаго возможность различать существенное отъ несущественнаго, перемфна во вифшнемъ, могущемъ измъняться, кажется измъненіемъ существеннаго, измъненіемъ религін; мысль, что перемъна есть исправленіе, не допускается: предки, святые отцы такъ молились и спаслись, угодили Богу, прославились чудесами, а теперь говорять, что надобно молиться не такъ, говорятъ, что святые молились не такъ, какъ надобно! Легко понять, какъ долженъ былъ встревожиться древній Русскій человѣкъ при такихъ новизнахъ, или новшествахъ, по тогдашнему выраженію; легко понять, что первою мыслію многихъ было: надобно стоять за въру, преданную отцами! Недавно Русская земля собиралась противъ Литвы изъ страха, что королевичь Литовскій истребить въру православную, а теперь свои задумали перемънить въру, вводять иное; но иное въ въръ, новое, чужое представлялось не иначе, какъ Латинскимъ, и вотъ мысль, что хотятъ у Русскихъ людей отнять православіе, ввести Латинскія новінества, что надобно пострадать за въру, какъ страдали древніе святые мученики. «Намъ всъмъ православнымъ христіанамъ подобаетъ умирати за единъ азг, его же окаянный врагъ выбросиль изъ Символа тамъ, идеже глаголется о сынь Божіи Ісусь Христь: «рожденна, а не сотворенна»; велика зъло сила въ семъ азъ сокровенна» 63. Но древніе мученики страдали и страданія ихъ повели къ торжеству въры Христовой:

что же такое теперь? зачъмъ опять необходимость страданій? Откровеніе Богослова говорить, что въ послъднія времена встанетъ страшный гонитель, врагъ Христа, антихристъ, который будетъ отводить отъ истинной въры и мучить неповинующихся ему. Извъстно, какую силу имъютъ апокалипсическія представленія надълюдьми, у которыхъ наука не умъряетъ еще излишией живости воображенія: при каждой важной перемынь, борьбы, быдствін имъ уже кажется, что наступаютъ послъднія времена; извъстно, какое одушевленіе сообщается человъку убъжденіемъ, что онъ живетъ во времена, изображенныя въ таниственной книгъ Богослова, что борьба, которую ведеть онь, должна скоро окончиться торжествомъ Агица и всъхъ върныхъ Ему. Протестанты, въ борьбъ своей съ католицизмомъ, одушевлялись мыслію, что ратуютъ противъ апокалипсическаго Вавилона — Рима, противъ антихриста — папы. У насъ въ западной Россіи, когда тотъ же Римъ сдълалъ попытку посредствомъ уніи отторгнуть Русскую церковь отъ восточной, явилось пемедленно представленіе объ антихристовыхъ временахъ. Наконецъ въ Московскомъ государствъ, когда произошло исправление киигъ и всявдь затемъ начались важныя перемены гражданскія, испуганиому воображению приверженцевъ старины сейчасъ же представились времена, изображенныя въ апокалипсисъ, представились дъйствія антихриста. Вслъдствіе вліянія западнорусской литературы, возникшей во времена унін, явилось представленіе о трехъ эпохахь антихристовскихъ: первая эпоха — отпаденіе Рима панскаго отъ православія, вторая — отпаденіе западной Россін въ унію, третья — отпаденіе восточной Россіи отъ православія вслідствіе перемінь церковныхъ и гражданскихъ. Всъ эти представленія, какъ ни легко рождались они при тогдашнемъ состояніи умовъ въ Московскомъ государствъ, всъ эти представленія не могли бы однако имъть такой силы, произвести расколь, если бы всъ пастыри церкви, все священство, по образованію своему, сознавало законность перемънъ и умъло истолковать паствъ,

что перемъны суть исправленія, возвращеніе къ древней правильности. Но между священниками, даже самыми видными. значительными, между монахами, привлекавшими общее винманіе подвижничествомъ, даже между архіереями нашлись люди, которые взглянули на церковныя новизны, исправленія. какъ на нарушение истинной въры и такимъ образомъ дали вождей, опору движенію, направленному противъ преобразованій, противъ науки. Страсти человъческія, разумъется, какъ вездъ, такъ и здъсь, оказали могущественное вліяніе. Стремленіе къ просвъщенію, къ новизнамъ, къ преобразованіямъ преимущественно обнаруживалось въ молодомъ покольнін. Молодые люди, пріобрътя свъдънія, необходимо начинали указывать на неправильности, толковать объ исправленіяхъ, необходимо становились учителями; кого же они учили? людей старыхъ, сановитыхъ, привыкшихъ считать свой авторитетъ неоспоримымъ, привыкшихъ быть учителями; а теперь они видатъ, что янца курицу учатъ, поднимаютъ голосъ люди молодые потому только, что выучились грамматикт у Малороссійскихъ монаховъ. Это оскорбляетъ стариковъ, они начинаютъ вооружаться противъ новыхъ митній, противъ науки. которая вводить вредныя новизны и побуждаеть молодыхъ людей вооружаться противъ старшихъ. Молодые, видя упорство стариковъ, теряютъ къ нимъ всякое уважение и, чтобъ поколебать ихъ авторитетъ и укръпить свой, клеймять ихъ невъждами, не понимающими дъла; самолюбія въ схваткъ, борьба разгорается.

Мы видъли, какъ шло дъло исправленія церковныхъ книгъ при царъ Михаилъ, какимъ гоненіямъ подверглись исправители, и какъ они, въ свою очередь, отплачивали гонителямъ выходками противъ ихъ невъжества. Исправленіе продолжалось, ибо нельзя было печатать книгъ, не исправивши, не приведши текста къ единству; по гдъ было взять исправителей? Вслъдствіе недостатка учености явилась возможность посредствомъ видимаго исправленія вносить искаженія въ книги, что и было сдълано при патріархъ Іосифъ исправителями:

Степаномъ Вонифатьевымъ, Благовъщенскимъ протопопомъ и духовникомъ царскимъ; Иваномъ Нероновымъ, ключаремъ Успенскаго собора, потомъ протопопомъ Казанскаго въ Москвъ; Оедоромъ, дьякономъ Благовъщенскаго собора; Аввакумомъ, протопопомъ Юрьевца Повольскаго; Лазаремъ, священникомъ Романовскимъ; Никитою, священникомъ Суздальскимъ; Логгиномъ, протопопомъ Муромскимъ; Данилою, протопопомъ Костромскимъ и другими. Они внесли въ церковныя книги утвердившееся еще въ XVI въкъ и внесенное въ Стоглавъ ученіе о сугубой аллилуія, о двуперстномъ сложеніи дли крестнаго знаменія, которое такимъ образомъ и сдълалось господствующимъ въ Московскомъ государствъ. Патріархъ Іосифъ крестился двумя перстами; Никонъ, будучи митрополитомъ Новгородскимъ и въ началѣ патріаршества, крестился такъ же.

Но эти самые исправители, которыхъ обыкновенно считаютъ начальниками раскола, были въ свое время людьми передовыми, требовали преобразованій, улучшеній и, въ свою очередь, терпъли нареканіе какъ нововводители. Мудреный вопросъ о книжномъ исправленіи не могъ быть доступенъ многимъ; но лучшимъ людямъ бросался въ глаза страшный безпорядокъ въ богослужении: въ одно время въ церквахъ пъли и читали въ два, три и нъсколько голосовъ, такъ что ничего нельзя было разобрать. Ртищевъ сильно хлопоталъ объ уничтоженіи этого соблазна, говориль патріарху Іосифу. архіереямъ, боярамъ; помощникомъ ему былъ протопопъ Иванъ Нероновъ, который уговаривалъ священниковъ Московскихъ ввести единогласіе. Наконецъ оно было введено; вызваны пъвчіе изъ Малороссіи; оттуда же, благодаря Ртищеву и его Андреевскимъ старцамъ, явился въ Москву обычай проповъди, неслыханный прежде здъсь. Но мы уже видели, какъ искоторые смотрели на деятельность Ртищева, какъ смотръли на Малороссійскихъ монаховъ и вводимую ими науку, какъ смотръли на тъхъ, которые для усовершенствованія въ наукт отправлялись въ Кіевъ. Новшества —

единогласное пъніе и проповъдь возбудили также негодованіе: Никольскій попъ Прокофій, гдт ни сойдется съ Гавриловскимъ попомъ Иваномъ, такъ начнетъ говорить ему: «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное прніе, да людей въ церкви учить, а мы прежде людей въ церкви не учивали, учивали ихъ въ тайнъ, бъса вы имате въ себъ, всъ ханжи, и протопопъ Благовъщенскій такой же ханжа! э 11 Февраля 1651 года собрались священники въ съняхъ тічнской избы, и начался у нихъ споръ о единогласіи; Лукинскій попъ Савва съ товарищами кричалъ: «Мић къ выбору объ единогласін руки не прикладывать, напередъ бы вельли руки прикладывать о единогласіи боярамъ и окольничимъ: любо ль имъ будеть единогласіе?» Гавриловскій попъ Иванъ возражаль: «Вы презираете изволеніе Божіе, правила св. Отецъ, уставъ, государево повеленіе и святительское благословеніе ». — «Ты ханжа, мальчишка!» кричали ему противники: «ты уже былъ у патріарха въ смиреніи, будешь и еще; а намъ хотя умереть, а къ выбору о единогласіи рукъ не прикладывать!» 64

Ртищеву помогалъ Нероновъ; Степанъ Вонифатьевъ дъйствоваль также съ ними заодно, потому что приверженцы старины и его называють ханжею. Но быль вопросъ, въ которомъ Вонифатьевъ и Нероновъ съ товарищами сильно расходились со Ртищевскими Малороссіянами, съ Епифаніемъ Славеницкимъ и товарищами его: этотъ вопросъ былъ объ исправленіи книгъ. Ученый Епифаній видьлъ пскаженія, которыя вносились въ книги невъжественными издателями, и не молчалъ; приверженцы старины жаловались, что ученики Кіевскихъ старцевъ ни во что ставятъ благочестивыхъ протопоповъ Ивана, Степана и другихъ. Въ такомъ натянутомъ положенін находились дела, когда на патріаршескій престоль вступиль Никонъ. Вонифатьевъ и Нероновъ съ товарищами не имъли причины опасаться новаго патріарха, который былъ очень друженъ съ ними, когда былъ игуменомъ, архимандритомъ и митрополитомъ Новгородскимъ, часто прівзжалъ на домъ къ духовнику и по пріятельски обо всемъ съ нимъ со-

вътовался; о книгахъ вопросъ не поднимался. Никонъ, подобно всъмъ исправителямъ, крестился двумя перстами; что же касается до введенія порядка въ богослуженіе, то Никонъ не отставаль отъ Московскихъ ревнителей, если и не опережалъ ихъ, будучи митрополитомъ Новгородскимъ. Но черезъ годъ съ чемъ-инбудь по вступлении Никона на патріаршество отношенія перемънились. По указаніямъ Славеницкаго, Греческаго духовенства и по собственному изследованию Никонъ убъдился, что книги испорчены. Но легко понять, какъ этимъ убъжденіемъ оскорблялось самолюбіе исправителей, являвшихся теперь исказителями. Никонъ не обратилъ винманія на ихъ оскорбленное самолюбіе. Во дворцъ, въ присутствін царя (въ концъ 1653 или самомъ началь 1654 года) патріархъ держалъ соборъ, указалъ разности въ печатныхъ Русскихъ книгахъ съ Греческими и древними рукописями Славянскими и предложиль вопрось: «следовать ли новымъ нашимъ печатнымъ служебникамъ, или Греческимъ и нашимъ старымъ?» Большинство отвъчало утвердительно на вторую часть вопроса; но прямо воспротивился этому ръшенію Коломенскій епископъ Павель и старые исправители съ ніжоторыми другими духовными лицами. Вонифатьевъ впрочемъ уклонился и остался на прежнемъ мъстъ; но Нероновъ съ товарищами и епископъ Павелъ сильно упорствовали и были сосланы; дъло исправленія было поручено Епифанію съ товарищами и Греческому монаху Арсенію, вызванному Никономъ изъ Соловокъ, куда онъ былъ сосланъ, какъ человъкъ, получившій образованіе въ Латинскихъ, западныхъ училищахъ и принимавшій временно Латинство, чтобъ быть допущеннымъ въ эти училища. Соборъ Греческихъ архіереевъ въ Константинополъ подтвердилъ ръшеніе Московскаго. Въ Москвъ думали, что древнихъ Греческихъ и Славянскихъ книгъ, находившихся въ Россіи, еще мэло, и потому отправленъ былъ монахъ Арсеній Сухановъ на Авонъ и въ другія мъста для пріобрътенія Греческихъ рукописей. Арсеній, ревностный старовъръ съ, содъйствовалъ однако дълу исправленія, привезши до 500 рукописей, Греческіе архіерен прислали не менѣе 200. Пріѣхавшій въ Москву Антіохійскій патріархъ Макарій вмѣстѣ съ другими восточными архіереями торжественно объявилъ въ Успенскомъ соборѣ, въ недѣлю православія, что надобно креститься тремя перстами, и проклялъ тѣхъ, кто крестился двумя. Московскій соборъ 1656 подтвердилъ окончательно дѣло.

Но были люди, которые не хотъли успоконться на соборныхъ решеніяхъ и свидетельстве Греческихъ архіереевъ. Нероновъ съ товарищами прислали царю челобитиую: « Арсеній Грекъ взятъ въ Москвъ и живетъ у натріарха Никона въ келін, Никонъ его врага свидътелемъ поставляетъ, а древнихъ великихъ мужей и св. Чудотворцевъ свидътельство отмъняетъ. Охъ, увы! благочестивый царю! Стани добръ, церковное чадо, и вонми плачу и моленію твоихъ государевыхъ богомольцевъ. И паки молимъ тебя, государь, иностранныхъ иноковъ, ересей вводителей, въ совътъ не принимай: зримъ въ шихъ ниедину отъ добродътелей: крестнаго знаменія истиннаго на лицъ вообразить не хотятъ и сложению перстовъ противятся; на кольни же поклониться Господеви покоя ради не хотять». Царь не обращаль вниманія на эти посланія, передаваль ихъ Никону; но въ народъ обращали на нихъ большое винманіе, и мы видели, какъ въ 1654 году, во время моровой язвы въ Москвъ, толпа высказалась противъ Никона и Арсенія Грека. Опасенія потерять правую втру предковъ чрезъ новшества и страхъ предъ временами антихристовыми волновали не одни низшіе слоп народные. Духовный сынъ Неронова, знатный человъкъ Плещеевъ, писалъ къ своему духовнику въ мъсто его заточенія, въ Спасокаменный монастырь: «И мию иъцыи раздоры внити хощутъ вскоръ и непокарающимся бъды и мученія навестися хощутъ... Сбудутся хотящін быти раздоры, по прореченію кинги о въръ, въ ней же пишетъ о отпаденіи запада и отступленіи юнитовъ къ западному костелу, по числу еже отъ антихриста. Повель бо и намъ отъ таковыхъ же винъ опасение имъти

егда исполнится отъ воплощенія Сына Божія 1666 лѣтъ... Духъ антихристовъ широкимъ путемъ и пространнымъ, ведущимъ въ погибель, нача крѣпко возмущати истинный корабль Христовъ» <sup>66</sup>.

Но Плещеевъ съ товарищами напрасно обращался къ Неронову за подтвержденіемъ своихъ страховъ предъ антихристомъ. Московскіе протопопы Нероновъ, Вонифатьевъ не были способны стать въ чель раскольническаго движенія, сообщить ему особенную силу. Они сами были люди передовые, и если враждебно отнеслись къ исправленію книгъ и Никону, то вследствіе оскорбленнаго самолюбія, а не изъ фанатической приверженности къ азу; изъ побужденій оскорбленнаго самолюбія Нероновъ готовъ былъ всеми средствами действовать противъ Никона и Никоновскаго дъла, но не былъ способенъ изъ-за аза претерпъть не только смерти, но и заточенія. Никонъ, съ своей стороны, не относился фанатически къ дълу исправленія: онъ былъ способенъ, по своей природь, очень жестоко поступить съ тъми, кто возвышалъ голосъ противъ него, противъ его власти, противъ его дъла; но какъ скоро эти люди приносили свои вины перелъ святьйшимъ, онъ готовъ быль на уступки.

Благодаря посредничеству духовника Вонифатьева, Нероновъ возвратился въ Москву, объявилъ, что подчиняется ръшенію вселенскихъ патріарховъ; по просьбѣ самого Неронова, постригшагося въ монахи подъ именемъ Григорія, освобождены были и другіе узники за расколъ; Никонъ, въ знакъ
забвенія прошлаго, отдалъ Неронову всѣ письма, которыя
они писали на него царю и Вонифатьеву; мало того: патріархъ объявилъ Неронову, что все равно, можно служить и
по старымъ служебникамъ, и не обращалъ вниманія на то,
что въ самомъ Успенскомъ соборѣ, по увѣщаніямъ Неронова, говорили алмизуіа по дважды. Но эти уступки не могли
быть тогда поняты большинствомъ, ибо не могло быть понято самое главное, что дѣло идетъ о внѣшнемъ, несущественномъ: перемѣна относительно двоенія или троенія ал-

лилуја считалась переменою въ вере, и потому не могли успоконться на томъ, что можно исповедовать одинаково и правую и неправую въру, какъ кому угодно. Воннфатьевъ, Нероновъ могли идти на сдълку; но не хотъли идти на сдълку товарищи ихъ — Аввакумъ, Логгинъ, Лазарь, которые, по этой самой неспособности къ сдълкамъ, по ревности, не знающей границъ, по готовности умереть за азъ, производили сильнъйшее впечатлъніе и пріобрътали приверженцевъ дълу, имъвшему такихъ отчаянныхъ бойцовъ. Скоро пріобрътенъ былъ новый сильный союзникъ: это былъ монахъ Капитонъ, обращавшій на себя вниманіе необыкновеннымъ постничествомъ, и потому прослывшій праведникомъ. Наконецъ противъ Никоновыхъ новшествъ объявилъ себя одинъ изъ самых в знаменитых в монастырей. Въ Августъ 1657 года пріъхалъ въ Холмогоры Софійскаго дома сыпъ боярскій съ новыми печатными церковными книгами и съ приказомъ отъ Новгородскаго митрополита Макарія раздавать книги по епархіи. Онъ вельлъ позвать къ себъ Соловецкаго старца Іоснфа, накинулъ на него 18 книгъ и доправилъ денетъ 23 рубля, 8 алтынъ, двъ деньги. Іоснфъ отослалъ книги въ монастырь; архимандритъ Илья созваль черный соборъ и объявиль присылку; священники и дьяконы посмотрели книги и сказали: будемъ служить по старымъ служебникамъ, по которымъ мы сперва учились и привыкли; мы, старики, и по старымъ служебникамъ очередей своихъ недъльныхъ держать не сможемъ, а по новымъ на старости летъ учиться не можемъ же да и некогда, что и учено было, и того мало видимъ, а по повымъ книгамъ намъ чернецамъ коснымъ, непереимчивымъ и грамотъ ненавычнымъ, сколько ни учиться, а не навыкнуть, лучше съ братьею въ монастырскихъ трудахъ быть». Тутъ братія закричали: «Если священники станутъ служить по новымъ служебникамъ, то мы отъ нихъ и причащаться не хотимъ; если же на отца нашего, архимандрита Илію, придетъ какая кручина или жестокое повельніе, то намъ всею братьею патріарху и митрополиту бить челомъ своими головами, стоять всемъ заодно и ни въ чемъ архимандрита не подать».

Но не вст были согласны на это ртшение, или, по крайней мфф, ифкоторые отделились впоследствій, и въ 1658 году явилась отъ нихъ грамота къ патріарху: « Бьютъ челомъ и извѣшаютъ богомольцы твон, Соловецкаго монастыря попы: Виталій, Кириллъ, Садофъ, Никонъ, Спиридонъ и Германъ, на архимандрита Илію и его совътниковъ: въ прошломъ 1657 году присланы въ Соловецкій монастырь служебники твоего государева исправленія; архимандритъ Илья принялъ ихъ тайно съ своими совътниками, и, не объявя ихъ никому изъ насъ, положилъ въ казенную налату, и лежатъ они тамъ другой годъ непереплетенные; но когда объ нихъ узнали, то стали между собою говорить: для чего это служебииковъ намъ не покажутъ? И вотъ въ ныпъшнемъ 1658 году, на шестой недълъ Великаго поста, архимандритъ съ своими совътниками написали приговоръ о служебникахъ, и, созвавши насъ, всехъ поповъ, принудилъ архимандритъ великими угрозами и прещенемъ прикладывать руки къ своему бездъльному приговору, складывая смуту и бъду съ себя на насъ, будто онъ служебники намъ давалъ, а мы у него не приняли; но мы у него служебниковъ просили посмотръть, а опъ намъ и посмотръть не далъ, меня, попа Германа, дважды плетьми били за то только, что объдию пропъль по новымъ служебникамъ. Какъ начали съ Руси въ монастырь прівзжать богомольцы и стали зазирать, что въ Соловкахъ служать по старымъ служебникамъ, то архимандритъ, услыхавъ это, вымыслилъ новый приговоръ, уже не тайно, а объявилъ всей братын, что отнюдь нынфшнихъ служебниковъ не принимать, а намъ, всей братын, за архимандрита стоять, и, написавъ приговоръ 8 Іюня, собрадъ онъ всю братью въ трапезу на черный соборъ; случились въ то время богомольцы разныхъ городовъ и произошелъ шумъ великій: началъ архимандритъ говорить всей братьи со слезами: «Видите, братья, последнее время: встали новые учители, отъ въры православной и отеческаго преданія насъ отвращають и велять намъ служить на Ляцкихъ крыжахъ по новымъ служебникамъ. Помолитесь, братія, чтобъ насъ Богъ сподобиль въ православной въръ умереть какъ и отцы наши!» Тутъ всъ закричали великими голосами: «Намъ Латинской службы и еретическато чина не принимать, причащаться отъ такой службы не хотимъ, и тебя, отца нашего, ни въ чемъ не выдадимъ». Да и все Поморье онъ, архимандритъ, утверждаетъ, по волостямъ монастырскимъ и по усольямъ заказываетъ, чтобъ отнюдь служебниковъ новыхъ не принимали. Мы къ такому приговору рукъ прикладывать не хотъли, такъ на насъ архимандритъ закричалъ съ своими совътниками какъ дикіе звъри: «хотите Латынскую еретическую службу служить! живыхъ не выпустимъ изъ трапезы!» Мы испугались и приложили руки».

Эта челобитная пришла въ Москву, когда Никону было уже не до Соловокъ. Мы видели, сколько вражды накликалъ на себя патріархъ своимъ великимъ государствованіемъ. Враги новшествъ подали государю длинпую жалобу на Никона, въ которой они вооружались противъ него, не какъ противъ нововводителя только, но какъ противъ дуриаго патріарха: «Прежнія пошлины съ духовенства за рукоположеніе брать онъ не вельть, только новый порядокъ установиль: ставленникамъ вельль привозить отписки отъ десятильниковъ и отъ поповскихъ старость, где кто въ какой десятине живеть; за такою отпискою пройдеть недели по две и по четыре, да харчу станеть рубль и два; прівдеть съ отпискою къ Москве и живеть здесь недель по 15 и по 30, и становится поповство рублей по пяти и по шести, кромъ своего харчу, даютъ посулы архидіакону и дьякамъ; иные волочатся въ Москвъ недъль 10 и больше, да отошлетъ ставиться въ Казань. Иные ставленники пропадаютъ и безвъстно животъ свой мучатъ въ Москвъ, къ слушанью ходятъ, да насилу недели въ две дождутся слушанья, ждутъ часу до пятаго и до шестаго почи зимиею порою, побредетъ иной ночью къ себъ на подворье да пропадетъ безъ въсти, а пигдъ на патріарховъ дворъ пускать не вельно. При прежнихъ па-Истор. Росс. Т. XI.

тріархахъ, кромѣ Іосифа, ставленники всѣ ночевали въ хлѣбнъ, а при Іоасафъ патріархъ ставленники зимнею порою всъ дожидались въ крестовой, а ночевали въ хлѣбиѣ безденежно; а нынъ и въ съняхъ не велятъ стоять, зимою мучатся на крыльцъ. При прежинхъ святителяхъ до самыхъ крестовыхъ съней и къ казначею, и къ ризинчему, и въ казенный приказъ, рано и поздо, ходить было невозбранно; а нынъ у святителя устроено подобно адову подписанію, страшно приблизиться и ко вратамъ, потому что одни ворота и тъ постоянно заперты. Священники не смъють ходить въ церковь къ благословенію, не то что о невъдомыхъ вещахъ допросить, только всегда, во всякое время невозбранно ходять къ благословенію жонки да дѣвки: тѣмъ нынѣ время и челобитныя принимаетъ отъ нихъ невозбранно. Нынъ на Москвъ вдовые попы служать: или они святы стали? или объ нихъ знаменіе съ небеси было? а бъднымъ сельскимъ запрещено, иной останется съ спротами, съ пятью, шестью и больше, сами и землю пашутъ. Патріаршая область огромная: иныя мъста верстъ на 800 отъ Москвы, и прежде попы отсюда ставились у ближнихъ архіереевъ; патріархъ Іосифъ это запретиль, желая собрать себъ имъніе: и теперь такъ остается. Іоспфъ же попамъ перехожихъ грамотъ давать не велълъ по городамъ съ десятильническихъ дворовъ, а велълъ давать на Москвъ изъ казеннаго приказа, хотя обогатить дьяка своего Ивана Кокошилова да подъячихъ. Перехожая становилась иному беззаступному попу рублей по 6, 7, 10 и 15 кромъ своего харчу, волочились недёль по 20 и по 30, а иной бъдный человъкъ поживетъ на Москвъ недъль 10 и больше, да проъстъ рублей 5, 6 и больше, и утдеть безъ перехожей; многіе по два и по три раза для перехожихъ въ Москву пріъзжали, а безъ нихъ попадын и дъти ихъ скитаются межь дворовъ. Святитель Никонъ всего этого очень держится, а въ правилахъ написано отъ церкви къ церкви не переходить. И священники отнюдь изъ воли отъ церкви къ церкви не переходятъ, изо ста не найдется пяти человъкъ поповъ, которые бы перешли изъ воли безъ гоненія, все переходять рыдая и плача, потому что поповъ и дьяконовъ по боярскимъ и дворянскимъ вотчинамъ въ колоды и цени сажаютъ, быотъ и отъ церкви отсылають. Хотя которому попу и бить челомъ тебъ государю, но за тъмъ ходить будетъ полгода или годъ, да попъ или дьяконъ насилу правъ будетъ, потому что и въ приказъ даромъ сторожа никакими мфрами не пустятъ, а къ подъячему или дьяку и поминать нечего. Когда было у патріарха приказано въ казнѣ Ивану Кокошилову, то людямъ его раздавали по полтинъ и по рублю, а самому рублей по 5 и по 6 деньгами, кромъ гостинцевъ, меду и рыбы, да еще бы рыба была живая, да женъ его переносять гостинцевъ мыломъ и ягодами на рубль и больше, а если не дать людямъ, никакими мфрами на дворъ не пустятъ. Если и придется кому заплатить за безчестье попа или дьякона, то бояться нечего, потому что, по благому совтту бояръ твоихъ, безчестье положено очень тяжкое Мордвину, Черемиснну, попу пять рублей да четвертая собака-пять же рублей! и нынъ похвальное слово у небоящихся Бога дворянъ и боярскихъ людей: бей попа что собаку, лишь бы живъ былъ, да кинь 5 рублей. Иноземцы удивляются, а иные плачутъ, что такъ обезчещенъ чинъ церковный! Года два тому назадъ новаго города Корсуня протопопъ прівзжалъ съ святительскою казною, дьяку Ивану Кокошплову и жент его и людямъ рублей на 10 перешло отъ него и казну приняли; надобно было взять отъ него еще отписи, онъ туть денегь не далъ и за то волочился многое время и, не хотя умереть голодною. смертію, голову свою закабалиль въ десяти рубляхъ да женъ дьяка отнесъ, и она у него взяла. Въ это время, по твоему указу, битъ кнутомъ за посулъ Кропоткинъ; дьякъ испугался, чтобъ протопопъ не сталъ бить на него челомъ, да н скажи патріарху, какъ будто протопопъ подкинулъ женъ его 10 рублей, и патріархъ приказалъ его же протопопа посадить на цёпь и, муча его въразряде многое время, въ ссылку сослать велёль, а ворь по старому живеть да воруеть

А того отнюдь не бываетъ, чтобъ старосту поповскаго, пріъхавшаго съ доходами, взять къ себъ въ крестовую да разспросить о всякихъ мърахъ. При прежинхъ патріархахъ, изъ которой десятины пріздеть староста поповскій, сперва будеть у патріарха въ крестовой у благословенія, святитель его пожалуетъ, велитъ кормить и приказываетъ дьяку казну принимать не задерживая, и отдача тогда становилась съ большой десятины рубля три и четыре дьяку, а подъячему рубля два или три, да проживетт въ Москвъ за отдачею 10 дией, много недъли двъ, да всякій день приходить къ святителю и святитель разспрашиваетъ о всякихъ мърахъ и подачами жалуетъ мало не всякій день. А нынъ, за свои согръшенія, всего того лишились. Да онъ же святитель вельлъ во всей области переписать въ городахъ и увздахъ и данью обложилъ вновь, да въ окладъ же велълъ положить съ попова двора по 8 денегъ, съ дьяконова по алтыну, съ дьячкова, пономарева и просвириина по грошу, съ нищенскаго по двѣ деньги, съ четверти земли по 6 денегъ, съ копны съна по двъ деньги. Татарскимъ абызамъ жить гораздо лучше! Никопъ же велълъ собрать во всемъ государствъ съ церквей лошадей, да челомъ ударилъ государю (1655 годъ), да и тутъ лошадей съ 400 или съ 500 разослалъ по своимъ вотчинамъ. Видишь ли, свътъ премилостивый, что онъ возлюбилъ стоять высоко, ъздить широко. Есть ли обычай святителямъ бранныя потребы строить? сей же святитель приняль власть строить вмѣсто Евангелія бердыши, вмѣсто креста топорки тебѣ на помощь, на бранныя потребы».

Здѣсь Никона обвиняють, вопервыхъ, въ томъ, что онъ не отстранилъ тѣхъ тяжкихъ для духовенства обычаевъ, какіе ввель его предшественникъ по своему корыстолюбію; но главнос, положительное обвиненіе Никону состоитъ въ томъ, что онъ уничтожилъ прежнюю общительность между верховнымъ святителемъ и подчиненнымъ ему духовенствомъ, преимущественно бѣлымъ. Патріархъ окружилъ себя педоступнымъ величіемъ, «возлюбилъ стоять высоко, ѣздить широко». — «Я

полъ клятвою вселенскихъ патріарховъ быть не хочу» говорилъ однажды Нероповъ Никону: «да какая тебъ честь, владыка святый, что всякому ты страшенъ, и другъ другу грозя говорять: знаете ли кто онъ, звърь ли лютый, левъ или медвъдь, или волкъ? Дивлюсь: государевы-царевы власти уже не слыхать, отъ тебя всемъ страхъ, и твои посланники пуще царскихъ всемъ страшны, никто съ инми не сметъ говорить, затвержено у нихъ: знаете ли патріарха! Не знаю, какой образъ или званіе ты приняль?» Но и подлѣ царя было много людей, которые-твердили ему, что царской власти уже не слыхать, что посланцевъ патріаршескихъ боятся больше чемъ царскихъ, что великій государь патріархъ не довольствуется и равенствомъ власти съ великимъ государемъ царемъ, но стремится превысить его; вступается во всякія царственныя дёла и въ градскіе суды, памяти указныя въ приказы отъ себя посылаетъ, дъла всякія, безъ повельнія государева, изъ приказовъ беретъ, многихъ людей обижаетъ, вотчины отнимаеть, людей и крестьянь быглыхъ принимаеть. Когда Алексъй Михайловичъ окончательно повърилъ этимъ внушеніямъ, неизвъстно; очень можетъ быть, что и самъ опъ не умьль въ точности опредълить этой печальной для него минуты, когда последняя, можеть быть инчтожная, капля упала въ сосудъ и переполнила его. Любовь и нелюбье подкрадываются незамѣтно и овладѣваютъ душою; человѣкъ увѣренъ, что онъ все еще любитъ или что все еще хладнокровенъ, пока наконецъ какое-нибудь инчтожное обстоятельство не вскроетъ состоянія души, давно уже приготовленнаго. По природъ своей и по прежнимъ отношеніямъ къ патріарху, царь не могъ ръшиться на прямое объяснение, на прямой разсчеть съ Никономъ; онъ быль слишкомъ мягокъ для этого и предпоченъ бъгство. Онъ сталъ удаляться отъ патріарха. Никонъ замътилъ это, и, также по природъ своей и по положенію, къ которому привыкъ, не могъ идти на прямое объяснение съ царемъ и впередъ сдерживаться въ своемъ поведенін. Холодность и удаленіе царя прежде всего раздражили Никона, привыкшаго къ противному; онъ считалъ себя обиженнымъ и не хотёлъ снизойти до того, чтобъ искать объясненія и кроткими средствами уничтожить нелюбье въ самомъ началѣ. По этимъ побужденіямъ Никонъ также удалялся, и тѣмъ давалъ врагамъ своимъ полную свободу дѣйствовать, все болѣе и болѣе вооружать противъ него государя.

Какъ скоро вельможи, враждебные патріарху, увърились, что ихъ сторона взяла верхъ, то не замедлили дать почувствовать врагу свое торжество <sup>67</sup>. Летомъ 1658 года былъ объдъ во дворцъ по случаю пріъзда въ Москву Грузинскаго царевича Теймураза; окольничій Богданъ Матвѣевичъ Хитрово очищалъ путь царевичу; онъ это делалъ по извъстному обычаю, надъляя палочными ударами тъхъ, кто слишкомъ высовывался изъ толпы; случилось, ему подъ палку дворянинъ патріаршій: « Не дерись, Богданъ Матвъевичъ!» закричалъ дворянинъ: «въдь я не просто сюда пришелъ, а съ дъломъ». — «Ты кто такой?» спросиль окольничій. — «Патріаршій человъкь, съ дъломъ посланный», отвъчалъ дворянинъ. — «Не чванься!» закричалъ Хитрово, и съ этими словами ударилъ его въ другой разъ по лбу. Дворянинъ побъжалъ жаловаться патріарху, и тотъ своею рукою написаль къ царю, прося розыскать дъло и наказать Хитрово. Алексъй Михайловичъ отвъчалъ также собственноручною запискою, что велитъ сыскать и самъ повидается съ патріархомъ. Но свиданія не было. Наступило 8 Іюля, праздникъ Казанской Богородицы, крестный ходъ: царь не былъ въ Казанскомъ соборъ ни на одной службъ; черезъ день, 10-го числа, былъ также большой праздникъ въ Москвъ, установленный съ недавняго времени, праздникъ ризы Господней, принесенный изъ Персіи при царъ Михаиль; передъ объднею явился къ патріарху князь Юрій Ромодановскій съ приказаніемъ отъ царя, чтобъ не дожидались его къ объдиъ въ Успенскій соборъ. Но къ этому приказанію Ромодановскій прибавилъ еще другое: « Царское величество на тебя гиввенъ» сказалъ онъ: «ты пишешься великимъ государемъ, а у насъ одинъ великій государь царь».— «Называюсь я великимъ государемъ не самъ собою» отвъчалъ Никонъ: «такъ восхотълъ и повелълъ его царское величество, свидътельствуютъ грамоты, писанныя его рукою». — «Царское величество» продолжалъ Ромодановскій: «почтиль тебя какъ отца и пастыря, но ты этого не поняль; теперь царское величество вельть мит сказать тебь, чтобъ ты впередъ не писался и не назывался великимъ государемъ, и почитать тебя впередъ не будетъ». Разговоръ этимъ кончился; Никонъ отправился въ соборъ служить объдню, и послъ причастія велълъ ключарю поставить по сторожу, чтобъ не выпускать людей изъ церкви: поучение будетъ! Пропъли «Буди имя Господне», народъ столпился около амвона слушать поучение и услыхалъ странныя слова: «Лънивъ я былъ васъ учить» говорилъ патріархъ: «не стало меня на это, отъ ліни я окоростовіть, и вы, видя мое къ вамъ неучение, окоростовъли отъ меня. Отъ сего времени я вамъ больше не патріархъ, если же помыслю быть патріархомъ, то буду анавема. Какъ ходилъ я съ царевичемъ Алексвемъ Алексвевичемъ въ Колязинъ монастырь, въ то время на Москвъ многіе люди къ лобному мѣсту сбирались и называли меня иконоборцемъ, потому что многія иконы я отбираль и стираль, и за то меня хотъли убить. Но я отбиралъ иконы Латинскія, писапныя по образцу, какой вывезъ Нъмецъ изъ своей земли. Вотъ какимъ образамъ надобно върить и покланяться (при этомъ указалъ на образъ Спасовъ въ иконастасъ); а я не иконоборецъ. И послъ того называли меня еретикомъ, новыя-де книги завелъ! И все это дълается ради монхъ гръховъ. Я вамъ предлагалъ многое поучение и свидътельство вселенскихъ патріарховъ, а вы, въ окаментийн сердецъ своихъ, хоттли меня каменіемъ побить; но Христосъ насъ одинъ разъ кровію искупилъ, а меня вамъ каменіемъ побить — и мнѣ никого кровію своею не избавить, и чъмъ вамъ каменіемъ меня побить и еретикомъ называть, такъ лучше я вамъ отъ сего времени не буду патріархъ». Кончиль и сталь разоблачаться; послышались

всхлипыванія, голоса: «кому ты насъ сирыхъ оставляешь!»-«Кого вамъ Богъ дастъ и Пресвятая Богородица изволитъ», отвъчалъ Никонъ. Принесли мъшокъ съ простымъ монашескимъ платьемъ; но тутъ толпа двинулась и отняла мѣшокъ. Никонъ пошелъ въ ризницу и написалъ письмо къ царю: «Отхожу ради твоего гитва, исполняя писаніе: дадите мъсто гнъву, и паки: егда изженутъ васъ отъ сего града, бъжите во инъ градъ, и еже аще не прінмутъ васъ, грядуще отрясите прахъ отъ ногъ вашихъ». Въ ризницъ Никонъ надълъ мантію съ источниками, а клобукъ черный, посохъ Петра митрополита поставилъ на святительскомъ мъстъ, взялъ простую палку и пошелъ было изъ собора, но народъ бросился къ дверямъ и не пустилъ его, выпустилъ только Крутицкаго митрополита Питирима, который пошелъ во дворецъ сказать царю, что дълается въ соборъ. Алексъй Михайловичъ сильно встревожился: «Точно сплю съ открытыми глазами и все это вижу во сить» сказаль онь, и отправиль въ соборъ самаго сановитаго болрина, киязя Алексъя Никитича Трубецкаго. Много переменилось съ техъ поръ, какъ въ 1654 году этотъ же самый Трубецкой передъ отправленіемъ въ походъ съ благоговъніемъ принималь благословеніе Никопа, бывшаго во всей своей силь и славь! И теперь Трубецкой пачаль тьмъ, что подошель подъ благословение къ патріарху, но получиль въ отвътъ: «Прошло мое благословение, недостоинъ я быть въ патріархахъ». — «Какое твое недостоинство? что ты сдълаль?» спрашиваль простодушно Трубецкой. — «Если тебъ надобно, то я стану тебъ каяться», отвъчалъ Никонъ. Трубецкой еще больше смутился: «Это не мое дело, не кайся, скажи только, зачемъ бежишь, престолъ свой оставляешь? живи, не оставляй престола! великій государь нашъ тебя жалуетъ и радъ тебъ». — «Поднеси это государю» сказалъ Никонъ, подавая Трубецкому письмо: «попроси царское величесмво, чтобъ пожаловалъ мнъ келью». Трубецкой отправился во дворедъ; Никонъ, въ сильномъ волненіи, то садился на нижней ступени патріаршаго мъста, то вставаль и подходиль

къ дверямъ; но народъ съ плачемъ не пускалъ его; наконецъ и самъ Никонъ заплакалъ. Всъ ждали, что царь явится, последуетъ объяснение и примирение между ними; но вместо царя вошель опять Трубецкой и, отдавая Никону письмо его назадъ, говорилъ именемъ царскимъ, чтобъ онъ патріаршество не оставлялъ, а келій на патріаршемъ дворъ много. «Уже я слова своего не перемъню» отвъчалъ Никонъ: «да и давно у меня объщаніе, что патріархомъ не быть». Поклонившись боярину, патріархъ вышель изъ церкви, но когда хотыть състь въ карету, то народъ бросился на нее и выпрягъ лошадь; Никонъ пошелъ пъшкомъ черезъ Кремль къ Спасскимъ воротамъ, но народъ забъжалъ впередъ и заперъ ворота; Никонъ сълъ въ одномъ изъ углубленій (въ печуръ); тутъ явились посланиые изъ дворца и заставили отворить ворота; Никонъ всталъ и опять пошелъ пъшкомъ черезъ Красную площадь на Ильинку, на подворье построеннаго имъ Воскресенского монастыря (Нового Герусалима), благословилъ плачущій народъ, отпустиль его и чрезъ нъсколько времени самъ отправился въ Воскресенскій монастырь 68.

На третій день, 12-го Іюля, туда потхали къ нему князь Алексти Никитичъ Трубецкой и дьякъ Ларіонъ Лопухинъ: «Для чего ты, святыший патріархъ» спрашиваль Трубецкой: «повхаль изъ Москвы скорымъ обычаемъ, не доложа великому государю и не подавъ ему благословенія? а если бы великому государю было извъстно, то онъ вельль бы тебя проводить съ честію. Ты бы, продолжалъ бояринъ, подалъ великому государю, государынъ царицъ и дътямъ ихъ благословеніе; благословиль бы и того, кому изволить Богь быть на твоемъ мфстф патріархомъ, а пока патріарха нътъ, благословиль бы въдать церковь Крутицкому патріарху». — «Чтобъ государь, государыня царица и дети ихъ пожаловали меня, простили» отвъчалъ Никонъ: «а я имъ свое благословеніе и прощеніе посылаю, и кто будеть патріархомь, того благословляю; быю челомъ, чтобъ церковь не вдовствовала и безпастырна не была, а церковь въдать благословляю Крутицкому митрополиту; а что потхалъ я вскоръ, не извъстивъ великому государю, и въ томъ передъ нимъ виноватъ: испугался я, что постигла меня болъзнь и чтобъ мит въ патріархахъ не умереть; а впередъ я въ патріархахъ быть не хочу, а если захочу, то проклятъ буду, анавема».

Повидимому Никонъ совершенно успокоился, принявъ твердое намфреніе не возвращаться на патріаршество и занявшись исключительно заботами о своемъ любимомъ Воскресенскомъ монастыръ; необыкновеннымъ смиреніемъ дышетъ письмо его къ царю, отправленное съ Трубецкимъ или вслъдъ за нимъ: «Многогръшный богомолецъ вашъ, смиренный Никонъ, бывшій патріархъ, о вашемъ душевномъ спасенін и тълесномъ здравін Господа Бога ей-ей со слезами молю и милости у васъ государей и прощенія прошу, Бога ради простите мнъ многое къ вамъ согръшение, которому воистину нътъ числа. По отшествін вашего боярина, князя Алексея Никитича съ товарищами, ждалъ я отъ васъ, великихъ государей, по моему прошенію милостиваго указа, не дождался, и многихъ ради бользней своихъ вельль отвезти себя въ Воскресенскій монастырь». Прітхаль въ Воскресенскій монастырь окольничій Иванъ Михайловичъ Милославскій и объявилъ Никону отъ имени царскаго, что бояринъ Борисъ Ивановичъ Морозовъ опасно боленъ, и если патріарху была на него какая-пибудь досада, то онъ бы простиль умирающаго. Никонъ письменно отвъчаль государю: «Мы никакой досады отъ Бориса Ивановича не видали, кромъ любви и милости; а хотя бы что-нибудь и было, то мы Христовы подражатели, и его Господь Богъ проститъ, если, какъ человъкъ, въ чемъ-нибудь виновать предъ нами. Мы теперь оскудъли всъмъ, и потому молимъ твою кротость пожаловатъ что-нибудь для созиданія храма Христова Воскресенія и намъ бъднымъ на пропитаніе; а мы ради поминать его боярина, инчто такъ не пользуетъ нашей души, какъ создание св. церквей; а всего полезнъе для души его было бы, еслибъ онъ изволилъ положиться въ домъ живоноснаго Воскресенія, при св. Голгооъ: и память бы

такого великаго боярина не престала во вѣки, и Богъ бы, ради нашихъ смиренныхъ молитвъ, упокоилъ его».

Но скоро тонъ писемъ Никона и разговоръ его съ посланными царскими измѣняется. Раздраженный окончательно рѣчами Ромодановскаго 10 Іюля, Никонъ решился поразить царя и народъ своимъ удаленіемъ; впечатлѣніе было произведено сильное, какъ мы видъли, но все не такое, какого могъ ожидать Никопъ: царь не пришелъ для объясненія съ нимъ въ Успенскій соборъ, не умолялъ его остаться, не просилъ торжественно прощенія, сцена, происходившая при избраніи Никона на патріаршество, не повторилась. Но за то п рѣчи, которыя позволилъ себъ Ромодановскій, не повторялись болъе; посланные царскіе относились къ Никону съ уваженіемъ, царь присылалъ съ теплыми словами, напоминавшими прежиія отношенія. Эти присылки и медленность царя относительно избранія новаго патріарха испугали враговъ Никона: они видели, какъ царь волнуется тяжелыми сомивніями -хорошо ли поступлено съ Никономъ, дъйствительно ли онъ виновень? И воть враги Никона стараются убъдить Алексъя Михайловича, что бывшій патріархъ дѣйствительно виновенъ. Самъ царь далъ знать Никону объ опасности, пославши сказать ему, что только онъ, государь, да еще князь Юрій (Долгорукій?) добры до него. Скоро послъ этого Никонъ узнаетъ, что враги подъ нимъ подъискиваются, хотятъ показать его неправды, его гръхи, его недостоинство, показать, что напрасно Никонъ старается внушить, будто удалился вслъдствіе гоненія неправеднаго, не стерпя неправды царской и гръховъ народныхъ, но что ему слъдовало оставить патріаршество по своему собственному недостоинству. Никонъ увидаль передъ собою ту бездну, къ которой привель его поступокъ 10 Іюля; возврата не было, и вотъ поднимаются искушенія: человъкъ, привыкшій стоять на первомъ планъ, привыкшій, чтобъ все и всь къ нему относились, всь предънимъ преклонялись, оставленъ, забытъ! мало того: отданъ на жертву врагамъ, которые позорятъ его! человъкъ, привыкшій къ

обширной и видной дъятельности, принужденъ ограничиться мелкими заботами о постройкъ монастыря. Явились и другія искушенія; привыкши къ роскоши, изобилію во всемъ, Никонъ сильно чувствовалъ отсутствіе этой роскоши, этого изобилія въ Воскресенскомъ монастыръ. Все это начало волновать, раздражать натуру, столь способную волноваться и раздражаться; правственнаго величія, христіанскаго духа Никону недоставало для преодольнія искушеній, и воть онъ ищетъ средствъ, какъ бы удержаться въ выгодномъ положеніи и относительно чести, и относительно средствъ жизни, выставляеть такія права свои, которыя могли казаться незаконными и опасными даже и не врагамъ его. Раздраженіе, борьба и соблазнъ усиливаются.

Патріарху дали знать, что пересматривали его бумаги, что всякихъ чиномъ людямъ запрещено ъздпть къ нему въ Воскресенскій монастырь, и Никонъ пишеть къ государю: «Молю не прогитваться на богомольца вашего, ртшаюсь писать къ тебъ о нужнъйшихъ дълахъ, уповая на прежде бывшій твой благій правъ о Бозъ. Слышалъ я, что ты вельлъ возвратить, что прежде далъ. святой великой церкви: умоляю тебя Господомъ не дълать этого. Ты, великій государь, чрезъ стольника своего Аванасія Ивановича Матюшкина присладъ мит свое милостивое прощеніе, а теперь, какъ слышу, ты поступаешь со мною не какъ съчеловъкомъ прощеннымъ, но какъ съ последнимъ злодеемъ: пересмотрены худыя мон вещи, оставшіяся въ кельт, пересмотртны письма, а въ нихъ много тайнъ, которыхъ никому изъ мірскихъ людей не слъдуетъ знать, потому что я былъ избранъ какъ первосвятитель и много вашихъ государевыхъ тайнъ имъю у себя; также много писемъ отъ другихъ людей, которые требовали у меня разръшенія въ гръхахъ: этого пикому не должно знать, ни самому тебъ. Дивлюсь, какъ ты скоро дошелъ до такого дерзновенія? прежде ты боялся произнести судъ надъ простымъ церковнымъ причетникомъ, а теперь захотълъ видъть гръхи и тайны того, кто былъ пастыремъ всего міра, и не

только самъ видъть, но и мірскимъ объявить. Вскую наше нынъ судится отъ неправедныхъ, а не отъ святыхъ? Слышимъ, что все это дълается для того, чтобъ отобрать твои грамоты, въ которыхъ ты писалъ насъ великимъ государемъ. не по нашей воль, а по своему изволенію; не знаю откуда взялось это название? но думаю, что отъ тебя: ты писалъ такъ во всъхъ своихъ грамотахъ, и къ тебъ такъ писано въ отпискахъ изо всъхъ полковъ, во всякихъ дълахъ, и невозможно этого исправить. Да потребится злое мое и горделивое проклатое название, хотя и не по своей воль получиль я его; надъюсь на Господа, что нигдъ не найдется моего хотънія и вельнія на это, развъ ложно сочинять; ради этихъ ложныхъ сочиненій я много пострадаль и стражду Господа ради отъ лжебратіи: что сказано мною со смиреніемъ, то передано гордо; что сказано благохвально, то передано хульно, и такими лживыми словами возвеличенъ гитвъ твой на меня; истязують отъ меня то, чего не хотъль, не искаль называться великимъ государемъ, передъ всъми людьми укоренъ и поруганъ понапрасну; думаю, и ты помняшь, что и во св. литургін слыхаль по нашему указу кликали великимъ господпиомъ, а не великимъ государемъ. Былъ я нъкогда во всякомъ богатствъ и единотрапезенъ съ тобою, не стыжусь этимъ похвалиться; и питанъ былъ какъ телецъ на заколъніе жирными многими пищами по обычаю вашему государеву; много этимъ насладившись, скоро не могу забыть: такъ теперь 25 Іюля вст веселились, вст праздновали рожденіе благовтрной царевны Анны Михайловны; одинъ я, какъ песъ, лишенъ богатой вашей трапезы, но и псы питаются отъ крупицъ, падающихъ отъ трапезы господъ своихъ; если я не считался врагомъ, то не былъ бы лишенъ малаго ломтя хлъба отъ богатой вашей трапезы. Пишу это не потому, что хльба лишаюсь, но требуя милости и любви отъ тебя, великаго государя. Молю: перестань, Господа ради, понапрасну гитваться; я больше всъхъ людей оболганъ тебъ, поношенъ и укоренъ неправедно; потому молю, переменись ко мне Господа ради

и не дълай миъ гръшному немилосердія; чего себъ не хочешь, другимъ не дълай. Развъ тебъ хочется, чтобъ всъ знали твои тайны противъ твоей воли? Какъ будешь помилованъ, самъ не бывши милостивъ? И не одинъ я, но многіе ради меня страдають. Недавно ты приказываль ко мнь съ княземъ Юріемъ, что только ты да князь Юрій до меня добры; а теперь одинъ ты ко мнъ убогому богомольцу очень немилостивъ явился, хотящимъ меня миловать возбраняешь, всемъ накръпко запрещено приходить ко мнъ. Господа Бога ради молю, перестань! Если ты и царь великій, отъ Бога поставленный, но поставленный для правды: а какая моя неправда предъ тобою? что ради церкви просилъ суда на обидящаго? и вмѣсто суда праведнаго получилъ отвѣты полные немилосердія! Ныпъ же слышу, что, вопреки законамъ церковнымъ, самъ дерзаешь судить церковный чинъ, чего не повельно тебѣ Богомъ. Нѣкоторые говорятъ, что я много казны взялъ съ собою; не взялъ, но сколько будетъ издержано на церковное строеніе, и по времени хотълъ отдать, и что дано Воскресенскому казначею во время моего отъезда, и то дано не ради корысти, по чтобъ не оставить братію въ долгу, потому что съ работниками нечемъ было расплатиться. А другія издержки сдѣланы на глазахъ всѣхъ людей: дворъ Московскій выстроень — сталь тысячь десятокъ и два и больше; насадный заводъ тысячъ въ десять сталъ; тебъ, великому государю, десять тысячь поднесь на подъемъ ратныхъ людей; тысячь съ десять въ казив на лице; 9000 дано теперь на насадъ, прошлымъ лѣтомъ на 3000 рублей лошадей куплено; шапка архіерейская тысячь пять-шесть стала, а инаго расхода, святый Богъ въсть, сколько убогимъ, сиротамъ, вдовицамъ, нищимъ роздано; тому всему книги есть въ казнъ; но во всемъ каюсь, Господа ради прости, да самъ прощенъ будешь».

Никону доносили справедливо, что къ нему запрещено ѣздить: въ 1659 году пъвчіе дьяки Иванъ Тверитиновъ и Савва Семеновъ, вопреки указу, были у патріарха въ Воскресенскомъ; ихъ взяли къ допросу и они разсказали свой разговоръ съ Никономъ; «Услышите» говорилъ патріархъ: «какія къ вамъ въсти недобрыя будутъ вскорѣ!» Говорилъ и проВыговскаго: «Когда я былъ на Москвъ, то на меня роптали,
будто я Выговскаго принялъ; но въдь при мнѣ никакой отънего неправды не было, а теперь онъ отошелъ отъ великаго
государя невъдомо почему; когда я былъ, то великому государю о нихъ бивалъ челомъ и во всемъ заступался; а теперь стоитъ мнѣ только двъ строчки написать Выговскому, и
онъ будетъ по прежнему служить великому государю, и меня
послушаетъ; и прежде во всемъ добромъ меня слушивалъ;
только надобно ихъ держать умѣючи».

Подобные разговоры Никона съ посттителями, стараніе его выставить, какъ онъ необходимъ для государства, какъ все было хорошо при немъ и все стало дурпо послъ него, разумъется, не могли возбудить въ Москвъ желанія позволить встмъ тадить въ. Воскресенскій монастырь. Царь отправиль къ Никону дьяка Дементія Башмакова объявить, что духовенству не было никакого запрета ъздить къ нему въ Воскресенскій монастырь. Башмаковъ нашелъ патріарха въ пустыни близь монастыря, спросиль отъ имени государева о спасенін и поднесъ жалованье: вино церковное, муку пшеничную, медъ сырецъ, рыбу. Никонъ билъ челомъ за жалованье, спрашивалъ о государевомъ многольтнемъ здоровы, и потомъ пошелъ къ объднъ. Послъ объдни патріархъ отправился пзъ пустыни въ большой монастырь, передъ нимъ шли дъти боярскіе; у монастырскихъ вороть по сторонамъ стояли стрельцы человекъ съ десять, на монастыръ встръчалъ армимандритъ съ братьею. Вошедши въ келью съ Башмаковымъ, Никонъ началъ жаловаться, что его забываютъ, что его не считаютъ больше патріархомъ: «Между властями» говорилъ онъ: «много моихъ ставленниковъ, они обязаны меня почитать, они давали мит письмо за свонми руками, что будуть почитать меня и слушаться. Я оставилъ святительскій престолъ на Москв'є своею волею, Московскимъ не зовусь и никогда зваться не буду; но натріаршества я не оставляль и благодать св. Духа отъ меня не отнята: въ Воскресенскомъ монастыръ были два человъка, одержимые чернымъ педугомъ, я объ нихъ молился, и они отъ своей бользии освободились; и когда я былъ на патріаршествъ, и въ то время монми молитвами многіе отъ различныхъ бользней освободились».

Эти притязанія Никона сильно смутили царя, должны были смутить многихъ, даже и не враговъ Никона: теперь нельзя было приступить къ избранію новаго патріарха, не ръшивши вопроса, въ какомъ же отношеніи будетъ находиться новый патріархъ къ старому? Притязанія Никона явно показывали, что онъ хочетъ сохранить первенствующее положение, хочетъ сохранить прежнюю власть надъ владыками, указывая на то, что они поставлены имъ и клядись быть ему послушными. Будетъ слъдовательно два патріарха? И какъ выбирать новаго? какое значение дать при этомъ Никону, а Никонъ малымъ значеніемъ не удовольствуется! Онъ говорить, что благодать осталась съ нимъ, что онъ чудотворецъ! Скоро Никонъ высказался, какое онъ хочетъ имъть значение при избранін новаго патріарха. Крутицкій митрополить, который всявдствіе его удаленія приняль управленіе делами патріаршества, счелъ себя въ правъ замънить патріарха и въ извъстной церемонін въ Вербное Воскресенье, когда патріархъ ъздиль на ослять, представляя Христа, въбзжавшаго такимъ образомъ въ Герусалимъ. Никонъ, узнавши объ этомъ, послаль такое письмо государю: «Нъкто дерзнуль съдалище великаго архіерея всея Руси олюбодъйствовать, въ недълю Ваій дъяніе дъйствовать. Я пишу это не самъ собою, и не желая возвращенія кълюбоначалію и ковласти, какъ песъ късвоей блевотинь. Если хотите избирать патріарха благозаконно, праведно и божественио, да призовется наше смиреніе съ благоволеніемъ честно. Да начнется избраніе соборно, да сотворится благочестиво, какъ дело божественное; и кого божественная благодать избереть на великое архіерейство, того мы благословимъ и передадимъ божественную благодать, какъ сами ее приняли; какъ отъ свъта возсіяваетъ свътъ, такъ отъ содержащаго божественную благодать пріндетъ она на новоизбраннаго чрезъ рукоположеніе, и въ первомъ не умалится, какъ свъча, зажигая многія другія свъчи, не умаляется въ своемъ свътъ».

Посль этого было ясно, что Русской церкви предстоитъ двупатріаршество. 1 Апръля 1659 года отправились къ Никону отъ царя думный дворянинъ Прокофій Елизаровъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ напомнить ему, что онъ отъ патріаршества отказался, и потому уже не следуеть ему вмешиваться въ дела церковныя. «Ты съ княземъ Трубецкимъ приказывалъ» говорилъ Елизаровъ: «что Московскимъ патріархомъ никогда не будешь, и дела тебе до архіерейскаго чина ивтъ; а теперь пишешь, что Крутицкій митрополитъ дерзнулъ съдалище великаго архіерея олюбодъйствовать: оставя паству свою, писать тебф этого не довелось; дъйство учинилъ митрополитъ по государеву указу, и прежде всегда такъ бывало». — «Первый архіерей» отв'ячалъ Никонъ: «во образъ Христовъ, а митрополиты, архіепископы и епископы во образъ апостоловъ, и рабу на съдалище господина дерзать не достопть; прежде делали это по неведению, и самъ я въ Новгородъ дълалъ по невъдънію, а во время архіерейства своего во многихъ суетахъ исправить этого не успълъ. А престолъ святительскій оставиль я своею волею, никѣмъ не гонимъ, имени патріаршескаго я не отрицался, только не хочу называться Московскимъ, о возвращении же на прежий престолъ и въ мысляхъ у меня нътъ». Елизаровъ продолжалъ свое: «Впередъ о такихъ дълахъ къ великому государю не пиши, потому что ты патріаршество оставиль».— Никонъ: «Въ прежнихъ давнихъ лътахъ благочестивымъ царямъ Греческимъ объ исправленіи духовныхъ дель и пустынники возвъщали; я своею волею оставиль паству, а попеченія объ истинъ не оставилъ, и впередъ объ исправлении духовныхъ дълъ молчать не стану». Елизаровъ : «При прежнихъ Греческихъ царяхъ процвътали ереси, и тъ ереси пустынники Herop. Pocc. T. XI.

обличали, а теперь никакихъ ересей нѣтъ и тебъ обличать некого». Никонъ: «Если митрополитъ дѣйствовалъ по указу великаго государя, то я великаго государя прощаю и благословеніе ему подаю».

Мы видели, какимъ ужасомъ поражена была Москва, когда пришла въсть о Конотопскомъ пораженіи: ждали хана и Выговскаго подъ царствующій градъ. Царь вспомниль о Никонъ и послалъ предложить ему болъе безопасное убъжище, именно крыпкій монастырь Макарія Колязинскаго. Никонъ встрътилъ жестко это предложение и сказалъ посланному: «Возвъсти благочестивъйшему государю, что я въ Колязинъ монастырь нейду, лучше мнъ быть въ Зачатейскомъ монастыръ; а есть у меня и безъ Колязина монастыря, милостію Божіею и его государевою, свои монастыри кръпкіе — Иверскій и Крестный, и я, доложась великому государю, пойду въ свои монастыри, и нынъвозвъсти великому государю, что иду въ Москву о всякихъ нуждахъ своихъ доложиться ему». Посланный не поняль, о какомь Зачатейскомь монастырь говоритъ патріархъ, и спросилъ объясненія; Никонъ отвѣчалъ: «Тотъ, что на Варварскомъ Крестцъ подъ горою у Зачатія». - «Въдь тамъ только тюрьма большая, а не монастырь» возразиль посланный. — « Ну воть этоть самый и Зачатейскій монастырь» отвічаль Никонь. Патріархъ прібхаль въ Москву, виделся съ царемъ, съ царицею, принятъ почтительно, одаренъ, но развязки никакой не послъдовало. Сохранилось любопытное извъстіе одного иностранца, бывшаго тогда въ Москвъ: прітхавши въ столицу, Никонъ хотъль приклонить къ себъ народъ, устроилъ трапезу для странныхъ, самъ обмывалъ имъ ноги; желая сложить вину продолжительной, тяжкой войны на государя, спрашиваль, какъ будто ничего не зная, заключенъ ли миръ съ Поляками? Когда ему отвъчали, что нътъ, глубоко вздохнулъ и сказалъ: «Святая кровь христіанская изъ-за пустяковъ проливается» и т. д. Узнавши объ этихъ разговорахъ, царь немедленно вельлъ Никону выбхать изъ Москвы 69.

Никонъ отправился въ Крестный монастырь. Въ началь 1660 года царь вельлъ созвать духовный соборъ и предложилъ ему ръшить трудный вопросъ. Соборъ открыдся 17-го Февраля; прежде всего бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ принесъ письменныя сказки о томъ, какъ Никонъ оставилъ патріаршество; преосвященные приняли сказки и начали допрашивать свидътелей, священнаго чина людей по священству, а прочихъ по Евангельской заповеди. Въ сказкахъ Крутицкаго митрополита Питирима и князя Трубецкаго было написано: «патріархъ Никонъ патріаршества своего отрекся съ клятвою»; въ остальныхъ сказкахъ о клятвъ не было упомянуто, но во встхъ говорилось согласно, что Никонъ отъ патріаршества отрекся и впередъ на немъ объщался не быть. Соборъ послалъ боярина Салтыкова доложить великому государю, что святьйшій патріархъ Никонъ, какъ дознано, оставиль патріаршескій престоль своею волею, и какъ великій государь укажетъ? Салтыковъ возвратился съ отвётомъ, что государь указалъ собору выписать изъ правилъ св. Апостоль и св. Отець все относящееся къ подобнымъ случаямъ, и у выписки вельль быть: архіепископу Маркеллу Вологолскому, архіепископу Иларіону Рязанскому, Макарію Псковскому, Чудова монастыря архимандриту Павлу, Свирскаго Александрова монастыря игумену Симону. 27 Февраля соборъ слушалъ выписи и разсуждалъ: Никонъ не внялъ прошенію великаго государя, объявленному князямъ Трубецкимъ; не внялъ прошенію архіереевъ и прочаго духовенства, бывшаго при его отреченіи въ Успенскомъ соборъ; не объявилъ причину отреченія ни великому государю, ни архіереямъ, ни собору, не оставилъ никакого объясненія, объявилъ только, что отрекается ради своего невъжества и гръховъ. Послъ этого разсужденія, соборъ опредълилъ по правиламъ: когда епископъ отречется отъ епископіи безъ благословной вины, то по прошествін шести мъсяцевъ поставлять другаго епископа; кромъ того опредълилъ, что Никонъ долженъ быть чуждъ архіерейства, и чести, и священства. Трижды подносили государю правила,

на которыхъ основывался соборъ: царь медлилъ, наконенъ приказаль пригласить на соборь Грековъ, бывшихъ въ Москвъ: Пароенія, митрополита Оивскаго, Кирилла, бывшаго архіепископа Андросскаго, Нектарія, архіепископа паганіатскаго. Греки подтвердили приговоръ Русскихъ, и царь вельяъ подкръпить этотъ приговоръ въ Успенскомъ соборъ при себъ и при боярахъ. Дъло оканчивалось: ръшеніемъ собора уничтожались вст притязанія Никона на сохраненіе прежняго значенія, на право рукоположить новаго патріарха: онъ терялъ архіерейство, теряль священство! Но вотъ Епифаній Славеницкій, первый ученый авторитеть тогда въ Москвъ, подаеть протестъ: «Греки на соборъ» пишетъ онъ: «прочли изъ своей Греческой книги выражение: «безумно убо есть епископства отрещися, держати же священства», и сказали, что это 16-е правило перваго и втораго собора. Я думалъ, что это правда, не дерзнулъ прекословить и далъ мое согласіе на низверженіе Никона, бывшаго патріарха; но потомъ я сталъ искать и не нашель въ правилахъ этого реченія, вследствіе чего беру назадъ свое согласіе на низверженіе Никона и каюсь. Ваше царское величество приказали мит составить соборное определение; я готовъ это сделать относительно избранія и поставленія новаго патріарха, потому что это праведно, благополезно и правильно; о инзвержении же Никона не дерзаю писать, потому что не нашелъ такого правила, которое бы низвергало архіерея, оставившаго свой престоль, но архіерейства не отрекшагося».

Это письмо ученъйшаго старца остановило дъло: выбрать новаго патріарха? но что дълать со старымъ, который не перестаетъ предъявлять своихъ притязаній на высшую власть въ церкви, который будетъ протестовать, что новаго патріарха поставили незаконно, пбо безъ въдома и рукоположенія стараго, и протестъ этотъ дастъ поводъ сомивваться въ законности новаго, произведетъ соблазнъ и раздъленіе въ церкви, когда уже и безъ того было много соблазна и раздъленія? Притомъ же письмо Епифанія показало, что собо-

ру Московскаго духовенства и пришлыхъ Грековъ вършть нельзя, что царь могъ согръшить, приведши въ исполнение приговоръ собора, чего Алексъй Михайловичъ боялся больше всего. Онъ быль въ тяжкомъ недоумении, темъ более, что Никонъ упорно стоялъ на своемъ. Въ то самое время, какъ въ Москвъ соборъ разсуждалъ о Никоновомъ дълъ, въ Февраль 1660 года, стольникъ Матвъй Пушкинъ вхалъ къ патріарху въ Крестный монастырь съ ласковыми словами отъ царя, имъвшими цълію выпросить у Никона письменное благословеніе на избрапіе новаго патріарха: «Ты патріаршій престолъ изволилъ оставить» говорилъ ему Пушкинъ: «въ то время великій государь посылаль къ тебъ князя Трубецкаго не одинъ разъ, вельлъ тебь говорить, чтобъ ты на патріаршій престоль возвратился, ты отказаль, не возвратился и великому государю благословение подалъ выбрать патріарха, кого онъ изволитъ. Послъ того посыланы къ тебъ думный дворянинъ Прокофій Елизаровъ и дьякъ Алмазъ Ивановъ, ты и имъ сказалъ тъ же ръчи, что на патріаршескомъ престолъ впередъ быть не хочешь: такъ ты бы о избраніи патріарха на свое мъсто благословение подалъ и къ великому государю о томъ отписалъ». — «Князь Алексъй Никитичъ Трубецкой на патріаршество меня не зываль» отвічаль Никонь: «онь мнь только въ Москвъ въ соборной церкви сказалъ, чтобъ я возвратился. Елизаровъ меня на патріаршество не зывалъ, а только мит выговаривалъ; великому государю благословение мое всегда готово: невозможно рабу государя своего не благословлять; но патріарха поставить безъ меня я не благословляю: кому его безъ меня ставить и митру возложить, митру дали мит вселенскіе патріархи, митрополиту митры на патріарха положить невозможно, да и посохъ съ патріархова мъста кому снять и новому патріарху дать? я живъ и благодать св. Духа со мною; оставиль я престоль, но архіерейства не оставляль; великому государю извъстно, что и патріаршескій санъ и омофоръ взяль я съсобою, а то уменя отложено давно, что въ Москвъ на патріаршествъ не быть.

У васъ всѣ власти моего рукоположенія; когда ставятся, въ исповѣданіи своемъ проклинаютъ они Григорія Симвлака за то, что онъ при живомъ митрополитѣ похитилъ святительскій престолъ; да архіерен же обѣщаются на поставленіи, что имъ другаго патріарха не хотѣть: такъ какъ же имъ ново-избраннаго патріарха безъ меня ставить? Если же великій государь позволитъ мнѣ быть въ Москву, то я новоизбраннаго патріарха поставлю, и, принявъ отъ государя милостивое прощеніе, простясь съ архіереями и подавъ всѣмъ благословеніе, пойду въ монастырь. А которые монастыри я строилъ, тѣхъ бы великій государь отбирать у меня не велѣлъ, да указалъ бы отъ соборной церкви давать мнѣ часть, чѣмъ мнѣ быть сыту».

Требуя позволенія прівхать въ Москву и права рукоположить новаго патріарха для обезпеченія своей власти и своего магеріальнаго благосостоянія, Никонъ въ то же время не сомнъвался сравнивать себя съ Аванасіемъ, Василіемъ Великими, съ св. Филиппомъ митрополитомъ. Изо всехъ бояръ одинъ Зюзинъ находился въ сношеніяхъ, въ перепискъ съ патріархомъ: «Мы прочли въ письмъ вашемъ, что о насъ жалъете» писалъ ему Никонъ изъ Крестнаго монастыря: «но мы радуемся о покоъ своемъ и вовсе не опечалены. Добро архіерейство во всезаконіи и въ чести своей, надобно попечаловаться о всенародномъ послъднемъ сбытіп. Когда въра Евангельская начала сіять, тогда и архіерейство почиталось, когда же злоба гордости распространилась, то и архіерейская честь изменилась. И здесь въ Москве невиннаго патріарха отставили, Ермогена возвели при жизни стараго: и сколько зла сдълалось! Твоему благородію извъстно, что всъ архіереи нашего рукоположенія, но не многіе по благословенію нашему елужать Господу; но неблагословенный чемь разнится отъ отлученнаго; а намъ первообразныхъ много, вотъ ихъ реестръ: Іоаннъ Злагоустъ, Аванасій Великій, Василій Великій, изъ здъшнихъ Филиппъ митрополитъ». По письму отъ 28 Іюня Зюзинъ могъ дъйствительно признать въ Никонъ страдальца, отъ котораго враги хотять освободиться какими бы то ни было средствами:

« Мнъ о себъ другаго, кромъ бользней и скорбей многихъ, писать нечего» — такъ начинаетъ Никонъ: «едва живъ въ бользняхъ своихъ: Крутицкій митрополитъ да Чудовскій архимандритъ прислали дьякона Өеодосія со многимъ чаровствомъ меня отравить, и онъ было отравилъ, едва Господь помиловаль, безуемъ камиемъ и индроговымъ пескомъ отпился; да иныхъ со мною четырехъ старцевъ испортилъ, тъмъ же, чемъ и я, отпились, и ныне вельми животомъ скорбенъ». Къ Сентябрю преступники были уже въ Москвъ; 5 числа бояринъ князь Алексъй Никитичъ Трубецкой, думный дворянинъ Прокофій Елизаровъ и думный дьякъ Алиазъ Ивановъ разспрашивали чернаго дьякона Оеодосія да портнаго мастера Тимошку Гаврилова противъ обвинительной отписки патріарха Никона. Тимошка сказаль, что онь, по наученію Феодосія, составъ дълалъ, жегъ муку пшеничную, волосы у себя изъ головы вырываль и въ поту валяль, вельль ему тотъ составъ дълать дьяконъ для с.... б... и для привороту къ себъ мужеска пола и женска. Өеодосій отрекся. На очной ставкъ Тимошка говорилъ то же и прибавилъ, что Өеодосій подаль патріарху повинную челобитную. Өеодосій не винился, говорилъ, что повинную писалъ по наученью и по неволь, за пристрастіемъ Поляка Николая Ольшевскаго, который биль его плетьми девять разъ. У пытки Тимошка повинился и съ дьякона сговорилъ, объявилъ, что велълъ ему на дьякона говорить Савинскаго монастыря сотникъ Осипъ Михайловъ, который теперь у патріарха; этотъ Михайловъ вивств съ Ольшевскимъ пыткою заставляли его говорить на Феодосія, а составъ дълать училъ его патріаршій кузнецъ, Осташковецъ Кузьма Ивановъ; то же повторилъ Тимошка и на пыткъ. Өеодосій у пытки и на пыткъ говориль прежнія ръчи, ни въ чемъ не винился.

Это соблазнительное дъло еще болъе усилило раздражение съ объихъ сторонъ. При такихъ-то обстоятельствахъ возвратился Никонъ изъ Крестнато въ Воскресенский монастырь, и тутъ въ 1661 году завязалось у него новое соблазнительное

дъло съ состдомъ по землт, окольничимъ Романомъ Бабарыкинымъ. Никонъ билъ челомъ государю, что Бабарыкинъ завладёль землею Воскресенскаго монастыря, просиль сыскать по крѣпостямъ. Указа на челобитную не послѣдовало. Никонъ писалъ вторично, что если государевой милости не будетъ, то онъ станетъ самъ себя оборонять. Угроза была исполнена: крестьяне Воскресенскаго монастыря, по приказанію патріарха, сжали рожь на спорныхъ поляхъ и отвезли въ монастырь. Бабарыкинъ билъ челомъ государю, и дѣло вельно изследовать, взять крестьянъ Воскресенскаго монастыря къ допросу. Никонъ вспыхиулъ и написалъ длинное письмо государю: «Начинается наше письмо къ тебъ словами, безъ которыхъ никто изъ насъ не смъетъ писать къ вамъ; эти слова: «Бога молю и челомъ чью». Бога молю за васъ по долгу и по заповъди блаженнаго Павла апостола, который повельлъ прежде всего молиться за царя. И словомъ и дъломъ исполняемъ свои обязанности къ твоему благородію, но щедротъ твоихъ ничемъ умолить не можемъ. Не какъ святители, даже не какъ рабы, но какъ рабичища отовсюду мы изобижены, отовсюду гонимы, отовсюду утъсняемы. Видя святую церковь въ гоненін, послушавъ слова Божія: аще гонять вы во градь, бытите во инъ градь, удалился я н водворился въ пустыни, но и здъсь не обрълъ покоя. Воистину сбылось нынъ пророчество Іоанна Богослова о женъ, которой родящееся чадо хотълъ пожрать змій, и восхищено было отроча на небо къ Богу, а жена бъжала въ пустыню, и низложенъ былъ на землъ змій великій, змій древній. Богословы разумьють подъ женою церковь Божію, за которую страдаю теперь заповъди ради Божія: болши сея любве никто же имать, да аще кто душу свою положить за други своя; и мы, видъвъ братію нашу біенными, жаловались твоему благородію, но ничего не получили кром'в тщеты, укоризны и уничиженія; тогда удалились мы въ мъсто пусто. Но злоначальный змъй нигдъ насъ не оставляетъ въ покоъ; теперь навътуетъ на насъ сосудомъ своимъ избраннымъ, Ро-

маномъ Бабарыкинымъ, безъ правды завладъвшимъ церковною землею. Молимъ вашу кротость престать отъ гитва и оставить ярость. Откуда ты такое дерзновеніе приняль — сыскивать о насъ и судить насъ? какіе законы Божіи велятъ обладать нами, Божінми рабами? не довольно ли тебъ судить вправду людей царства міра сего? Въ наказт твоемъ написано повое повельніе — взять крестьянъ Воскресенскаго монастыря: по какимъ это уставамъ? Послушай, Господа ради, что было древле за такую дерзость надъ Египтомъ, надъ Содомомъ, надъ Навуходоносоромъ царемъ? Изгнанъ быль Богословь въ Патмосъ: тамъ благодати лучшей сподобился — благовъстіе написать и апокалипсисъ; изгнапъ былъ-Іоаннъ Златоустъ — и опять на свой престолъ возвратился; изгнанъ Филиппъ митрополитъ — но паки сталъ противъ лица оскорбившихъ его; и что еще прибавимъ? если этими напоминаніями пе умилишься, то хотя бы и все писаніе предложилъ тебъ, не повърншь. Еще ли твоему благородію надобно, да бъгу, отрясая прахъ ногъ своихъ ко свидътельству въ день судный? Великимъ государемъ больше не называюсь, и какое тебь прекословіе творю? Всемъ архіерейскимъ рука твоя обладаетъ: страшно молвить, но терпъть невозможно, какіе слухи сюда доходять, что по твоему указу владыкъ посвящаютъ, архимандритовъ, игумновъ, поповъставятъ и въ ставленныхъ грамотахъ пишутъ равночестна св. Духу такъ: по благодати св. Духа и по указу великаго государя: недостаточно св. Духа посвятить безъ твоего указа! Но если кто на св. Духа хулить, не имъетъ оставленія: если это тебя не устрашило, то что устрашить можеть, когда уже недостоинъ сдълался прощенія по своему дерзновенію? Къ тому же повсюду, по св. митрополіямъ, епископіямъ, монастырямъ, безо всякаго совъта и благословенія, насиліемъ берешь пещадно вещи движимыя и недвижимыя, и всъ законы св. Отецъ и благочестивыхъ царей и великихъ князей Греческихъ и Русскихъ ни во что обратилъ, также отца своего Михапла Өедоровича и собственные свои грамо-

ты и уставы; уложенная книга хотя и по страсти написана многонароднаго ради смущенія, но и тамъ постановлено: въ монастырскомъ приказъ отъ всъхъ чиновъ сидъть архимандритамъ, нгумнамъ, протопопамъ, священникамъ и честнымъ старцамъ; но ты все это упразднилъ: судятъ и насилуютъ мірскіе судьи, и сего ради собралъ ты на себя въ день судный великъ соборъ вопіющихъ о неправдахъ твоихъ. Ты всемъ проповедуешь поститься, а теперь и неведомо кто не постится ради скудости хлъбной; во многихъ мъстахъ и до смерти постятся, потому что ъсть нечего. Нъть никого, кто бы былъ помилованъ: нищіе, слъпые, хромые, вдовы, чернецы и черницы — вст данями обложены тяжкими, вездт плачъ и сокрушеніе, вездъ стенаніе и воздыханіе, нътъ никого веселящагося во дни сін. Хотимъ объявить нехитрою ръчью: 12 Генваря 1661 года были мы у заутрени въ церкви св. Воскресенія; по прочтеніи первой канизмы съль я на мъсто и немного вздремнулъ: вдругъ вижу себя въ Москвъ, въ соборной церкви Успенія, полна церковь огня, стоятъ прежде умершіе архіерен; Петръ митрополить всталь изъ гроба, подошелъ къ престолу и положилъ руку свою на евангеліе, то же сдълали и всв архіереи и я. И началъ Петръ говорить: братъ Никонъ! говори царю, зачемъ онъ св. церковь преобидълъ, недвижимыми вещами, нами собранными, безстрашно хотълъ завладъть, и не на пользу ему это; скажи ему, да возвратить взятое, ибо многь гиввъ Божій навель на себя того ради: дважды морь быль, сколько народа перемерло, и теперь не съкъмъ ему стоять противъ враговъ. Я отвъчаль: не послушаеть меня, хорошо еслибь кто-нибудь изъ васъ ему явился. Петръ продолжалъ: судьбы Божін не повельли этому быть, скажи ты: если тебя не послушаетъ, то еслибъ кто и изъ насъ явился, и того не послушаетъ, а вотъ знаменіе ему, смотри: по движенію руки его я обратился на западъ къ царскому двору, и вижу: стъны церковной нътъ, дворецъ весь видънъ, и огонь, который былъ въ церкви, собрался, устремился на царскій дворъ и

тотъ запылалъ. «Если не уцъломудрится, приложатся больше первыхъ казни Божіи» говорилъ Петръ; а другой съдой мужъ сказалъ: «вотъ теперь дворъ, который ты купилъ для церковниковъ, царь хочетъ взять и сдълать въ пемъ гостиный дворъ мамоны ради своея; но не порадуется о своемъ прибыткъ». Все это было такъ, отъ Бога, или мечтаніемъ — не знаю, но только такъ было; если же кто подумаетъ человъчески, что я это самъ собою замыслилъ, то сожжетъ меня оный огнь, который я видълъ».

Понятно, какъ тяжело должна была лечь эта грамота на сердцъ у царя, какъ обрадовались ей враги Никона, которымъ она дала возможность представить Алекство Михайловичу, что съ Никономъ нѣтъ возможности раздѣлаться добромъ. Въ это время въ Москвъ находился Греческій архіерей, Пансій Лигаридъ, митрополитъ Газскій, самый образованный, самый представительный изъ Греческихъ духовныхъ лицъ, являвшихся въ Москву, и потому пріобрътшій здъсь важное значение. Извъстный исправитель книгъ, монахъ Арсеній, указаль Никону на Паисія, какъ на человъка обширной учености и потому могущаго быть очень полезнымъ въ Москвъ, и Никонъ, когда еще не оставлялъ патріаршества, въ 1657 году, писалъ къ господарямъ Молдавскому и Волошскому, чтобъ пропустили въ Москву Лигарида чрезъ свои земли, а къ самому ему писалъ: «Слышали мы о любомудрін твоемъ отъ монаха Арсенія и что желаешь видѣть насъ, великаго государя: и мы тебя, какъ чадо наше по духу возлюбленное, съ любовію принять хотимъ». Прітхавши въ Москву въ началъ 1662 года подъ именемъ митрополита Іерусалимскаго Предтечева монастыря, Лигаридъ былъ обласканъ и царемъ, вслъдствіе чего нашелся въ затруднительномъ положеніи между царемъ и патріархомъ, одинаково къ нему расположенными. Онъ сдълалъ попытку помирить ихъ, и 12 Іюля 1662 года написалъ Никону мягкое письмо, уговаривая его возвратиться на патріаршество, подчинившись преданіямъ восточной церкви, уступивъ царской власти.

«Не знаю, куда миъ обратиться? потому что никто не можетъ работать двоимъ господамъ» — такъ откровенио начинаетъ Лигаридъ свое письмо: «безъ ласкательства скажу: Алексъй и Никонъ, самодержецъ и патріархъ: одинъ всякій день оказываетъ милости, другой молится и благославляетъ. Не благо многогосподствіе, одинъ господинъ да будетъ (изъ Гомера)! одинъ царь, потому что и Богъ одинъ, какъ и солнце одно между планетами. Знаю, что въ своихъ поступкахъ ты всегда имълъ добрую цъль: но добрая цъль должна достигаться и добрыми средствами. Блаженитйшій! не всякій рабъ царскій изображаеть царя, не всякій рабь патріаршескій представляетъ патріарха. Имъя важныя причины, ушелъ ты съ престола и отрясъ прахъ ногъ своихъ на Москву за ея непокорство; но сказано: да не будеть бъгство ваше въ субботу и зимою, во время крамоль и браней. Какую пользу принесло твое гизвливое отшествіе?» Потомъ Лигаридъ распространяется о терпъніи царя: «Кто паче возблагоискуствить добродьтелію? Никонъ «покайтеся!» вопість; самодержецъ Алексъй общую пъснь поеть: претерпъвый до конца, той спасется. Будь пастыремъ добрымъ, а не наемникомъ! вознеси вокругъ очеса твоя и виждь чада твоя, отеческаго руководительства требующія. Послушайся моихъ словъ, о златая глава златорунныя сея паствы! и соединись съ своими членами. Вредно для церкви, бъдственно для государства, недостойно тебя пребывать вит престола. Становлюсь проповѣдникомъ громогласнымъ, потому что ревность моя не позволяетъ миф молчать. Вст восклицаютъ на тебя, вст упоконться отъ гивва наказують; да замолкнуть толки охотниковъ до порицанія, да исчезнутъ словоборенія грызущихъ неистовыхъ мужей! Смотри: четыре патріарха жаждутъ видъть конецъ ссоръ. Иди и не отказывайся отдать кесарево кесареви, и какому кесарю? смиренномудръйшему! И тебъ смириться: подобаеть».

Не знаемъ отвъта Никонова; можемъ догадываться, какъ отвъчалъ Никонъ человъку, убъждавшему его смириться; зна-

емъ одно, что Пансій вскоръ посль этого перешель на сторону враговъ Никона. Бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стрфшневъ подалъ ему статьи, въ которыхъ излагалось поведеніе Никона, и требовалъ отзыва на нихъ. 15 Августа того же 1662 года Пансій представиль отвіты — всі клонящіеся къ осужденію патріарха. Стрішневь обвиняль Никона въ томь, что онъ при поставленіи своемъ на патріаршество переосвятился, хиротонисался снова, явно передъ всеми; не позволилъ исповъдовать и пріобщать преступниковъ; когда облачался, чесался и въ зеркало смотрелся; после отреченія посвящаетъ священниковъ и дьяконовъ; никогда не называлъ архіереевъ братьями, но почиталь ихъ гораздо ниже себя, потому что имъ были посвящены; Никоиъ строитъ теперь по сіе время монастырь, который назваль Новымъ Іерусалимомъ: хорошо ли, что имя св. града такъ перенесено, иному мъсту дано и опозорено? Никонъ разорилъ епископію Коломенскую для своего монастыря, говоря, что это было ближнее епископство отъ Москвы и непригоже быть епископамъ подъ бокомъ у патріарха; хорошо ли архіереямъ стронть обозы и грады, потому что Никонъ полюбиль жить на мъстахъ пустыхъ и наполняетъ ихъ наемниками и боярскими подданными? Никонъ говоритъ, что не обрътается внъ своего престола и епархіи, только събхаль по некоторымъ причинамъ, которыя онъ объявить передъ престоломъ истиннаго судін праведнаго. — Пансій на всь эти статьи отвечаль осужденіемъ поступковъ Никона. Были предложены и другіе вопросы: 1) Можетъ ли царь созвать соборъ на Никона, или надобно повельніе патріаршеское? Царь можеть созвать соборь по примъру Римскихъ кесарей, отвъчалъ Пансій. 2) Соборъ, созванный царемъ, Никонъ почелъ за ничто и назвалъ сонмищемъ Жидовскимъ! Отвътъ: Его надобно какъ еретика проклинать. 3) Можно ли составамъ судить главу своего, начальника? Отвътъ: Всъ священники, какъ преемники апостоловъ, имфютъ власть вязать и рфшить. 4) Нарекся Никонъ великимъ государемъ, потому что такъ назвалъ его нашъ

государь, желая почитать его болье обыкновеннаго: согрьшилъ ли Никонъ, что принялъ на себя такой высочайшій титулъ? Отвътъ: истинно согръшилъ. 5) Подобало ли Никону убъгать страха ради? Отвътъ: кто творитъ добрыя дъла, никогда не боится. 6) Согръшаетъ ли государь, что оставляетъ во вдовствъ церковь Божію? Отвътъ: Если онъ это дълаеть для достойныхъ причинъ, не имъетъ смертнаго гръха; однако не свободенъ отъ меньшаго гръха, потому что многіе соблазняются и думають, чтъ онъ это дълаеть по нерадънію. 7) Архіерен и бояре, которые не быотъ челомъ и не приводять царя къ тому, чтобъ далъ по этому делу решительный указъ, гръшатъ ли? Отвътъ: и очень гръшатъ. 8) Никонъ проклинаетъ: важно ли его проклятіе? Отвътъ: Клятва подобна молніи, сожжетъ виновнаго; если же произнесена не по достоинству, то падаетъ на того, кто произнесъ ее. 9) Прилично ли архіерею драться и въ ссылку ссылать! все это дълаетъ Никонъ. Отвътъ: Терпъніе есть высшая добродътель, гнъвъ — худшее зло. 10) Тишайшій государь и всесчастливый царь поручилъ Никону надзоръ надъ судами церковными, даль ему много привилегій, подобно Константину Великому, давшему привилегіи папъ Сильвестру. Отвътъ: надобно принимать почести отъ царя осторожно; полезнъе было бы Никону имъть меньше привилегій, потому что иные надмили его, смотрълся онъ въ нихъ какъ въ зеркало, и случилось съ нимъ то же, что пишутъ вершописцы о Нарцист, который въ ръчной водъ смотрълъ на свое лице, хотълъ поцъловать и утонулъ. 11) Можно ли государю отобрать привилегіи? Отвътъ: Можно, если тотъ, кому дано, дурно пользуется ими. 12) Никонъ бранитъ монастырскій приказъ, гдъ посадилъ царь судить мірскихъ людей, порицаетъ царя за то, что назначаеть по монастырямъ архимандритовъ и игуменовъ, кого захочетъ? Отвътъ: Пусть прежде не было монастырскаго приказа: дъло въ томъ, что царь учредилъ его для лучшаго порядка и лучшаго суда. Устроилъ ли Никонъ лучшій судъ? сидълъ ли когда-нибудь на своемъ судейскомъ

мъстъ? Никогда, но держалъ мірскихъ же людей, которые судили въ его приказахъ, челобитныя раздавалъ своимъ дворовымъ людямъ, и они прямое дълали кривымъ. 13) Кто называетъ царя нашего мучителемъ, обидчикомъ, хищинкомъ, что тому подобаетъ по св. правиламъ? Отвътъ: если онъ духовнаго чина, да извержется. 14) Никонъ оправлывается темъ, зачемъ его не позвали на соборъ, где бы онъ объявилъ причины своего ухода? Отвътъ: Никонъ долженъ былъ самъ явиться на соборъ или прислать письмо. 15) Никонъ винитъ архіереевъ своихъ, что не сдержали присяги своей, данной передъ нимъ, но отверглись его, вышли изъ послушанія къ нему? Отвътъ: Объщаніе не присяга; архіереи не присягають; объщали они послушание въ дълахъ, которыя справедливы. 16) Прокляль Никонъ боярина Семена Лукьяновича Стръшнева, будто тотъ выучилъ собаку свою благословлять подобно патріарху: достойно ли проклинать за это? Отвътъ: Еслибъ мышь взяла освященный хлъбъ, нельзя сказать, что причастилась: такъ и благословеніе собаки не есть благословеніе; шутить святыми дізлами не подобаеть; но въ малыхъ дёлахъ недостойно проклятіе, потому что считаютъ его за ничто.

Никопу доставили и вопросы и отвёты; съ обычнымъ своимъ пыломъ онъ принялся писать возраженія, исписалъ большую тетрадь. Ему легко было опровергнуть обвиненія въ присвоеніи титула великаго государя, въ названіи Воскресенскаго монастыря Новымъ Іерусалимомъ: «Какого еще другаго толку ищешь ты, вопрошатель» обращается онъ къ Стрѣшневу: «когда самъ свидѣтельствуешь, что царь назвалъ меня великимъ государемъ? на немъ Господь Богъ и взыщетъ и разсудитъ въ день судный по его рукописнымъ грамотамъ. Онъ же былъ въ Воскресенскомъ монастыръ на освященіи церкви, ему захотѣлось называть монастырь Новымъ Іерусалимомъ, и въ своихъ грамотахъ написалъ собственною рукою на утвержденіе». Легко опровергаетъ Никонъ и упрекъ относительно присоединенія Коломенской епархіи къ патрі-

архін: «Вы говорите, что я разорилъ Коломенскую епископію. Епископія эта лежить подль патріаршеской области, а земля Вятская и Великопермская отстоитъ больше 1500 верстъ, страна обширная и людей множество, не мало тамъ остатковъ языческихъ обычаевъ, а говорятъ, что даже сохранилось и идолопоклонство. На этомъ основанін, по сов'ту съ великимъ государемъ, Коломиа присоединена къ Москвъ, а вмъсто нея учреждена епархія Вятская и Великопермская, а не для Воскресенскаго монастыря: еще въ то время и зачатковъ Воскресенскаго монастыря не было; сколько было доходовъ у Коломенской епископін, столько же дано и туда изъ патріаршей епархін, какое число крестьянскихъ дворовъ было въ епископін, столько же и тамъ дано, а Коломенскія деревни взяты на государя; а носле государь пожаловаль ихъ въ Воскресенскій монастырь, будучи на освященіи церковномъ, говоря: святая святымъ достойна; а не я взялъ или разорилъ». — Мы видъли, что въ числъ обвиненій Никону были крутые поступки его, побои, ссылки; онъ отвъчаетъ на это обвиненіе: «И теперь не отказываемся такъ поступать съ врагами и безстрашными людьми по образу Христову, по правилу св. Апостолъ и св. Отецъ». Но всего болбе разсердило Никона утверждение Стръшнева, что всесчастливый царь поручилъ ему надзоръ надъ судами церковными и далъ много привилегій; тутъ Никонъ высказаль свой взглядъ па отношенія царской власти къ патріаршеской, взглядъ, который никакъ не сходился съ преданіями восточной церкви, утвержденными въ Россін исторіею: «Про всесчастливство царское отвъчать намъ не нужно, знаютъ всъ счастіе и несчастіе царское, какую каждый благодать приняль отъ его царскаго счастія; ты говоришь, что онъ намъ поручилъ надзоръ надъ всякими судами церковными: это скверная хула и превосходитъ гордость денницы: не отъ царей начальство священства пріемлется, но отъ священства на царство помазуются; явлено много разъ, что священство выше царства. Какими привилегіями подарилъ насъ царь? привилегіею вязать

и рышить? Мы другаго законоположника себь не знаемъ, кромф Христа. Не давалъ онъ намъ правъ, а похитилъ наши права, какъ ты свидътельствуешь, и веб дъла его беззаконныя. Какія же его дъла! Церковію обладаеть, священными вещами богатится и питается, славится въ нихъ, ибо митрополиты, архіепископы, священники и всѣ причетники покоряются, работають, оброки дають, воюють; судомь, пошлинами владъетъ. Господь Богъ всесильный, когда небо н землю сотворилъ, тогда двумъ свътиламъ, солицу и мъсяцу, свътить повельль и чрезъ нихъ показаль намъ власть архіерейскую и царскую: архіерейская власть сіяеть днемь, власть эта надъ душами; царская въ вещахъ міра сего. мечъ царскій долженъ быть готовъ на непріятелей въры православной, архіерейство и все духовенство требують, чтобъ ихъ обороняли отъ всякой неправды и насилій, это мірскіе люди делать обязаны; мірскіе нуждаются въ духовныхъ для душевнаго избавленія, духовные нуждаются въ мірскихъ для обороны вившней; въ этомъ власть духовная и мірская другъ друга не выше, но каждая происходить отъ Бога». Наконецъ, такъ какъ Паисій объявилъ, что духовное лице за порицаніе царя достойно низверженія, то Никопъ отвъчаеть: «Досаждать царю всъмъ запрещено, но обличать по правдъ не возбранено. Уже собранъ многъ ликъ злопострадавшихъ у Господа обличенія ради неподобных в діль царских в, злыми смертями и муками скончавшихся».

Раздраженіе съ объихъ сторонъ, соблазнъ усиливались часъ отъ часу, а дъло не ръшалось. Прошелъ 1662 годъ, половина 1663-го; Паисій, который въ отвътахъ Стръшневу объявилъ, что архіерен и бояре гръшатъ, не побуждая царя къ окончанію соблазнительнаго дъла, 7 Іюня 1663 года самъ написалъ государю письмо: «Если Никонъ виноватъ» писалъ Пансій: «то пусть извержется по опредъленіямъ собора; если невиненъ, то пусть возвратится на престолъ свой, лишь бы только кончилось какъ-нибудь это дъло, потому что Московія стала позорищемъ для всей вселенной, всѣ народы ждутъ истор. Росс. Т. ХІ.

конца этой трагикомедін. Носится слухъ, что Никонъ бъжалъ, спасаясь отъ умысла на свою жизнь; этотъ слухъ пятнитъ священное величіе ваше, безславитъ сенатъ и народъ Московскій. О клевета, достойная втчнаго огня! Таковымъ-то сужденіямъ иностранцевъ подвергаешься ты, Алексъй, человъкъ Божій, за одного Никона, обремененнаго твоими благодъяніями». Пансій заключаетъ письмо совътомъ отдать дъло на судъ Константинопольскаго патріарха. Междутъмъ Бабарыкинское дъло продолжалось: полюбовная сдълка, на которую соглашался Никонъ, не состоялась, потому что Бабарыкинъ, по свидътельству патріарха, потребовалъ слишкомъ много вознагражденія за свои убытки: Никонъ показываль, что сжато ржи только 67 четвертей, а Бабарыкинъ утверждаль, что 600 четвертей. «На ложное твое челобитье денегъ не напастись и не откупиться и всемъ монастыремъ!» сказалъ Никонъ и порвалъ сдълку, послъ чего прибъгнулъ къ обычному своему средству противъ враговъ — къ проклятію. Но Бабарыкинъ донесъ, что Никонъ проклинаетъ царя и семейство его. Алексъй Михайловичъ призвалъ архіереевъ и сказаль: «Я гръшень; но чьмъ согрышили дъти мои, царица и весь дворъ? зачъмъ надъ ними произносить клятву истребленія?» Ръшили, что надобно разыскать дѣло, и отправили въ Воскресенскій монастырь боярина князя Никиту Ивановича Одоевскаго, окольничаго Родіона Стръшнева, дьяка Алмаза Иванова; изъ духовныхъ поъхали: Лигаридъ, Астраханскій архіепископъ Іосифъ и Богоявленскій архимандритъ. 18 Іюля прітхали они въ Воскресенскій монастырь; патріархъ былъ у вечерни; Одоевскій послалъ сказать ему о прівздв посланныхъ царскихъ, и всв собирались идти къ нему вмѣстѣ; но Никонъ прислалъ сказать, чтобъ приходили всъ кромъ Паисія, если только онъ не имъетъ къ нему грамоты отъ вселенскихъ патріарховъ. Несмотря на то, Пансій отправился и хотълъ было первый говорить, но Никонъ, увидавъ его, вышелъ изъ себя, и бранныя ръчи полились на Ангарида: «Воръ, нехристь, собака, самоставленникъ, му-

жикъ! давно ли на тебъ архіерейское платье? есть ли у тебя отъ вселенскихъ патріарховъ ко мит грамоты? Не въ первый разъ тебъ ъздить по государствамъ и мутить! и здъсь хочешь сдёлать то же!» Заговориль Іосифъ Астраханскій; Никонъ бросился на него: «Помнишь ли ты, бъдный, свое объщаніе? объщался ты и царя не слушать, а теперь говорищь! развъ тебъ, бъдному, дали что-нибудь? я тебя слушать и говорить съ тобою не стану». Духовные были отделаны; дошла очередь до свътскихъ. Одоевскій началъ говорить: «Митрополита, архіепископа и архимандрита выбрали освященнымъ соборомъ и о томъ докладывали великаго государя, а ты ихъ безчестишь; этимъ безчестьемъ и великому государю досажденія много приносишь; а Газскій митрополитъ прівхаль къ великому государю и грамоту съ нимъ прислалъ къ царскому величеству Іерусалимскій патріархъ». Паисій оправился н началь: «Ты, патріархъ, меня воромъ, собакою и самоставленникомъ называешь напрасно; я посланъ къ тебъ выговаривать твои неистовства, посланъ отъ освященнаго собора, съ доклада великому государю; ты безчестишь не меня, а великаго государя и весь освященный соборъ; я отнишу объ этомъ къ вселенскимъ патріархамъ; а что ты называешь меня самоставленникомъ, за это месть примешь отъ Бога: я поставленъ Іерусалимскимъ патріархомъ Паисіемъ и ставленная грамота за его рукою у меня есть; если бы ты былъ на своемъ патріаршескомъ престоль, то я бы тебъ свою ставленную грамоту показаль; а теперь ты не патріархъ, достоинство свое и престолъ самовольно оставилъ, а другаго патріарха на Москве петь, потому и грамоты отъ вселенскихъ патріарховъ къ Московскому патріарху со мною нѣтъ. Масло было подлито въ огонь, тронуто самое чувствительное мѣсто: «Я съ тобою, воромъ, ин о чемъ говорить не стану!» закричалъ Никонъ. Тутъ Іоснов и свътскіе посланные ръшились прямо приступить къ дёлу, и спросили его, на основанін извъта Бабарыкина: «для чего ты на молебнахъ жалованную государеву грамоту приносиль, клаль подъ кресть и

подъ образъ Богородицы, читать ее приказывалъ и, выбирая изъ псалмовъ клятвенныя слова, говорилъ?» — «26 Іюня» отвъчалъ Никонъ: «на литургін, послѣ заамвонной молитвы, со всъмъ соборомъ я служилъ молебенъ, государеву жалованную грамоту прочитать вельль, подъ крестъ и подъ образъ Богородицы клалъ, а клятву износилъ на обидящаго, на Романа Бабарыкина, а не на великаго государя, а за великаго государя на ектеньяхъ Бога молилъ». Но посланные не удовольствовались этимъ объясненіемъ: «Хотя бы тебъ» говорили они: «отъ Бабарыкина или отъ другаго кого-нибудь какая обида и была, и тебъ ихъ проклинать не довелось, а въ государевой жалованной грамотъ Бабарыкинской земли пе написано; скажи правду: для чего ты государеву грамоту въ церковь приносиль, подъ образъ клалъ и на кого клятвы произносилъ?» — «Проклиналъ я Бабарыкина, а не великаго государя!» повторялъ Никонъ: «если я проклиналъ великаго государя, то будь я анавема; приносиль я въ церковь государеву грамоту потому, что въ ней написаны всъ земли Воскресенскаго монастыря, и Бабарыкинская вотчина записана въ помъстномъ приказъ по государеву же указу; а за великаго государя я на молебит Бога молилъ, а послт молебна читаль надъ грамотою молитву». Туть Никонъ пошель въ заднюю комнату и вынесъ тетрадку: «вотъ какую молитву» сказалъ онъ: «читалъ я надъ грамотою», и началъ было читать; но посланные прервали его: «Вольно тебъ» сказали они: «показывать намъ другую молитву; на молебий ты говорилъ изъ псалмовъ клятвенныя слова, и въ томъ и самъ не запирался, что такіе псалмы на молебит говориль». Это могло вывести изъ терптнія и человтка болте хладнокровнаго, чымъ Никонъ; если говорилось съ тымъ, чтобъ раздражить его, заставить выйти изъ себя и насказать вредныхъ для себя вещей, то цъль была достигнута. «Хотя бы я и къ лицу великаго государя говорилъ» закричалъ Никопъ: «такъ что жь! я за такія обиды и теперь стану молиться: приложи, Господи, зла славнымъ земли!» — « Какъ ты забылъ пре-

многую государеву милость» отвъчали посланные: « великій государь почиталь тебя больше прежнихъ патріарховъ, а ты не боншься суда праведнаго Божія, такія непристойныя рѣчи про государя говоришь! какія тебъ отъ великаго государя обиды?» — «Онъ закона Божія не исполняеть» продолжалъ Никонъ: « въ духовныя дела и въ святительскіе суды вступается, делаютъ всякія дела въ монастырскомъ приказе и служить насъ заставляють». - « Царское величество государь благочестивый» отвъчали посланные: « законъ Божій хранить, въ духовныя дела и святительскіе суды не вступается; а монастырскій приказъ учрежденъ при прежнихъ государяхъ и патріархахъ, а не вновь, учрежденъ для расправы мірскихъ обидныхъ дѣлъ; а даточныхъ людей и поборы съ монастырскихъ крестьянъ берутъ для избавленія православныхъ христіанъ отъ нашествія иноплеменныхъ, а не для прибыли и корысти; а неправды всякія пачалъ дълать ты, будучи на патріаршествъ, началъ вступаться во всякія царственныя дела и въ градскіе суды, началъ писаться великимъ государемъ, памяти указныя въ приказы отъ себя посылаль, дела всякія, безь повеленія государева, изъ приказовъ бралъ, и сталъ многихъ людей обижать, вотчины отнимать, людей и крестьянь бъглыхъ принимать; великому государю на тебя было много челобитья, что ты делалъ не по архіерейски, противно преданію св. Отецъ: за такія обиды Богъ тебъ не потерпълъ; возгордившись предъ великимъ государемъ, ты престолъ свой патріаршескій самовольно оставилъ и, живя въ моиастыръ, гордости своей не покинулъ и дълаешь такія злыя дъла, чего тебъ и помыслить не годилось, повеленью великаго государя и всему освященному собору во всемъ противишься и дълаешь все по своему праву». — «Никонъ не сталъ отвъчать свътскимъ посланнымъ, но обратился къ духовнымъ: «Какой у васъ теперь соборъ н кто приказываль вамъ его сзывать?» — «Этотъ соборъ» отвъчали духовные: «мы созвали по приказанію великаго государя, для твоего неистовства; а тебъ до этого собора дъла

ивтъ, потому что ты достоинство свое патріаршеское оставиль». — «Я достоинства своего патріаршескаго не оставляль» сказаль Никонъ. — «Какъ не оставляль?» начали всё вмёстё, и свътскіе и духовные: «а это развъ не твое письмо, гдъ ты пишешь, что не возвратишься на патріаршество какъ песъ на свою блевотину? развъ не ты самъ писался бывшимо натріархомъ? и послѣ этого годится ли тебѣ называться патріархомъ? Опять затронули самое чувствительное мѣсто: «Я и теперь государю не патріархъ!» закричалъ Никонъ съ сердцемъ. Іоснфъ съ товарищами продолжали вонзать оружіе все глубже и глубже: «По самовольному съ патріаршескаго престола удаленію и по нынфшнимъ непстовствамъ ты и всъмъ намъ не патріархъ; достоинъ ты за свои неистовства ссылки и подначальства кръпкаго, потому что великому государю дълаешь многія досады и въ міръ смуту». Никонъ вышелъ изъ себя: «Вы пришли на меня, какъ Жиды на Христа!» закричалъ онъ. Долго онъ шумълъ; посланные не говорили ни слова и отправились; Одоевскій, уходя, сказалъ Никону: «Пришли къ намъ къ допросу архимандрита, намъстника, поповъ и дьяконовъ, которые съ тобою служили, да пришли крестника своего и другихъ иноземцевъ» — «Не пришлю я изъ своихъ никого подъ мірской судъ» отвічаль Никонъ: «кто вамъ надобенъ, берите его сами!» Упомянутыя лица вызваны были на гостиный дворъ, гдв Іосифъ съ товарищами разспрашивали архимандрита и намъстника по священству и по иноческому объщанію на счеть извъта Бабарыкина: единогласный отвътъ былъ, что на ектеніяхъ патріархъ за государя Бога молилъ, а псалмы къ какому лицу читалъ, того они не знаютъ, Никонъ не называлъ это лице по имени. Посланные, отправивъ допросныя ръчи къ государю, писали ему: «Про уходъ свой изъ монастыря патріархъ не говорилъ ни слова, и мы потому на монастыръ караула поставить не смели до твоего государева указа». Потомъ они взяли подъ стражу крестника Никонова, Нъмца Долмана, и Бълорусца Николая. Но авторъ житія Никонова, Шушера,

и Паисій Лигаридъ, смотръвшіе на дъло совершенно разными глазами, сходятся въ томъ, что Никону закрытъ былъ выходъ изъ монастыря: Шушера пишетъ, что около монастыря была разставлена стрелецкая стража и Никону прямо объявили, что его не выпустять до государева указа: по словамъ же Лигарида, Никонъ бъжалъ, былъ схваченъ и лишенъ свободы. Посланные оставались въ монастыръ довольно долго, и тутъ происходили разпыя сцены. Однажды въ Воскресенье Никонъ вошелъ на возвышение, представлявшее Голгову, и началъ говорить: «Вотъ уже пришла воинская спира, Иродъ и Пилатъ явились въ судъ, приблизились архіерен — Анпа и Каіафа!» Одоевскій и архіерен пришли опять допрашивать Никона по Бабарыкинскому извъту: «Дайте мнъ только дождаться собора» отвъчалъ имъ Никонъ: «я великаго государя оточту отъ христіанства, уже у меня и грамота заготовлена». — «Ты забыль страхъ Божій, что говоришь такія неподобныя рѣчи!» кричали посланные царскіе: «за такія твои непристойныя річи поразить тебя Богь; намь такія злыя ръчи и слышать страшно; только бы ты былъ не такого чина, то мы бы тебя живаго не отпустили». Въ другой разъ пришли къ Никону Паисій съ Одоевскимъ и говорили ему: «Для чего ты ввелъ въ міръ великій соблазиъ, выдаль три служебника и во всъхъ рознь, и въ церквахъ отъ того несогласіе большое?» — «Теперь поютъ кто какъ хочеть» отвъчаль Никонь: «и все это дълается отъ непослушанія; а если я въ книгахъ ръчи перемьняль, то переправляль я по письму и свидътельству вселенскихъ патріарховъ». У Пансія была важная улика противъ Никона: «Ты ко мнъ прислалъ выписку изъ правилъ и въ ней написано о папскомъ судъ; но въдь это написано въ правилахъ потому, что въ то время папы были благочестивые, а послъ того отпали, и ты не прибавиль, что послъ нихъ вышній судъ преданъ вселенскимъ патріархамъ?» Что же отвъчалъ Никонъ? «Папу за доброе отчего не почитать? тамъ верховные апостолы Петръ и Павелъ, а онъ у нихъ служитъ». — «Но

въдь папу на соборахъ проклинаемъ!» возразилъ Паисій. — «Это я знаю» отвъчалъ Никонъ: «знаю, что папа много дурнаго дълаетъ».

Одоевскій и Пансій съ товарищами наконецъ увхали изъ Воскресенского монастыря. Четыре мъсяца прошло покойно; въ началь Ноября Никонъ далъ о себъ въсть, прислаль грамоту къ государю отъ своего имени, также и отъ имени архимандрита Воскресенскаго монастыря Герасима и намъстника Іова: «Пришли въсти, что Польскіе и Литовскіе люди идутъ въ твои государевы города и стоятъ недалеко отъ Вязьмы, пойдутъ и дальше; а мы живемъ на пустомъ мъстъ, прискудали до конца, хлъба и денегъ нътъ! Мплосердый великій государь! выдай милостивый свой указъ, чёмъ намъ пропитаться и защититься на пустомъ мъстъ. Помяни святое свое слово, какъ присылалъ ясельничаго своего Аванасія Ивановича Матюшкина, и онъ говорилъ предъ Христовымъ святымъ образомъ много разъ: великій государь тебъ велълъ сказать, что не покину тебя во въки. А когда въ прошлыхъ годахъ объявили о Татарскомъ приходъ и я былъ на Москвъ, то думный дьякъ Алмазъ Ивановъ сказывалъ мив твоимъ государевымъ словомъ: ступай, живи въ своихъ монастыряхъ, а великій государь тебя не покинетъ, велитъ уберечь. Когда ты, великій государь, быль на освященін церкви въ Воскресенскомъ монастыръ, и я тебъ говорилъ, что мъсто хорошо, да строить нечьмъ, то ты даль слово свое: строй, а мы не покинемъ. Вспомнивши все это, обратись на милость! А что тебъ лихіе люди клевещуть на меня, ей лгуть; а я ныпь за твоимъ государевымъ словомъ хотя и умереть радъ здъсь; если не попомнишь слова и объщанія своего, то на тебъ Богъ взыщеть, а мнъ смерть покой по писанному». Письмо это прислалъ Никонъ къ Ртищеву съ просьбою, чтобъ отдалъ его государю; къ самому Ртищеву Никонъ писалъ: «Пишемъ, надъясь на твое незлобіе, и вспомнивъ, какъ ты здъсь былъ, послъ отъезда нашего изъ Москвы, и слово свое далъ быть нашимъ братомъ и строительствовать о всякихъ монастырскихъ нуждахъ; да и въ прошломъ 1662 году, какъ ты присылалъ брата своего Өедора Соковнина, а въ другой разъ . Порфирья, то приказывалъ, чтобъ намъ тебя имъть въ любви своей какъ прежде».

Но мягкія грамоты опоздали: іеродіаконъ Грекъ Мелетій, бывшій въ Москвъ для устройства пъвческаго дела, другъ Лигарида, отправидся къ восточнымъ патріархамъ для разрівшенія вопросовъ, относящихся къ поведенію Никона. Спрашивали: «Долженъ ли мъстный епископъ или патріархъ повиноваться царю во всъхъ свътскихъ (политическихъ, ката pasas tas politikas ypotheseis kai kriseis) дълахъ, чтобъ быть одному правителю, или пътъ? Можетъ ли епископъ или патріархъ отлучать кого-нибудь по собственному произволу и будуть ли отлученные такимъ образомъ въ самомъ деле виновны предъ Богомъ, или тотъ, кто отлучилъ безъ суда, повиненъ правиламъ? Если кто скажетъ, что епархіи патріаршескія пленены бусурманами, находятся подъ игомъ, потеряли древнюю честь и прежнее достоинство, и какъ патріархамъ судить и распоряжаться церковными делами? Если кто изъ архіереевъ, по гордости, начиетъ писаться государемъ? Можетъ ли архіерей тратить доходы свои по произволу, строить монастыри, населять пустынныя места? Можеть ли епископъ или патріархъ управлять мірскими дълами? Епископъ, нисшедшій въ число кающихся, можеть ли опять воспринять санъ архіерейскій? Можетъ ли архіерей, отрекшійся отъ своего сана, свергнувшій съ себя одежды архісрейскія, опять принять прежній санъ? Если случится, что послѣ этого отреченія отрекшійся будеть призываемъ мъстною властію, но, по гордости, пренебрежеть этимъ зовомъ и не возвратится, то что дълать въ такомъ случат? Если послъ отреченія отрекшійся снова станетъ хиротонисать? Могутъ ли судить митрополита или патріарха епископы отъ него поставленные? Если кто ударить раба архіерейскаго, то обида эта относится ли къ господину, и можетъ ли последній одинъ судить такое дъло, или долженъ отнестить къ суду мірскому?»

Патріархи дали отвъты, желанные въ Москвъ: они осудили всв изложенные въ вопросахъ поступки; за ивкоторые изъ нихъ прямо произнесли приговоръ низверженія виновному архіерею; провозгласили, что царь долженъ быть единственнымъ владыкою во всехъ светскихъ делахъ, патріархъ долженъ ему быть подчиненъ, и въ свътскихъ дълахъ не долженъ дълать ничего противнаго царскому ръшенію, а въ дълахъ церковныхъ не долженъ перемънять древнихъ уставовъ; определили, что ни епископъ, ни патріархъ не долженъ никого отлучать отъ причастія прежде объявленія вины; на патріарха можетъ быть подана жалоба къ престолу Константинопольскому, и если остальные патріархи согласятся съ Константинопольскимъ, то уже это ръшеніе верховное; это право верховнаго суда дано Римскому папъ, но такъ какъ последній, по гордости и злонамеренности своей, отлучень отъ канолической церкви, то означенное право перенесено къ патріарху Византійскому; если бы патріархи и были совлечены славы своихъ престоловъ, но благодать Духа Святаго никогда не старъетъ, и кто не пріемлетъ ихъ верховнаго суда, тотъ подлежитъ наказанію, какъ противящійся Божію изволенію, повинующійся только чувствамъ и ничего высшаго не разумъющій. Патріэрхи утвердили за помъстнымъ соборомъ право ставить другаго архіерея на мъсто отрекшагося, право епископовъ судить митрополита или патріарха, ихъ поставившаго:

Но и эти отвъты патріарховъ нисколько ни подвинули Никонова дъла. У Никона была сильная сторона между Греками, которая съ южною страстностію начала волноваться, узнавъ о прівздъ Мелетія, начала употреблять всъ средства, чтобъ помъщать ему. Отъ приверженныхъ къ Никону Грековъ изъ Москвы пошли письма въ Константинополь, что Никонъ — это второй Златоустъ, царь его любитъ, ночью приходилъ къ нему для беседы, но бояре ненавидятъ за то, что онъ уговариваетъ царя выйти на войну противъ Татаръ, плънящихъ Москвичей и козаковъ, а боярамъ не хочется вы-

ступать въ походъ и разстаться съ покойнымъ житьемъ Московскимъ; писали, что Никонъ любитъ Грековъ и ревностный защитникъ догматовъ восточной церкви; писали, что грамоты, привезенныя Мелетіемъ, сочинены Лигаридомъ, котораго бояре подкупили деньгами и почестями; что Мелетію дано 8000 золотыхъ, съ помощію которыхъ онъ и успълъ въ томъ, что отвъты даны были противъ Никона. Антіохійскій архимандритъ высказалъ все это предъ самимъ патріархомъ, и потомъ ходилъ и кричалъ по всему Константинополю, ища Мелетія; еще сильнъе волновалъ Константинопольскихъ Грековъ какой-то клирикъ Михаилъ, получившій отъ зятя своего Анастасія изъ Москвы письмо о 8000 золотыхъ, привезенныхъ Мелетіемъ; а Мелетій, съ своей стороны, писаль Лигариду, что какой-то Еммануилъ Манвалъ тайно объщалъ двоимъ патріархамъ 15,000 золотыхъ, чтобъ только недавали отвътовъ, осуждавшихъ Никона, и, не успъвъ въ этомъ, искалъ убить Мелетія. Письма, что Никонъ страдаетъ за увъщанія къ войнъ противъ Татаръ, опустошающихъ Великую и Малую Россію, должны были производить особенное впечатленіе на Константинопольскихъ Грековъ: къ ихъ городу ежедневно приставали по три и по четыре корабля, наполненные Русскими плънниками; на торговыхъ площадяхъ стояли священники, дъвицы, монахи, юноши; толпами отвозили ихъ въ Египетъ на продажу; нъкоторые добровольно отрекались отъ христіанства, другіе принуждаемы были къ тому насиліемъ.

Но приверженцы Никона не довольствовались тѣмъ, что возбуждали Константинопольскихъ Грековъ противъ Мелетія: они рѣшились употребить отчаянное средство въ самой Москвѣ. Государю дали знать, что пріѣхалъ Иконійскій митрополить Аванасій въ званіи экзарха, племянникъ онъ Константинопольскому патріарху, присланъ отъ него и отъ всего собора. На представленіи царю Аванасій началъ говорить съ необыкновенною торжественностію: «Прислали меня Константинопольскій патріархъ и весь соборъ, велѣли сказать: какъ Господь Богъ пришелъ къ ученикамъ своимъ дверемъ затво-

реннымъ и сказалъ: миръ вамъ! такъ я отъ имени Константинопольскаго патріарха и всего собора говорю тебѣ, государь! помирись съ Никономъ патріархомъ и призови его на престолъ по прежнему». Алекстю Михайловичу показалось страннымъ, что этотъ проповъдникъ мира присланъ безъ грамоты и велитъ на словахъ призвать Никона. «Знаешь ли ты о посольствъ Мелетія?» спросиль государь у Аванасія.—«Знаю» отвъчалъ тотъ: «патріархи Мелетія не приняли, твонхъ грамотъ и милостыни не взяли». — «Какъ же это такъ?» продолжалъ царь: «Мелетій писалъ мнъ совершенно иное!» Аванасій, стоя передъ Спасовымъ образомъ, объявилъ, что Мелетій писалъ ложно. Но вотъ прітхалъ Мелетій и привезъ отвъты, подписанные патріархами; царь созваль соборъ изъ Русскаго и Греческаго духовенства для свидътельствованія подписей; соборъ объявилъ, что подписи настоящія; одинъ Авапасій сначала отвергаль подлинность ихъ, но потомъ и онъ согласился, что подписи подлинныя. Послъ открылось, почему онъ ръшился такъ смѣло обличать Мелетія во лжи: онъ спрашивалъ Іерусалимскаго патріарха Нектарія, какъ поръшили съ Никоновымъ дъломъ? и тотъ, изъ осторожности, сказалъ ему, что они Мелетію никакого отвъта не дали и рукъ своихъ ни къ какой грамотъ не прикладывали.

Какъ бы то пи было, царь не былъ успокоенъ; патріархи могли подписать отвъты и въ то же время просить, чтобъ соблазнительные дѣло было оставлено, чтобъ послѣдовало примиреніе съ Никономъ; дѣйствовать противъ Никона на основаніи отвътовъ, присланныхъ патріархами, царь не рѣшился: онъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, зналъ, какъ Никонъ начнетъ громить соборъ, опирающійся на мертвыхъ грамотахъ, недавно еще бывшихъ предметомъ спора и въ которыхъ не было даже упомянуто имени Никонова. Чтобъ окончательно уничтожить смуту и успокоить свою совѣсть, ему нужно было присутствіе самихъ патріарховъ, тѣмъ болѣе, что при сильно разыгравшейся борьбъ сторонъ трудно было полагаться на чистоту средствъ, употреблявшихся при этихъ отдаленныхъ

спошеніяхъ и переговорахъ съ патріархами. Ложное посольство Аванасія Иконійскаго не было единственнымъ. Къ Византійскому патріарху Діонисію отправился монахъ Сава: « Агіе деспота!» говорить онь Діонисію: «царь Алексьй Михайловичъ молитъ тебя, приди въ Москву, благослови домъ его и разныя пужныя вещи исправь, раши, что сдалать царю? умолять ли Никона патріарха, чтобъ возвратился, или другаго поставить? Да Иконійскій митрополить Аванасій отъ тебя ли присланъ и родственникъ ли тебъ? приказывалъ ли ты ему словесно, чтобъ умолять Пикона о возвращении? Съ Мелетіемъ дьякономъ сколько грамотъ ты прислалъ? Стефанъ Грекъ быль ли у тебя, и послаль ли ты съ нимъ грамоту, чтобъ митрополиту Газскому быть экзархомъ?» — «Вхать въ Москву никакъ не могу » отвъчалъ Діонисій: « благословляю государя, чтобъ опъ или простилъ Никона, или другаго поставиль смиреннаго и кроткаго; если онь боится другаго поставить, то мы принимаемъ гръхъ на свои головы; царь самодержецъ: все ему возможно. Мелетій прівзжалъ сюда не смирно, вст Турки объ немъ узнали, и сдълалъ мит убытку на 200 мъшковъ. Икопійскій митрополить Аванасій мнъ не родия; на немъ былъ Турецкій долгъ, онъ упросилъ срока на недълю да и ушелъ, я а съ нимъ ни одного слова не приказываль, пусть держать его крыпко и отнюдь не отпускають; если царь его отпустить, то большую бъду церкви сдълаеть. Какъ Мелетій дьяконъ приходиль, то мы съ Нектаріемъ патріархомъ написали двъ грамоты слово въ слово и руки свои приложили, и одну послали съ Мелетіемъ въ Александрію, а другую Нектарій послаль съ своимъ колугеромъ въ Антіохію. Стефанъ Грекъ у меня не бывалъ, только артофилаксій докучалъ мнь, чтобъ я написалъ въ грамоть быть Газскому экзархомъ; но я ему этого не позволилъ, и если такая грамота объявиласъ у царя, то это плевелы, постяпныя артофилаксіемъ; а Пансій Лигаридъ лоза не Константинопольскаго престола, я его православнымъ не называю, ибо слышу отъ многихъ, что онъ папежникъ, лукавый человъкъ. Стефана Грека

не отпускайте жь, потому что и онъ великое разореніе церкви православной сдълаль, какъ и Аванасій Иконійскій».

Къ остальнымъ троимъ патріархамъ отправился тотъ же Мелетій съ такимъ наказомъ отъ царя: «Непремѣнно такъ сдълать, чтобъ Александрійскій, Антіохійскій, Іерусалимскій и бывшій Пансій, а по нуждъ два, Антіохійскій и Іерусалимскій, прітхали бы. А которые захотять прислать витсто себя, то говорить накрыпко, чтобъ прислали архіереевъ добрыхъ, ученыхъ, благоразумныхъ, однословныхъ, кръпкихъ правдивыхъ, могущихъ разсудить дъло Божіе вправду, не желая мэды и ласканія, не бояся никакого страха, кромъ страха суда Божія. И ты, Мелетій, будучи у вселенских в патріарховъ, памятуя страхъ Божій, про патріарха Никона никакихъ лиш-

нихъ словъ не говори, кромъ правды».

Мелетій, въ Генваръ 1665 года, нашелъ Нектарія Іерусалимскаго въ Молдавіи, самъ не поъхалъ къ нему, но отправилъ съ государевою грамотою Стефана Грека и подъячаго Оловенинова. «Великій государь» говорили посланные Нектарію: великій государь проситъ и молитъ тебя, чтобъ изволилъ потрудиться для христіанскаго дъла, пошелъ въ Московское государство». — «Отъ великаго государя» отвъчаль Нектарій: «присланъ былъ ко всѣмъ намъ Мелетій Грекъ, и онъ знаеть, что я именно затъмъ и пріъхаль въ Молдавскую землю, чтобъ отсюда идти въ Москву, но за войною мит никакъ нельзя было профхать. Съ Мелетіемъ мы послали къ великому государю правила, и по нимъ для чего до сихъ поръ ничего не сдълано?» Оловениновъ разсказалъ о прітадъ Аванасія Иконійскаго, о свидътельствованіи подписей, и когда Нектарій вторично спросиль, почему же ничего не сделано по правиламъ, подлинность которыхъ была засвидътельствована, то Оловениновъ отвъчалъ: «безъ вселенскаго патріарха призывать Никона и другаго на его мъсто ставить невозможно; да у великаго государя и другія дела есть, которыя безъ васъ никакъ устроить нельзя, весь церковный чинъ въ несогласін, въ церквахъ служитъ всякій по своему, а пастыря

ньтъ». Нектарій объщаль идти въ Москву: «Пойду, хотя бы мнь и смерть принять» говорилъ онъ: «потому что я считаю великаго государя вселенскимъ царемъ, это единственный христіанскій царь, единственная наша падежда и похвала». Однако Нектарій не прітхаль въ Москву; онъ прислаль царю грамоту, въ которой увъщевалъ призвать снова Никона на патріаршій престоль, показавъ ему присланныя съ Мелетіемъ статьи вселенскихъ патріарховъ, какъ руководство для его будущаго поведенія, и если онъ объщаетъ руководствоваться ими, то достоинъпрощенія; просиль царя не приклонять уха къ совътамъ людей завистливыхъ, любящихъ смуты, особенно ессли такіе будутъ изъ духовенства. «Въ настоящемъ положеніи нашемъ» пишетъ Нектарій: «когда наша церковь находится подъ игомъ рабства, мы уподобляемся кораблямъ, потопляемымъ безпрестанными бурями, и въ одной вашей Русской церкви видимъ ковчегъ Ноевъ». Нектарій увъщеваеть царя послъдовать кротости Давидовой, и не полагать во время своего царствованія злаго и гибельнаго начала смънять патріарховъ, правомыслящихъ о догматахъ въры; говоритъ, что нельзя обращать большаго вниманія на отреченіе Никона; указываетъ примъры, когда отреченія іерарховъ были уничтожаемы; что же касается до Никона, то онъ не подалъ даже письменнаго отреченія, царь и народъ не принимали этого отреченія, которое состоить только въ словахъ. Нектарій заключаеть, что непременно должно или возвратить Никопа, или возвести на его мфсто другаго, но гораздо лучше рфшиться на первое. Нектарію дано было знать, что Лигаридъ ищетъ титула экзарха патріаршескаго и уже называется такъ въ Москвъ; поэтому патріархъ наказаль своему посланному объявить въ Москвъ, что это самозванство, что никто не облеченъ званіемъ экзарха; Нектарій просиль также, чтобъ никого не принимали въ качествъ пословъ патріаршескихъ, если на грамотахъ не будетъ патріаршеской печати; переводить грамоты патріаршескія просить отдавать не Грекамъ, но царскимъ переводчикамъ, потому что Греки искажаютъ смыслъ грамотъ. Легко понять, какъ эти предостереженія увеличивали недоумѣніе, безпокойство царя, заставляли его желать прибытія патріарховъ, которое должно разрѣшить все. И вотъ Мелетію удалось уговорить ѣхать въ Москву двоихъ изъ нихъ — Макарія Антіохійскаго и Наисія Александрійскаго.

Что же делаль въ это время человекъ, котораго имя повторялось безпрестанно и въ Константинополь, и въ Яссахъ, въ Египтъ и Сиріи, что дълалъ Никонъ? Въ 1663 же году началось новое соблазнительное дело. Опять соседъ Никона по землямъ Воскресенскаго монастыря, Иванъ Сытпнъ, подалъ государю челобитную, что патріархъ его крестьянъ пыткою пыталь, а иныхъ перевъшаль. Никонъ написаль оправдательное письмо: «Извъщаю о себъ св. Евангеліемъ, что ни ни, не знаю того дела, ни ведаю, сделаль то дело малый иноземецъ: поймавши на озеръ Ивановыхъ крестьянъ, побилъ батогами безъ нашего въдома, а у меня такого указа не было; биль онъ ихъ за то, что у него рыбу покрали; я послалъ малаго къ тебъ, великому государю: изволь его разспросить хотя и съ пристрастіемъ. Сотвори судъ праведный, припомни свое объщаніе, на избранін нашемъ предъ всэмъ соборомъ и синклитомъ данное, что тебъ ни во что священное не вступаться; а теперь делаешь надъ нами неправды великія, клеветниковъ, враговъ Божінхъ слушаешь и всъхъ чиновъ людей въ гръхъ вводишь тъмъ, что въ патріаршей крестовой делается». — Призванный къ допросу патріаршій сынъ боярскій Лускинъ показаль, что онъ дъйствительно билъ Сытинскихъ крестьянъ безъ Никонова въдома, но когда они стали похваляться поджогомъ, то онъ отвель ихъ къ патріарху, и тотъ велълъ бить ихъ батогами въ другой разъ. Въ Февраль 1664 года окольничій Сукинъ и дьякъ Бреховъ отправились въ Воскресенскій монастырь съ страшными, сокрушительными словами: «Ты писаль, что про дъло не въдаешь, а малый твой сказаль, что ты крестьянь батогами бить вельль въ монастырь въдругой разъ, значить ты очень хорошо про дъло знаешь. Ты писалъ, чтобъ учинить судъ пра-

ведный: но судъ чинить здысь не въ чемъ, потому что крестьянебиты батогами дважды безъ розыску и безъ свидътельства. Да объяви противъ своего письма, во что священиое великій государь вступается, надъ тобою какія неправлы чинитъ и клеветниковъ кого слушаетъ? Когда присылаютъ ему бить челомъ на тебя и на твои монастыри, то онъ о розыскъ посылаетъ говорить тебъ, какъ и теперь по Сытинскому делу. Объяви, чемъ великій государь въ грехъ вводить въ патріаршей крестовой? Въ патріаршей крестовой сидятъ теперь власти: Рязанскій архіепископъ Иларіонъ да бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ и розыскиваютъ, что при твоемъ патріаршествъ изъ соборной церкви и изъ монастырей взяты какія церковныя утвари и книги, потому что этимъ церквамъ и монастырямъ взятыя тобою утвари и книги даны при прежнихъ великихъ князьяхъ и царяхъ и при немъ, государъ, а не келейной какой-нибудь казны сыскиваютъ: за церковныя вещи великій государь будеть стоять и сыскивать и впередъ».

Никонъ сталъ изворачиваться и погрузился еще глубже: «Я сказалъ, что не знаю про побои крестьянамъ на озеръ, а въ монастыръ велълъ я ихъ бить за невъжество, велълъ побить ихъ слегка, и въ томъ воля государева». Чтобъ поправиться, онъ изъ обвиненнаго спъшилъ перейти въ обвинители: «Какъ вы говорите» сказалъ онъ: «что великій государь въ священное не вступается? онъ всёмъ духовнымъ чиномъ владбетъ: кого въ попы и въ дьяконы поставить, объ этомъ и объ всякихъ духовныхъ дълахъ челобитныя подписываютъ его указомъ; это не его дъло, его объщание не исполнено и за это онъ приметъ судъ отъ Бога. А неправды ко мит великія: выискивають, научають и пакупають многихъ людей, чтобъ на меня говорили и писали неправды всякія. Меня же попосять и безчестять всячески, ко псу меня приравниваютъ, а государь не пожалуетъ, оборонить меня отъ тъхъ людей не велитъ. А клеветники на меня Романъ Бабарыкинъ да Иванъ Сытпнъ». — «Патріаршій пре-Истор. Росс. Т. XI.

столъ» отвечали ему посланные: «оставилъ ты своею волею, а не по изгнанію какому-нибудь, и такое долгое время церкви было не безъ пънія стоять? Митрополитамъ и епископамъ въ попы и дьяконы какъ не ставить и духовныхъ дълъ какъ не въдать? а если въ чемъ учинилось какое-пибудь ненсправленіе, то это Богъ взыщетъ на тебъ, потому что ты престоль свой самовольно оставиль». Никонь: «Въ соборной церкви нътъ теперь пънія; изъ нея сдълали теперь вертепъ или пещеру, она теперь вдовствуеть; а и патріархъ новый будеть, будеть онъ прелюбодейца, потому: пошель я изъ Москвы отъ многихъ неправдъ и отъ изгнанія, а неправды и изгнанія отъ великаго государя. Не только въ мон дела вступались, по и бить монхъ людей начали: Хитрово сына моего боярскаго билъ папраспо, а великій государь сыску о томъ учинить не вельль». Посланные: « Не знаемъ, кто тебя безчестить, и ко псу приравниваеть, и кто тебъ про это сказываль; а мы объ этомъ ни отъ кого никогда не слыхивали». Никонъ: «Всякая тайна откровенна бываетъ отъ Бога». Посланные: «Развъ ты духъ прозорливъ имъешь?» Никонъ: «Такъ таки и есть». Посланные: «Какъ же! чай пріъзжаютъ да лгутъ ссорщики». Инкопъ: «Въ патріаршей крестовой людей въ гръхъ вводятъ потому: многихъ людей на меня накупаютъ и всякія неправды сочиняютъ. Архіепископамъ владъть и распоряжаться кто власть далъ? Келейную мою рухлядь князь Алексти Никитичъ Трубецкой перебиралъ и переписываль, и изъ нея лучшее все изволиль великій государь взять на себя. Да и теперь не про одно церковное сыскивають, про посулы и про взятки сыскивають, и государевы грамоты по всъмъ монастырямъ о томъ посланы. И то я знаю, что по указу великаго государя Газскій митрополить на меня сочиняеть и выписываеть, и другихъ такихъ же джесвидътелей, которымъ быть на соборъ, накуплено съ 500 человъкъ, а иныхъ въ палестипы накупать послано, и денежной казны для того отправлено 30,000 рублей. Собору я самъ радъ, только пусть будетъ соборъ праведиый, а не

накупной, а Газскому я во всемъ отвъть дамъ, не только правилами, по св. Евангеліемъ». Посланные: «Если ты лжесвидътелями называешь властей Московскаго государства, то за это примешь месть отъ Бога». Никонъ: «Какія власти? и кому книжнымъ ученіемъ и правилами говорить? они и грамотъ не умъютъ!» Посланные: «Одинъ ли ты въ Московскомъ государствъ грамотъ умъешь, и есть ли кто другой?» Никонъ: «Есть не много, а Питиримъ митрополитъ и того не знаетъ, почему онъ человъкъ». Посланные: «Напрасно ты это говоришь, что ты только одинъ грамотъ умъешь; изо всякихъ чиновъ люди книжнымъ ученіемъ и правилами съ тобою говорить готовы, и говорить есть что; только все удержано государскою милостію до собора, а на соборъ будутъ вселенскіе патріархи».

Услыхавъ эту страшную для себя въсть о прівздъ патріарховъ на соборъ, Никонъ написалъ царю письмо съ цълію напугать его темъ, что на соборе откроется много такого, что ему будеть очень непріятно; хотъль вмъстъ напугать и архіереевъ Русскихъ. «Мы не отметаемся собора» писалъ Никонъ: «и хвалимъ твое изволеніе, какъ божественное, если сами патріархи захотять быть и разсудить все по божественнымъ заповъдямъ Евангельскимъ, св. Апостолъ и св. Отецъ канонамъ - ей не отметаемся. Но прежде молимъ твое благородіе послушать малое это наше увъщаніе съ кротостію и долготерпъніемъ. Твое благородіе изволиль собрать по нашемъ отшествіи митрополитовъ, епископовъ и архимандритовъ на судъ, вопреки Божінмъ заповъдямъ, потому что пътъ такой заповъди, по которой епископы могли бы судить своего патріарха, особенно же отъ него рукоположенные, и судить заочно». Выписавши Евангельскія повъствованія о судъ надъ Христомъ, Никонъ продолжаетъ: «Зри, христіаннъйшій царь! даже въ такой лютой зависти Іудейской инчего не сделано не по закону и безъ свидетелей и заочно, хотя во всемъ поступлено неправедно: того ради рече: предавый Мя тебь болій гръхъ понесеть. Такъ

и здысь смутившій твое благородіе большій грыхь понесетъ. Если соборъ хочетъ меня осудить за одинъ уходъ нашъ, то подобаетъ и самого Христа извергнуть, потому что много разъ уходилъ зависти ради Гудейской. Когда твое благородіе съ нами въ добромъ совіть и любви быль, и однажды, ненависти ради людской, мы писали къ тебъ, что пельзя намъ предстательствовать во святой великой церкви, то каковъ былъ тогда твой отвътъ и написаніе? Это письмо спрятано въ тайномъ мъстъ одной церкви, котораго никто кромъ насъ не знаетъ. Ты же смотри, благочестивый царь! чтобъ не было тебъ чего-нибудь отъ этихъ твоихъ грамотъ, не было бы тебъ это въ судъ предъ Богомъ и созываемымъ тобою вселенскимъ соборомъ. Я это пишу не изъ желанія патріаршаго стола, желаю, чтобъ св. церковь безъ смущенія была и тебъ предъ Господомъ Богомъ не вмънился гръхъ, пишу, не бояся великаго собора, но не давая св. царствію зазора, занеже между двумя или тремя станетъ всякъ глаголъ, кольми паче во множествъ. Епископы наши обвиняють насъ однимъ правиломъ перваго и втораго собора. которое не о насъ написано. Но какъ о нихъ предложится множество правиль, отъ которыхъ никому нельзя будетъ избыть, тогда, думаю, ни одинъ архіерей, ни одинъ пресвитеръ не останется достойный! Константинопольскаго патріарха Русскіе епископы при поставленіи клянуть всъ. Тогда какъ нетопыри усмотрятъ свои дъянія смущающіе твое преблаженство, Крутицкій митрополить съ Іоанномъ Нероновымъ и прочими совътниками. Ты послаль Мелетія, а онъ злой человъкъ, на всъ руки подписывается и печати поддълываетъ; и забсь такое дело за нимъ было, думаю, и теперь есть въ патріаршемъ приказъ; есть у тебя, великаго государя, и своихъ много, кромъ такого воришки».

Отвъта не было. Всъ въ тревожномъ состояніи ждали развязки дъла отъ прибытія патріарховъ; наступила зима 1664 года, приближался праздникъ Рождества Христова. Ночью съ 17 на 18 Декабря, во время заутрень, подъткало къ заставъ

нъсколько саней. «Кто ъдеть?» закричали сторожа. — «Власти Савина монастыря» быль отвътъ. Потздъ быль немедленно пропущенъ и направился прямо въ Кремль. Въ Успенскомъ соборъ служили заутреню, присутствовалъ Ростовскій митрополитъ Іона. На второй канизмъ вдругъ сдълался шумъ, двери загремѣли, растворились и вошла толпа монаховъ, за ними внесли крестъ, а за крестомъ явился — патріархъ Никонъ и сталъ на патріаршемъ мъстъ. Раздался знакомый повелительный голось, котораго давно было не слыхать въ Успенскомъ соборъ: «перестань читать!» Поддьякъ Ростовскаго митрополита, читавшій псалтырь, повиновался, и Воскресенскіе старцы, прітхавшіе съ Никономъ, заптли: исполаэти деспота! и потомъ: Достойно есть. Когда пъніе кончились, Никонъ велълъ соборному дьякону говорить ектенью, а самъ пошелъ прикладываться къ образамъ и мощамъ; приложившись, вошель опять на патріаршее м'всто, проговориль молитву: «Владыко многомилостиве!» и вельлъ позвать къ себъ подъ благословение Ростовскаго митрополита Іону; тотъ подошель, за нимъ протопопъ и все духовенство. « Поди» сказалъ Никонъ Іонь: «возвъсти великому государю о моемъ приходъ». Іона отправился вмѣстѣ съ Успенскимъ ключаремъ Іовомъ. Опи нашли государя у заутрени, въ церкви св. Евдокін. «Въ соборную церковь пришелъ патріархъ Никонъ, сталъ на патріаршемъ мъстъ и послаль насъ объявить о своемъ приходъ тебъ, великому государю», проговорилъ Іона. Немедленно забъгали огни во дворцъ, отправились посланцы за архіереями и комнатными боярами; шумъ, смятеніе, точно пришла въсть, что Татары или Поляки подъ Москвою; архіерен, бояре перемѣшались, все спѣшило вверхъ по лъстницъ. Наконецъ собрались архіерен: Павелъ митрополить Сарскій (Крутицкій), Пансій Газскій, Өеодокъ Сербскій; собрались и комнатные бояре. Царь, въ сильномъ волненін, объявиль имъ новость; бояре начали кричать, архіерен, качая головами, повторяли: «Ахъ, Господи! ахъ, Господи!» Совъщаніе впрочемъ не было продолжительно; въ

соборъ отправились люди, которыхъ появление не предвъщало Никону ничего добраго — бояре князья: Никита Ивановичъ Одоевскій и Юрій Алексвевичь Долгорукій, окольничій Родіонъ Стрешневъ, дьякъ Алмазъ Ивановъ; они обратились къ Никону съ вопросомъ: «Ты оставилъ патріаршій престолъ самовольно, объщался впередъ въ патріархахъ не быть, съъхаль жить въ монастырь и объ этомъ написано уже къ вселенскимъ патріархамъ: а теперь ты для чего въ Москву прівхаль и въ соборную церковь вошель безъ въдома великаго государя и безъ совъта всего освященнаго собора? ступай въ монастырь по прежнему». Никонъ: «Сшелъ я съ престола никъмъ не гонимъ, теперь пришелъ на престолъ никъмъ не званный для того, чтобъ великій государь кровь утолилъ и миръ учинилъ, а отъ суда вселенскихъ патріарховъ я не бъгаю, а пришелъ я на свой престолъ по явленію; вотъ письмо, отнесите его къ великому государю». — «Безъ въдома великаго государя мы письма принять не смѣемъ» отвъчали посланные: «пойдемъ извъстимъ объ этомъ великому государю». Отправились во дворецъ, чрезъ ифсколько времени спова вошли въ соборъ и сказали Никону: «Великій государь приказалъ намъ объявить тебъ прежнее, чтобъ ты шелъ назадъ въ Воскресенскій монастырь, а письмо взять». — «Если великому государю прівздъ мой непадобень» отвъчалъ Никонъ: «то я въ монастырь побду назадъ, по не выйду изъ церкви до тъхъ поръ, пока на письмо мое отповъди не будетъ». Письмо понесли къ государю, начали читать: «Слыша смятение и молву великую о патріаршескомъ столь, один такъ, другіе иначе говорять развращенная, каждый что хочеть, то и говорить; слыша это, удалился я 14 Ноября въ пустыню вив монастыря на молитву и постъ, дабы извъстилъ Господь Богъ, чему подобаетъ быть; молился я довольно Господу Богу со слезами, и не было мит извъщения. Съ 13 Декабря уязвился я любовію Божісю больше прежияго, приложилъ молитву къ молитвъ, слезы къ слезамъ, бдъніе къ бдънію, постъ къ посту, и постился даже до 17 дня, ни влъ, ни пиль, ни спаль, лежаль на ребрахъ, утомившись сидъль съ часъ въ сутки. Однажды, съвши, сведенъ я былъ въ малый сонъ и вижу: стою я въ Успенскомъ соборъ, свъть сіяеть большой, но изъ живыхь людей нать накого, стоять одии усопшіе святители и священники по сторонамъ, гдъ гробы митрополичьи и патріаршіе. И вотъ одинъ святольпный мужъ обходитъ всъхъ другихъ съ хартіею и киноваршицею въ рукахъ и вет подписываются. Я спросилъ у него, что они такое подписывають? Тотъ отвъчаяь: о твоемъ пришествіи на святой престолъ. Я спросилъ опять: а ты подписалъ ли? онъ отвечаль: подписаль, и показаль мне свою подпись: Смиренный Іона Божією милостію митрополить. Я пошель на свое мъсто, и вижу: на немъ стоятъ святители! я испугался, но Іона сказаль мив: не ужасайся, брате, такова воля Божія: взыди на престолъ свой и паси словесныя Христовы овцы. - Ей, ей, такъ мит Господь свидетель о семъ. Аминь. — Обрътаюсь днесь въ соборной церкви св. Богородицы, исповъдая вашему царскому величеству, понеже отхожденія своего вину исполниль, что задумаль, то и сотвориль, и теперь пришель видеть пресветлое лице ваше и поклониться пресвятой славъ царствін вашего, взявши причину отъ св. Евангелія, гдв написано: «вы, рече, взыдете въ праздникъ сей, азъ не взыду въ праздникъ сей, яко время мое не унсполнися; егдаже взыдоша братія его въ праздникъ, тогда и самъ взыде на явъ, но яко тай. И паки ино писаніе: рече Павелъ къ Вариавъ: возвращьшеся посъти братію нашу во всьхъ градьхъ, въ шихъ же возвыстихомъ слово Божіе, како суть. Такожде и мы пришли: како суть у васъ государей и у всъхъ сущихъ въ царствующемъ градъ Москвъ и во всъхъ градъхъ? Пришли мы въ кротости и смиренін. Хощешь ди самого Христа принять? мы твоему благородію покажемъ како, Господу свидътельствующу: пріемля васъ, меня пріемлетъ и слушаяй васъ, мене слушаетъ. Во имя Господне пріими насъ и дому отверзи двери, да мзда твоя по всему не отменить. Это написаль я твоему царскому величеству не отъ себя что-либо, мы не корчемствуемъ слово Божіе, но отъ чистоты яко отъ Бога предъ Богомъ о Христъ глаголемъ, ни отъ прелести, ни отъ нечистоты, ниже лестію сице глаголемъ, не яко человъкомъ угождающе, но Богу искушающему сердца наша. Аминь».

Въ третій разъ отправился митрополитъ Павелъ съ боярами въ соборъ и объявилъ Никону: «Письмо твое великому государю допесено, онъ, власти и бояре письмо выслушали: а ты, патріархъ, изъ соборной церкви ступай въ Воскресенскій монастырь по прежнему». Никонъ приложился къ образамъ, взялъ посохъ Петра митрополита и пошелъ къ дверямъ. «Оставь посохъ» говорили ему бояре. «Отнимите силою» отвъчалъ Никонъ, и вышелъ изъ церкви. Еще оставался часъ до свъта; на небъ горъла хвостовая комета 70. Садясь въ сани, Никонъ началъ отрясать ноги, произнося Евангельскія слова: идеже аще не пріемлють вась, исходя изъ града того, и прахъ, прилишый къ ногамъ вашимъ, отрясите во свидътельство на ня. Стрълецкій полковникъ, наряженный провожать Никона, сказаль: «Мы этотъ прахъ подметемъ!» — «Да размететъ Господь Богъ васъ опою божественною метлою, иже является на дни многи!» отвъчаль ему Никонь, указывая на комету. Сани двинулись; окольничій князь Дмитрій Алекстевичъ Долгорукій и любимецъ царскій, Артамонъ Сергъевичъ Матвъевъ, ъхали за патріархомъ; вытхавши за земляной городъ, остановились; Долгорукій подошель проститься, и сказалъ Никону: «Великій государь велълъ у тебя, святьйшаго патріарха, благословенія и прощенія просить». — «Богъ его простить, если не отъ него смута» отвъчаль Никонъ. — «Какая смута?» спросиль Долгорукій. — « Въдь я по въсти прівзжаль» сказаль Никонъ.

Возвратившись во дворецъ, Долгорукій немедленно передаль Никоновы слова царю, и вотъ по Воскресенской дорогъ поскакали митрополитъ Павелъ Крутицкій, Чудовской архимандритъ Іоакимъ, Родіонъ Стрышневъ, Алмазъ Ивановъсъ наказомъ взять у Никона посохъ Петра митрополита и

дознаться, по какой въсти онъ прітэжаль? Посланные нагнали патріарха въ сель Черневь: «Прівзжаль я въ Москву несамовольно, по въсти изъ Москвы» началъ Никонъ: «посоха не отдамъ, отдать мив посохъ некому; оставилъ я патріаршій престоль на время за многое внышнее нападеніе и за досады». Потомъ, обратившись къ Крутицкому митрополиту, продолжаль: «Тебя я зналь въ попахъ, а въ митрополитахъ не знаю; кто тебя въ митрополиты поставилъ — не въдаю; посоха тебъ не отдамъ и съ своими ни съ къмъ не пошлю, потому что не у кого посоху быть. Кто ко мит въсть прислаль, объявлю по времени; вотъ и письмо! а письмо это принялъ я потому: какъ великій государь быль въ Савинъ монастыръ, то я посылаль къ нему архимандрита своего, и великаго государя милость была ко мнт такая, какой по уходт моемъ изъ Москвы пикогда не бывало». Но посланные отъ него не отставали; они просидъли въ Черневъ съ 5 часа дня до одиннадцатаго часа почи; наконецъ послъ многихъ разговоровъ Никонъ сказалъ: «Посохъ и письмо отошлю я самъ къ великому государю; въдомо мнь, что великій государь посылаль къ вселенскимъ патріархамъ, чтобъ они решили дело объ отшествін моемъ и о поставленін новаго патріарха: я великому государю быю челомъ, чтобъ онъ къ вселенскимъ патріархамъ не посылаль; я какъ сперва объщался, такъ и теперь объщаюсь на патріаршій престоль не возвращаться; и въ мысли моей того нътъ; хочу, чтобъ выбранъ былъ на мое мъсто патріархъ, и когда будетъ новый патріархъ поставленъ, то я ни въ какія патріаршія дела вступаться не стану, и дъла миъ ни до чего не будетъ; велълъ бы мнъ великій государь жить въ монастыръ, который построенъ по его государеву указу, а новопоставленный патріархъ надо мною никакой бы власти не имълъ, считалъ бы меня братомъ, да не оставилъ бы великій государь ко миъ своей милости въ потребныхъ вещахъ, чтобъ было миъ чъмъ пропитаться до смерти, а въкъ мой не долгой, теперь уже мнъ близко 60 лътъ». Никонъ исполнилъ объщаніе, отправилъ посохъ и

письмо съ своимъ посланцемъ, который долженъ быль обратиться къ духовнику царскому съ просьбою доложить государю, чтобъ позволилъ ему, Инкону, пріфхать въ Москву помолиться Богородице и видеть государевы очи. Въ ответъ полученъ былъ прежній отказъ, приправленный выговоромъ и угрозою: «Великій государь указаль тебф сказать: для мірской многой молвы тхать тебт теперь въ Москву непристойно, потому что въ народъ теперь молва многая о разности въ церковной службъ и печатныхъ книгахъ, и отъ твоего въ Москву прівзда и по готову ждать въ народь всякаго соблазна, потому что патріаршій престоль оставиль ты своею волею, а не по изгнанію; такъ для всенародной молвы и смятенія изволь теперь тхать назадь въ Воскресенскій монастырь, пока будеть объ этомъ соборъ въ Москвъ и къ собору прівдуть вселенскіе патріярхи и власти; въ то время тебь дадуть знать, чтобъ и ты прівзжаль на соборъ, а на соборъ великій государь станетъ говорить обо всемъ: Ты писалъ отъ себя къ Газскому митрополиту Пансію и жаловался, будто невинно съ престола своего изгнанъ, и объ иныхъ, тому подобныхъ делахь; во всемъ этомъ великаго государя терпъніе отъ тебя многое, а какъ приспъетъ время собору, и въ то время онъ, великій государь, обо всехъ этихъ вещахъ говорить будетъ».

Исчезла последняя надежда покончить дело мирнымъ образомъ; Никонъ отправился въ Воскресенскій монастырь, а въ Москвъ занялись следствіемъ по письму, которымъ Никонъ былъ вызванъ въ Москву. Оказалось, что письмо писано бояриномъ Никитою Ивановичемъ Зюзиннымъ, котораго мы сначала видели въ посольскихъ делахъ, потомъ воеводою въ Путивле; видели, что изо всехъ бояръ онъ одинъ продолжалъ переписку съ Никономъ по удаленіи последняго изъ Москвы. Письмо было такого содержанія: «Являлись ко мит Афанасій (Ординъ-Нащокинъ) и Артемонъ (Матвъевъ) и сказывали: 7-го Декабря у Евдокън въ заутреню наединъ говорилъ съ нами царь: «Присылалъ ко мить патріархъ архимандрита въ

Савинъ монастырь; я его совъту обрадовался, хорошій архиманарить! сидъль я съ нимъ наединъ, и онъ со слезами говорилъ, чтобъ намъ ссоръ не върпть, и я съ клятвою говорю, что никакой ссоръ отнюдь не върю; вотъ теперь на Николинъ день прітэжалъ ко мнт чернецъ Григорій Нероновъ съ паносными словами всякими на патріарха; я знаю, кто съ нимъ и въ заводъ, только я этому ничему не върю; а нашъ совътъ и объщание наше Господь единъ въсть, и душею своею отъ патріарха ей я не отступенъ, да духовенства и синклита ради, по пашему царскому обычаю, собою. миъ патріарха звать нельзя и писать къ нему о томъ, потому что онъ въдаетъ, для чего ушелъ, а нынъ въ церкви и во всемъ кто ему бранитъ? Какъ пошелъ, такъ и придетъего воля, я ей ей въ томъ ему не противенъ. А миъ къ нему нельза о томъ отписать, въдая его правъ: въ сердцахъ на архіереевъ и на бояръ не удержится, скажетъ, что я ему вельть прівхать, или по письму моему откажеть и мнь то будеть конечно въ стыдъ, въ совъть нашемъ будетъ препона, и всв поставять мнв то въ непостоянство; а хотя и пришлю спросить въ церковь для прилика, отводя подозрѣніе и скрывая совыть, и онъ скажеть, что по своей воль ради церковныхъ потребъ отътажалъ и опять пришелъ; кто, скажетъ, мив возбранитъ? кто мив въ церкви указчикъ? а что. скажеть, духовное письмо давали на меня, и я имъ дамъ отвътъ, они сами не знаютъ ничего, почему я ушелъ, почему опять прихожу, а судъ износять на меня не по своей мъръ и не по правиламъ; и если станутъ просить прощенія, то за певъдъніе ихъ изволиль бы сказать: Богъ простить! А я, продолжалъ государь, свидътеля Бога поставляю, что ему ни въ чемъ противенъ не буду и душевно совътую такъ едълать. Сколько уже времени между нами продолжается несогласіе? врагу лишь въ томъ радость, да непріятелямъ нашимъ, которые для своихъ прихотей не хотятъ, чтобъ намъ въ совъть быть: это я узналъ досконально. Только бы пожаловаль, изволиль патріархъ придти къ 19 Декабрю, къ за-

утрени въ соборную церковь, прежде памяти чудотворца Петра, и онъ намъ чудотворецъ и посредникъ любви нашей и всьхъ враговъ нашихъ отженетъ; для того пришелъ бы, чтобъ кровь христіанскую остановиль вмъсть съ нами, и его слово надобно будетъ во всенародное множество, и любо имъ конечно будеть и вст ему за то конечно ради будуть и послушны; а мит то въ помощь отъ него и заступленіе; да и мит надобно душевно: началъ я это ратное дело и всякія свои царственныя и духовныя дела вместе съ нимъ: такъ чтобъ Господь Богъ молнтвами его святительскими и совершить сподобиль во благая, вмъстъ, по совъту; и ты, Аванасій, моимъ словомъ прикажи Никить отписать ему все это тайно; а вотъ миъ къ тому числу надобно съ нимъ вмъстъ поръшить, съ чемъ отпустить тебя на посольское дело, пособоровать о томъ со всеми чинами и постъ заповедать; у Поляковъ и Венгровъ постъ былъ о соединеніи, а намъ и больше надобно то и всякую вражду и ненависть оставить, а время тому последнее наступило, все поставимъ на мъръ и переговоримъ обо всемъ, какъ чему быть. Но опять молю, чтобъ въ тишинъ, безъ большихъ выговоровъ, чтобъ не ожесточилъ встхъ, вст опасаются, ждуть отъ него жестокости. Покинуль онъ меня въ такихъ напастяхъ одного, борима отъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, а не на томъ мы между собою объщались, что до смерти другъ друга не покинуть, и клятва есть въ томъ между нами».

Призвали Зюзина къ допросу: онъ сказалъ, что письмо его руки, посылалъ онъ такое письмо патріарху дважды съ поддіакономъ Никитою, патріархъ отвѣчалъ ему письменно; онъ его письма и свои жегъ, патріархъ присылалъ ему его письма назадъ, кромѣ послѣдняго. Никита поддіаконъ сказалъ, что когда онъ привезъ къ Никону грамотку, то патріархъ, прочтя, сказалъ: «Буди въ томъ воля Божія, сердце царево въ руцѣ Божіей, я миру радъ». Ординъ-Нащокинъ показалъ: «Пріѣхалъ Никита Зюзинъ въ Москву изъ Новгорода и сказывалъ мнѣ: писалъ ему въ Новгородъ патріархъ

Никонъ изъ Воскресенского монастыря о виденіи ему Петра митрополита, и какъ онъ, Зюзинъ, изъ Новгорода ъхалъ въ Москву, и быль въ Воскресенскомъ монастыръ у патріарха. то Никонъ ему сказывалъ, что о видении писалъ онъ къ государю, и въ Москвъ ръшили, что онъ пророчествуеть о Вельзевуль, а скоро потомъ у великаго государя во дворив погорели сущильни. — Зюзинъ, продолжалъ Нащокинъ, хотълъ деньги занимать для отвоза поташу въ Вологду, и говорилъ: патріархъ Никонъ меня въ бъдности не покинулъ бы, да не смѣю я ему бить челомъ для людскихъ переговоровъ; слышу, что патріархъ горько плачеть и говорить на людей. что великому государю приносять на него ссоры невмѣстныя; за гръхи наши всенародные чего и не ждали случилось: между великимъ государемъ и патріархомъ учинилась ссора! а завсь я не слыхаль, чтобъ великой государь говориль что про патріарха, и, будучи въ Савинѣ монастырѣ, онъ посыдаль къ патріарху стольника Григорья Собакина съ своею милостью. Говоря это, Зюзинъ плакалъ. — Я къ темъ его рѣчамъ ему молвилъ: слышалъ я отъ великаго государя, какъ возвратился онъ изъ Савина монастыря, что приходилъ къ нему отъ патріарха Воскресенскій архимандрить, а въ село Хорошово приходилъ старецъ Григорій Нероновъ и говорилъ про патріарха вздорныя ръчи, что и слушать нечего». — При вторичномъ допрост Зюзинъ объявилъ, что Нащокина и Матвъева онъ поклепалъ, Нащокинъ говорилъ ему: хорошо бы, если бы къ моему посольству былъ и патріархъ, и что у государя на патріарха гитва итть; туть опь, Зюзинь, сказаль ему, что будеть писать къ патріарху, звать его въ Москву, и Нащокинъ отвъчалъ: «хорошо, если тебъ патріархъ совътенъ, кабы то Господь Богъ церковь умирилъ»! --Нащокинъ на это показалъ, что ничего подобнаго не бывало: прибавиль только, что Зюзинь заняль у него денеть 50 рубблей, а потомъ, когда Нащокинъ былъ боленъ, прівзжалъ сказать, что этихъ денегъ мало на провозъ поташу. Нащокинъ просилъ у государя прощенія: «Въ 1662 году, въ Сентябрь или Октябрь мъсяць, государь миь говориль, чтобъ мнъ съ Зюзинымъ не знаться, потому что онъ многоязыченъ и приплететъ меня къ пенадобнымъ дъламъ, и какъ я прівхаль въ Москву изо Львова, то при первой встръчь съ Зюзннымъ объявилъ ему, чтобъ опъ со мною нигдъ не видался, потому что онъ человъкъ опальный; по теперь для его Никитиныхъ слезъ двора своего отъ него запереть не вельдь: въ томъ я передъ великимъ государемъ виноватъ, достоинъ казни, и безъ повельнія великаго государя по исповъди къ причастію сего Декабря 24 числа приступить не смъю». При пыткъ Зюзинъ сказалъ, что всъ Никоновы письма показывалъ Нащокину; сказывалъ ему и про тъ письма, которыя писаль къ Никону, только не темъ лицемъ, какъ опъ въ письмахъ писалъ, и Нащокинъ ему сказалъ: хорошо!» --Что же это значить? По всемь вероятностямь, Нащовинь говориль Зюзину, что со стороны царя не будеть препятствій къ примиренію, что у государа гитва итть на патріарха; втроятно, и одобрилъ намърение Зюзина склонить Никона сдълать первый шагь; а Зюзинь, чтобъ сильные подыйствовать, написаль письмо извёстного намъ содержанія, причемъ действительно поклепалъ Нащокина и Матвъева, написавши не тьмь лицемь. Бояре приговорили Зюзина къ смертной казни; но царь, по просъбъ сыновей своихъ, какъ объявлено, измениль приговорь боярскій, приказаль сослать Зюзина въ Казань, гав записать на службу, а помъстья и вотчины отписать въ казну, дворъ же и движимое имъніе отдать ему на прокормленіе.

Увидавши, что въ Москвъ нельзя ничего сдълать, Никонъ обратился къ натріархамъ, хотълъ заранѣе подробно объяснить имъ дѣло съ своей точки зрѣнія, оправдать свое поведеніе. Но трудно было переслать грамоты къ патріархамъ. Случай представился, когда въ 1665 году пріъхалъ въ Москву гетманъ Запорожскій, Иванъ Мартыновичъ Брюховецкій. У Никона въ Воскресенскомъ монастырѣ жилъ въ дѣтяхъ боярскихъ двоюродный племянникь его отъ сестры, Курмышскій

посадскій, Өедоть Тимовеевь Марисовь; этого Марисова патріархъ прислалъ къ Брюховецкому съ просьбою взять его съ собою въ Малороссію и оттуда отпустить въ Константинополь. Но гетманъ отказался. Тогда служка патріаршій. Иванъ Шушера, авторъ извъстнаго житія Никонова, подкупиль козака Васильковца Кирилла Давыдовича, который взяль съ собою Марисова, объявивъ, что это его племянникъ, взятый въ плънъ во время похода Бутурлина на Львовъ; дъло было обдълано за 50 рублей и 50 золотыхъ. Изъ Москвы Марисовъ вывхаль благополучно; но скоро здесь проведали объ его отъезде, и въ Генваре 1666 года послапъ гонецъ къ Брюховецкому съ требованіемъ захватить патріаршаго посланца; Марисова поймали и прислали въ Москву витстт съ грамотами; грамоты эти были прочтены: въ нихъ Никонъ подробно описываль патріархамъ, что случилось съ нимъ съ того времени, какъ вступилъ онъ на патріаршій престоль, описываль, какъ по возвращенін изъ Соловокъ силою взяли его изъ дому, привели въ соборъ, и здъсь царь со всъмъ народомъ, приклоняясь къ земль, со слезами умоляль принять патріаршество; какъ онъ согласился съ условіемъ, чтобъ всъ слушались его во всемъ какъ начальника и пастыря. Сперва царь былъ благоговъенъ и милостивъ и во всемъ Божіихъ заповъдей нскатель; по потомъ началъ гордиться и выситься. Дело дошло и до явныхъ оскорбленій: Хитрово прибилъ во дворцъ слугу патріаршаго и остался безъ наказанія; царь пересталь являться въ соборную церковь, когда служилъ тамъ онъ, патріархъ; князь Юрій Ромодановскій прямо объявилъ ему гиввъ царскій: тогда онъ, отъ этого гивва и отъ безчинія народнаго, удаляется изъ Москвы въ Воскресенскій монастырь. «Увзжая изъ Москвы» пишетъ Никонъ: «я взялъ архіерейское облаченіе, всего по одной вещи для архіерейской службы; я ушель, но не отказался отъ архіерейства, какъ теперь клевещуть на меня, говоря, будто я своею волею отрекся отъ архіерейства. Я ждаль, что царское величество помирится со мною; царь, узнавъ, что я хочу

увхать въ Воскресенскій монастырь, прислаль бояръ сказать мит, чтобъ я не тадилъ до тъхъ поръ, пока не увижусь съ нимъ: я ждалъ на подворьътри дня, и только по прошествіи трехъ дней уъхалъ въ Воскресенскій монастырь. За нами присладъ царское величество въ монастырь тъхъ же бояръ, которые спрашивали насъ: зачъмъ ты безъ царскаго повельнія ушель изъ Москвы? я отвъчаль, что ушель не въ дальнія м'єста; если царское величество на милость положить и гитвъ свой утолитъ, опять придемъ; и после этого о возвращеніи нашемъ отъ царскаго величества ничего не было. Приказали мы править на время Крутицкому митрополиту Питириму: и по уходъ нашемъ царское величество всякихъ чиновъ людямъ ходить къ намъ и слушаться насъ не велѣлъ, потребное отъ патріаршества давать намъ запретиль; указаль — кто къ намъ будетъ безъ его указа, тъхъ людей да истяжутъ кръпко и сошлють въ заключение въ дальния мъста, и потому весь народъ устрашился. Крутицкому митрополиту велълъ спрашивать себя, а не насъ. Учрежденъ монастырскій приказъ, повельно въ немъ давать судъ на патріарха, митрополитовъ и на весь священный чинъ, сидятъ въ томъ приказъ мірскіе люди и судятъ. Написана книга (уложеніе), св. Евангелію, правиламъ св. Апостолъ, св. Отецъ и законамъ Греческихъ царей во всемъ противная, почитаютъ ее больше Евангелія: въ ней-то въ 13 главъ уложено о монастырскомъ приказъ; другихъ беззаконій, написапныхъ въ этой книгъ, не могу описать — такъ ихъ много! Много разъ говориль я царскому величеству объ этой проклятой книгь, чтобъ ее искоренить, но кромъ уничиженія не получиль ничего. Я исправилъ книги — и они называютъ это повыми уставами и Никоновыми догматами. Главный врагъ мой у царя — это Паисій Лигаридъ; царь его слушаеть и какъ пророка Божія почитаетъ; говорятъ, что опъ отъ Рима и въруетъ по-римски, хиротонисанъ дьякономъ и пресвитеромъ отъ напы, и когда быль въ Польшъ у короля, то служилъ Латинскую объдню. Въ Москвъ живущіе у него духовные Греческіе и

Русскіе разсказывають, что онь ни въ чемъ не поступаеть по достоинству святительского сана, мясо феть и пьеть безчинно, ъстъ и пьетъ, а потомъ объдню служитъ, муже.....; я съ этимъ свидътельствомъ послалъ письмо къ царю, по онъ не обратилъ на него вниманія. Наклеветали на меня царю, что я его проклиналь, но я въ этомъ невиненъ, кромъ моей тайной молитвы. Теперь все дълается царскимъ хотъніемъ: когда кто-нибудь захочеть ставиться во дьяконы, пресвитеры, игумены или архимандриты, то пишетъ челобитную царскому величеству и царскимъ повелъніемъ на той челобитной подпишуть: по указу государя царя поставить его, и въ ставленной грамотъ пишутъ: хиротонисанъ повелъніемъ государя царя. Когда повелитъ царь быть собору, то бываетъ, и кого велитъ избирать и поставить архіереямъ, избираютъ и поставляютъ, велитъ судить и осуждать, судять, осуждають и отлучають. Царь забраль себъ патріаршескія имънія, также беруть, по его приказанію, имѣнія и другихъ архіереевъ и монастырскія, берутъ людей на службу, хлъбъ, деньги, берутъ немилостивно, весь родъ христіанскій отягчилъ данями, сугубо, трегубо и больше, но все безполезно. Много разъ писали мы къ царскому величеству, представляя ему примъры царей благочестивыхъ, благословенныхъ Богомъ за добрыя дъла, и нечестивыхъ, принявшихъ отъ Бога мученія: по онъ ни во что вмѣнилъ наши увъщанія, только гнъвался на насъ и прислаль сказать намъ: «если не перестанешь писать унижая и позоря насъ примърами прежинхъ царей, то болъе не будемъ терпъть тебя». Бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стрешневъ паучилъ собаку сидъть и передними лапами благословлять, ругаясь благословенію Божію, и называль собаку Никономъ патріархомъ: мы, услыхавъ о такомъ безчинім, прокляли его, а царское величество не обратиль на это пикакого впиманія и держить Стръшнева у себя по прежнему въ чести. Мы предали анаеемъ и Крутицкаго митрополита Питирина, потому что пересталъ поминать на литургін наше имя, и которые священ-Истор. Росс. Т. XI. 23

ники продолжали поминать, тъхъ наказываль; онъ же хиротонисаль епископа Менодія въ Оршу и Мстиславль и послали его въ Кіевъ мѣстоблюстителемъ, тогда какъ Кіевская митрополія подъ благословеніемъ вселенскаго патріарха; когда мы были въ Москвѣ, то царское величество много разъ говорилъ намъ, чтобъ хиротонисать въ Кіевъ митрополита, но мы безъ вашего благословенія и безъ вашего совѣта не захотѣли этого сдѣлать и шикогда бы не сдѣлали».

Письмо это всего болье раздражило царя противъ Никона: если и прежде Никонъ ие щадилъ жесткихъ выраженій относительно Алексъя Михайловича, то это было дъло свое, домашнее, о которомъ знали свои, немногіе; а теперь Никонъ ръшился выставить въ черномъ свътъ поведеніе государя относительно себя, относительно церкви и всего народа передъ чужими, и именно передъ людьми, добрымъ митиіемъ которыхъ, по религіозности своей, Алексъй Михайловичъ очень дорожилъ. Въ сильномъ волиеніи и съ досадою читалъ онъ это письмо, что видно изъ собственноручныхъ замътокъ его на поляхъ; такъ напримъръ противъ того мъста, гдъ Никонъ говоритъ, что тяжкія дани, налагаемыя царемъ на народъ, не приносятъ никакой пользы, Алексъй Михайловичъ написалъ: «А у него льготно и что въ пользу?»

Пришла въсть, что патріархи вдуть въ Москву; по военнымъ обстоятельствамъ опи не могли вхать Европейскимъ путемъ, чрезъ Европейскія украйны, вхали дорогою Азіатскою черезъ Астрахань, подинмаясь оттуда Волгою. 11 Марта 1666 года царь писалъ Астраханскому архіспископу Іосифу: «Какъ патріархи въ Астрахань прібдуть, то ты бы бхаль изъ Астрахани въ Москву съ инми вместе, и держаль къ нимъ честь и береженье; если опи стапутъ тебя спрашивать, для какихъ делъ вызваны они въ Москву, то отвъчай, что Астрахань отъ Москвы далеко, и потому ты не знаешь, для чего имъ указано быть въ Москву, думаешь, что велено имъ прібхать по поводу ухода бысшаго патріарха Никона и для другихъ великихъ церковныхъ делъ, а того не сказывай,

какъ ты быль у него вмъсть съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоевскимъ, во всемъ будь остороженъ и береженъ, да и людямъ, которые съ тобою будутъ, прикажи накръпко, чтобъ они съ патріаршими людьми о томъ инчего не говорили и были бъ осторожны».

Издержекъ для дорогихъ гостей не щадили: подъ патріархами было 500 лошадей! Но скоро царю дали знать, что натріархи везуть съ собою изъ Астрахани въ Москву наборщика печатнаго двора Ивана Лаврентьева, который по царскому указу сосланъ былъ на Терекъ за то, что завелъ Латинское воровское согласіе и многіе Римскіе соблазны; везутъ съ собою слугу гостя Шорина, Ивапа Туркина, писавшаго къ воровскимъ козакамъ воровскія грамотки, по которымъ козаки грабили царскій насадъ, торговыя суда и многихъ людей побили до смерти. 5 Сентября царь писалъ къ многострадальному іеродіакону Мелетію Греку, провожавшему патріарховъ, чтобъ опъ обходился съ гостями учтиво, во всемъ ихъ государскою милостію обнадеживаль, но сказаль бы имъ, чтобъ они съ великимъ государемъ не ссорились, воровъ въ Москву не возили, а отдали бы ихъ воеводамъ. Приставы, находившіеся при патріархахъ, доносили, что по дорогь, по городамъ и селамъ, патріархи принимаютъ челобитныя и розыски чинятъ: въ Симбирскъ остригли и вельли пасадить въ тюрьму протопопа Никифора за крестное знамение и за то, что не служитъ по новымъ служебникамъ; тамъ же остригли дьякона Дфвичья монастыря за связь съ монахинею; въ городкъ Уренъ остригли попа по челобитной дочери его духовной и по сыску сторониихъ священниковъ и многихъ людей. Въ этихъ распоряженіяхъ въ Москвъ не могли найти ничего противузаконнаго.

Въ Москвъ патріарховъ ждала великольнизя встръча, богатые подарки, привътственныя ръчи: «Васъ благочестиъ яко самихъ святыхъ верховныхъ апостолъ пріемлемъ», говорилъ имъ самъ царь: «любезно яко ангеловъ Божінхъ объемлемъ, върующе, яко всесилинаго Монарха всемощный промыслъ вашимъ здѣ архіераршескимъ пречестнымъ пришествіемъ всяко въ вѣрныхъ сомнѣніе рискоренити, всяко желаемое благочестивымъ благое исправленіе насадити и благочестно, еже паче солица въ нашей державъ сіяетъ, извѣстными свидѣтелями быти и св. Россійскую церковь и всѣхъ вѣрныхъ возвеселити; утѣшити. О святая и пречестная двоице! что васъ паречемъ толикъ душеспасительный трудъ подъемшихъ? херувимы ли, яко на васъ почилъ есть Христосъ? серафимы

ли, яко непрестанно прославляете Его?» и т. д.

Приступили къ дълу. 5 Ноября патріархи три часа сидъли съ царемъ наединъ; седьмаго числа къ совъщанію были допущены архіерен, бояре, окольничіе и думные люди. Государь говориль объ уходъ изъ Москвы Никона патріарха, архіерен подали сказки и выписку изъ правилъ. 28 Ноября третье засъданіе: царь вычиталъ обвиненія Никону и просилъ патріарховъ рѣшить дѣло по правиламъ и по своему разсмотрънію. Патріархи отвъчали, что надобно позвать Никона на соборъ и потребовать отъ него отвъта. На другой день отправились за Никономъ въ Воскресенскій монастырь Арсеній, архіепископъ Псковской, Сергій, архимандритъ Спасо-Ярославскаго и Павелъ Суздальскаго Евфиміева монастырей. «Я поставление святительское и престолъ патріаршескій имѣю не отъ Александрійскаго и не отъ Антіохійскаго патріарховъ, но отъ Константинопольскаго», отвъчалъ имъ Никонъ: «Александрійскій и Антіохійскій патріархи и сами живуть не въ Александрін и не въ Антіохін: одинъ живетъ въ Египтъ, а другой въ Дамаскъ; если же патріархи пришли по согласію съ Константинопольскимъ и Герусалимскимъ патріархами для духовныхъ дёлъ, то я въ царствующій градъ Москву приду для духовныхъ дёлъ извёстія ради». 30 Ноября патріархи, архіерен и синклитъ собрались въ столовой избъ: государь сидъль на царскомъ мъстъ, патріархи подль него на львой креслахъ, архіерен на правой сторонъ на скамьяхъ, бояре, окольшиче и думные люди по левую сторону на скамьяхъ. Объявленъ былъ ответъ Никона и показался досадителенъ; опредълили послать вторично Филарета, архимандрита Владимірскаго Рождественскаго монастыря, и Новоспасскаго келаря Варлаама Палицына, которые повезли Никону такую грамоту: «Ты великаго государя указа и св. патріарховъ повельнія не послушаль, въ Москву не побхаль, отказаль нечестно: и великій государь за премногое свое беззлобіе и долготерпьніе, и св. патріархи и преосвященный соборь, презрывши твои досады и непослушаніе, прислали къ тебъ въ другой разъ, чтобъ ты прітзжаль въ Москву 2 Декабря во второмъ или третьемъ часу ночи, не рапьше втораго и не позднье третьяго часа, и остановился бы на Архангельскомъ подворьть въ Кремлт у Никольскихъ воротъ; тхать тебъ смирнымъ образомъ въ 10 человткахъ пли меньше».

Отправивъ послапцевъ, соборъ запялся чтеніемъ правилъ, присланныхъ патріархами. Пансій и Макарій подтвердили, что правила дъйствительно посланы ими, и спросили: «По этому свитку Никонъ повиненъ ли?» — «Повиненъ!» отвъчали архіерен і бояре. Между-тъмъ Филаретъ и Варлаамъ встрътили Никона уже на дорогъ въ Москву, куда онъ прівхаль въ 12 часовъ ночи. На другой день, 1 Декабря, въ третьемъ часу дня, соборъ, въ прежнемъ порядкъ, уже засъдалъ въ столовой избъ. За Никономъ были посланы нашъ старый знакомый Меводій, епископъ Мстиславскій, и два архимандрита; они должны были сказать Никону, чтобъ шелъ на соборъ смирнымъ обычаемъ; но онъ пошелъ, какъ всегда ходилъ: передъ нимъ несли крестъ. По патріаршески вошелъ онъ и въ стотовую избу: говорилъ входъ и молитву за здоровье государя и всего царствующаго дома, патріарховъ и всъхъ православныхъ христіанъ; присутствующіе всъ стояли во время молитвы; изговоря входъ, поклонился государю до земли трижды, патріархамъ дважды; тв обратились къ нему съ приглашениемъ състь по правую сторону близь государева мъста. Но Никонъ, увидавъ, что его приглашаютъ садиться на одной лавкъ съ другими архіереями, что особаго мъста для него нътъ, отвъчалъ: «Я мъста себъ, гдъ

състь, съ собою не принесъ, развъ състь мнъ тутъ, гдъ стою; пришель я узнать, для чего вселенскіе патріархи меня звали?» Тутъ царь сошелъ съ своего мъста, сталъ передъ патріархами и пачалъ говорить: «Отъ начала Московскаго государства соборной и апостольской церкви такого безчестья не бывало, какъ учинилъ бывшій патріархъ Никонъ: для своихъ прихотей, самовольно, безъ нашего повельнія и безъ соборнаго совъта церковь оставиль, патріаршества отрекся никъмъ не гонимъ, и отъ этого его ухода многія смуты и мятежи учинились, церковь вдовствуеть безъ пастыря девятый годъ; допросите бывшаго патріарха Никона, для чего онъ престоль оставиль и ушель въ Воскресенскій монастырь?» Патріархи обратились съ этимъ вопросомъ къ Никону, и тотъ отвъчалъ: «Есть ли у васъ совътъ и согласіе съ Константинопольскимъ и Іерусалимскимъ патріархами, что меня судить? а безъ ихъ совъта я вамъ отвъчать не буду, потому что хиротонисанъ я отъ Константинопольскаго патріарха». Пансій и Макарій указали ему на свитки, содержащіе полномочіе отъ двухъ остальныхъ патріарховъ. Тогда Никонъ билъ челомъ государю и патріархамъ, чтобъ выслали изъ собора недруговъ его, Питприма, митрополита Новгородскаго, и Павла Сарскаго, которые хотъли его отравить и удавить. Питиримъ и Павелъ отвъчали, что это ложь и что у государя есть дело чернеца Өеодосія. Царь поднесь это дело патріархамъ. Патріархи снова повторили вопросъ Никону: для чего отрекся отъ патріаршества? Пиконъ сталъ говорить о Теймуразовскомъ объдъ, повторилъ исчисление всъхъ полученныхъ имъ оскорбленій, какъ онъ это сділаль въ письмі къ патріархамъ. Царь отвъчаль: «Никонъ писалъ ко миъ и просилъ обороны отъ Хитрово въ то время, какъ у меня объдалъ Грузинскій царь, и въ ту пору разыскивать и оборону давать было некогда». Отвыть этоть быль очень неудовлетворителенъ: если некогда было во время стола, то было время посль; впрочемъ царь спъшилъ дать болье благопріятный для себя оборотъ дълу: « Никонъ патріархъ говоритъ», продолжаль онь: «будто человька своего присылаль для строенія церковныхъ вещей, но въ ту пору на Красномъ крыльць перковныхъ вещей строить было нечего и Хитрово зашибъ его человъка за невъжество, что пришелъ не во время и учиниль смятеніе, и это безчестье къ Никону патріарху не относится; а въ праздники выходу мий не было за многими государственными дълами. Я посылалъ къ нему боярина князя Трубецкаго и Родіона Стрышнева, чтобъ онъ на свой патріаршій столь возвратился, а онъ отъ патріаршества отрекался, сказываль: какъ де его на патріаршество обирали, то онъ на себя клятву положилъ — быть на патріаршествъ только три года. Посылаль я князя Юрія Ромодановскаго, чтобъ онъ впередъ великимъ государемъ не писался, потому что прежніе патріархи такъ не писывались, но того къ нему не приказываль, что на него гиввенъ». Ромодановскій объявиль, что опь о государевь гибыт не говариваль. Патріархи спросили Никона: «Какія обиды тебъ отъ великаго государя были?» - «Никакихъ обидъ не бывало» отвъчалъ онъ: «но когда онъ началъ гитваться и въ церковь ходить пересталъ, то я патріаршество и оставиль». Царь: «Опъ писаль ко мит по уходъ: «будешь ты, великій государь, одниъ, а я Никонъ какъ одинъ отъ простыхъ». Никонъ: «Я такъ не писываль».

Патріархи обратились къ архіереямъ съ вопросомъ: «Какія обиды были Никону отъ государя?» — «Никакихъ» былъ отвътъ. Никонъ: «Я объ обидъ не говорю, а говорю о госудеревъ гитвъ; и прежије патріархи отъ гитва царскаго бъгали, Аванасій Александрійскій и Григорій Богословъ». Патріархи: «Другіе патріархи оставляли престолъ, да не такъ какъ ты: ты отрекся, что впередъ не быть тебъ патріархомъ, если будешь патріархомъ, то анавема будешь». Никонъ: «Я такъ не говаривалъ, а говорилъ, что за недосточнство свое иду; а еслибъ я отрекся отъ натріаршества съ клятвою, то пе взялъ бы съ собою святительской одежды». Патріархи: «Когда ставятъ въ священный чинъ, то говорять: достоинъ; а ты какъ святительскую одежду снималъ, то го-

ворилъ: недостоинъ ». Никонъ: «Это на меня выдумали». Царь: «Никонъ писалъ въ грамотахъ своихъ къ св. патріархамъ на меня многія безчестья и укоризны, а я на него ни малаго безчестья и укоризны не писывалъ. Допросите его: все ли онъ истину безо всякаго прилога писалъ? за церковные ли догматы онъ стоялъ? Іосифа патріарха святъйшимъ и братомъ себъ почитаетъ ли, и церковныя движимыя и недвижимыя вещи продавалъ ли?» Никонъ: «Что въ грамотахъ писано, то и писано, а стоялъ я за церковные догматы; Іосифа патріарха почитаю за патріарха, а святъ ли онъ — того не въдаю; церковныя вещи продавалъ я по государеву указу».

Царь велълъ читать грамоту Никона къ патріарху Діонисію. Когда читали: «Посыланъ я въ Соловецкій монастырь за мощами Филиппа митрополита, котораго мучилъ царь Иванъ неправедно» — Алексъй Михайловичъ прервалъ чтеніе и сказалъ: «Для чего онъ такое безчестіе и укоризну царю Ивану Васильевичу написалъ, а о себъ утанлъ, какъ онъ низвергъ безъ собора Павла епископа Коломенскаго, ободралъ съ него святительскія одежды и сослалъ въ Хутынскій монастырь, гдф его не стало безвфстно; допросите его, по какимъ правиламъ онъ это сдълалъ?» Никонъ промолчалъ о царъ Иванъ и отвъчалъ только относительно Павла: «По какимъ правиламъ я его низвергъ и сослалъ, того не помию, и гдъ онъ пропалъ, того не въдаю, есть о немъ на патріаршемъ дворъ дъло». — «На патріаршемъ дворъ дъла нътъ и не бывало, отлученъ епископъ Павелъ безъ собора», возразилъ митрополить Сарскій.

Никонъ молчалъ; стали опять читать письмо. Когда дошли до того мъста, гдъ говорилось, что царь началъ вступаться въ патріаршескія дъла, то Алексъй Михайловичъ сказалъ патріархамъ: «Допросите, въ какія архіерейскія дъла я вступаюсь?» — «Что я писалъ, того не помню», отвъчалъ Никонъ. Продолжали читать: «сставилъ натріаршество вслъдствіе государева гнъва». — «Допросите» прервалъ царь: «ка—

кой гитвъ и обида?» Никонъ: «На Хитрово не далъ обороны, въ церковь ходить пересталь; ушель я самъ собою, патріаршества не отрекался, государевъ гитвъ объявленъ небу н земль, кромь сакоса и митры съ собою не взяль ничего». Патріархи: «Хотя бъ Богданъ Матвъевичъ человъка твоего и зашибъ, то тебъ можно бы терпъть и послъдовать Іоанну Милостивому, какъ онъ отъ раба терпълъ; а еслибъ государевъ гифвъ на тебя и былъ, то тебф следовало объ этомъ посовътоваться съ архіереями и къ великому государю посылать, бить челомъ о прощеніи, а не сердиться». Тутъ послышался голосъ Хитрово, ободреннаго словами патріарховъ: «Во время стола я царскій чинъ исполняль», началь Богданъ Матвѣевичъ: «въ это время пришелъ патріарховъ человъкъ и учинилъ мятежъ и я его зашибъ не знаючи, и въ томъ у Никона патріарха просиль прощенія и онъ меня простиль». Раздались голоса съ объихъ сторопъ, съ архіерейской и боярской: «Отъ великаго государя Никопу патріарху обиды никакой не бывало, пошелъ опъ не отъ обиды, съ сердца». — «Когда онъ снималъ панагію и ризы», говорили архіереи: «то говорилъ: аще помыслю въ патріархи, апавема да буду, панагію и посохъ оставиль, взяль клюку, а про государевь гнтвъ пичего не говорилъ; какъ потхалъ въ Воскресенскій монастырь, то за нимъ повезли его люди много сундуковъ съ имфијемъ, да къ нему же отослано изъ патріаршей казны денегъ 2000 рублей». — Патріархи: «Ты отрекся отъ архіерейства: синмая митру и омофоръ, говорилъ: недостоинг. Никонъ: «Въ отреченін лжесвидътельствуютъ; еслибъ я вовсе отрекся, то архіерейской одежды съ собою не взяль бы».

Дочли въ письмъ до выходки Никона противъ Уложенія: «Къ этой книгъ» сказалъ царь: «приложили руки патріархъ Іосифъ и весь освященный соборъ, и твоя рука приложена: для чего ты, какъ былъ на патріаршествъ, эту книгу не исправилъ, и кто тебя за эту книгу хотълъ убить?»— «Я руку приложилъ по неволъ», отвъчалъ Никонъ. Дочли до разсказа о прівздъ князя Одоевскаго и Паисія Лигарида въ

Воскресенскій монастырь. «Митрополитъ и князь» сказаль нарь: «посланы были выговаривать ему его неправды, что писаль ко миъ со многимъ безчестьемъ и съ клятвою, мои грамоты клалъ подъ Евангеліе; позорилъ опъ Газскаго митрополита, а тотъ свидетельствованъ отцомъ духовнымъ и ставленная грамота у него есть». Никонъ: «Я за обидящаго молился, а не кляль; Газскому митрополиту по правиламъ служить не следуеть, потому что спархію свою оставиль и живеть въ Москвъ долгое время; слышаль я отъ дьякона Агавангела, что опъ Герусалимскимъ патріархомъ отлученъ и проклять: у меня много такихъ мужиковъ; мнъ говорилъ бояринъ князь Никита Ивановичъ государевымъ словомъ, что Иванъ Сытинъ хочетъ меня заръзать». Одосвскій: Такихъ рвчей я не говариваль, а Никонъ мнь говориль: «если хотите меня заръзать, то велите», и грудь обнажаль. Патріархъ Макарій: «Митрополить Газскій въ дьяконы и попы ставленъ въ Герусалимъ, а не въ Римъ, я про это подлинно знаю. Алмазъ Ивановъ: «Когда Никонъ, по въстамъ о непріятель, прівзжаль въ Москву, то миь говориль, что отъ престола своего отрекся». — Никопъ: «Никогда не говорилъ».

Когда прочли въ грамотъ, что царь посылалъ къ патріархамъ мпогіе дары, то Алексъй Михайловичъ, обратясь къ Никону, сказалъ: «Я инкакихъ даровъ не посылывалъ, писалъ, чтобъ пришли въ Москву для умиренія церкви; а ты посылалъ къ нимъ съ грамотами племянника своего, и далъ Черкашенину много золотыхъ». Никонъ: «Я Черкашенину не давалъ, а далъ племяннику на дорогу».

Читали о Зюзинъ, о его ссылкъ, о смерти жены его съ горя. Царь: «Зюзинъ достоинъ былъ за свое дъло смертной казии, потому что призывалъ Никона въ Москву безъ моего повелънія и учинилъ многую смуту, а жена умерла отъ Никона, потому что онъ выдалъ мужа ея, показавъ его письмо». Никонъ: «Я письма Зюзина прислалъ къ великому государю, оправдывая себя, что пріъзжалъ по письмамъ, а не самъ собою». Царь поднесъ патріархамъ Зюзинское дъло и го-

ворилъ: «Никопъ приходилъ въ Москву никъмъ незванный, и изъ соборной церкви увезъ было Петра митрополита поохъ, а ребята его отрясали прахъ отъ ногъ своихъ: и то онъ какое добро учинилъ? и ребята его какіе учители, что такъ учинили?» — «Ребята прахъ отъ ногъ своихъ какъ отрясали, того я не видалъ», отвъчалъ Никопъ: «а какъ пріъжали за посохомъ въ Чернево, то меня томили, а иныхъ хотъли побить до смерти». — До смерти побивать никого не было велъно и не биты», возразилъ царь.

Читалц: «Которые люди за меня доброе слово молвять или какія письма объявять, тѣ въ заточеніе посланы и мукамъ преданы: поддьяконъ Никита умеръ въ оковахъ, попъ Сысой погубленъ, строитель Ааронъ сосланъ въ Соловецкій монастырь». — «Никита», прервалъ царь: «тадилъ отъ Никона къ Зюзину съ ссорными письмами, сидълъ за карауломъ и умеръ своею смертію отъ бользни; Сысой въдомый воръ и ссорщикъ и сосланъ за многія плутовства; Ааронъ говорилъ про меня непристойныя слова и за то сосланъ; допросите, кто былъ мученъ?» — Никонъ: «Мнть объ этомъ сказывали». Царь: «Ссорнымъ ръчамъ втрить было ненадобно и ко вселенскимъ патріархамъ ложно не писать».

Читали: архіерен по спархіямъ поставлены мимо правилъ св. Отецъ, запрещающихъ переводить изъ спархіи въ спархію. «Когда Никонъ», сказалъ на это царь: «былъ на патріаршествъ, то перевелъ изъ Твери архіспископа Лаврентія въ Казань и другихъ многихъ отъ мѣста къ мѣсту переводилъ». Никонъ: «Я это дълалъ не по правиламъ, по невъдънію». Питиримъ: «Ты и самъ на Новгородскую митрополію возведенъ на мѣсто живаго митрополита Авфонія». Никонъ: «Авфоній былъ безъ ума; чтобъ и тебъ также обезумѣть!»

«Отъ сего беззаконнаго собора», продолжали читать въ грамоть: «престало на Руси соединеніе съ восточными церквами и отъ благословенія вашего отлучились, отъ Римскихъ косстеловъ начатокъ пріяли волями своими». Царь: «Никонъ насъ отъ благочестивой въры и отъ благословенія св. патрі-

арховъ отчелъ и къ католицкой вёрё причель и назвалъ всёхъ еретиками! только бы его Никоново письмо до св. вселенскихъ патріарховъ дошло, то всёмъ православнымъ христіанамъ быть бы подъ клятвою, и за то его ложное и затъйное письмо надобно всъмъ стоять и умирать и отъ того очиститься ». — «Чъмъ Русь отъ соборной церкви отлучилась?» спросили патріархи Никона. «Тъмъ» отвъчалъ онъ: «что Пансій Газскій Питирима перевелъ изъ одной митрополіи въ другую и на его мъсто поставиль другаго митрополита; и другихъ архіереевъ съ мъста на мъсто переводили же; а ему то дълать не довелось, потому что отъ Іерусалимскаго патріарха онъ отлученъ и проклятъ; да хотя бъ Газскій митрополить и не еретикъ быль, то ему на Москвъ долго быть не для чего; я его митрополитомъ не почитаю, у него и ставленной грамоты нътъ; всякій мужикъ надънетъ на себя мантію — такъ онъ и митрополитъ! я писалъ все объ немъ, а не о православныхъ христіанахър. Оправданіе было слишкомъ ничтожно; враги Никона торжествовали; отовсюду поднялся крикъ: «онъ назвалъ еретиками всѣхъ насъ, а не одного Газскаго митрополита; падобно учинить объ этомъ указъ по правиламъ!» Никонъ увидалъ, куда завела его привычка употреблять сильныя, необдуманныя рачи; но опять по привычка всегда во всемъ обвинять другихъ, а не себя, онъ обратился къ государю и сказалъ: с Только бъ ты Бога боялся, то такъ бы надо мною не дъ-

Царь не отвъчалъ инчего. Когда всъ успокоились, стали опять читать грамоту Никона къ патріархамъ; читали жалобу его на поставленіе духовныхъ по государеву указу, на тяжелые сборы съ церквей и монастырей; царь объяснилъ дъло: «Какъ прежде бывало во время междупатріаршества» сказалъ опъ: «такъ дълается и теперь на счетъ поставленія духовныхъ лицъ: возводятъ въ степени архіерен соборомъ. Если что изъ патріаршей казны взято, то взято въ займы; съ архіереевъ и монастырей брались даточные люди, деньги

и хльбъ по прежнему обычаю; а онъ Никонъ патріархъ на строеніе Новаго Воскресенскаго монастыря бралъ изъ домовой казны большія деньги, которыя взяты были съ архіереевъ и монастырей вмъсто даточныхъ людей; да онъ же бралъ съ архіереевъ и монастырей многія подводы самовольствомъ». Никонъ отвъчалъ, что ничего никогда не бралъ. Когда прочли мъсто о Менодіи Мстиславскомъ, то царь сказалъ: «Епископъ Меоодій посланъ въ Кіевъ не митрополитомъ, а блюстителемъ, и объ этомъ писалъ я къ Константинопольскому патріарху». Относительно поведенія Питирима отвъчалъ самъ обвиненный: «Въ божественныхъ службахъ въ соборной церкви я стоялъ и сиделъ где мие следуетъ, а не на патріаршескомъ мъстъ; въ недълю ваій дъйствоваль по государеву указу, а не самъ собою». Никонъ: «Тебъ дъйствовать не довелось: то дъйство наше патріаршеское». Царь: «Какъ ты быль въ Новгородъ митрополитомъ, то самъ дъйствоваль; а въ твое патріаршество въ Новгородъ, Казани и Ростовъ митрополиты дъйствовали же». Никонъ: «Это я дълалъ по невъдънію». Дошли и до Стрышневской собаки. «Никонъ», сказалъ при этомъ царь: «ко мив ничего не писалъ, а бояринъ Семенъ Лукьяновичъ передо мною сказалъ съ клятвою, что ничего такого не бывало». Духовенство свидътельствовало, что Никонъ проклялъ Стръшнева понапрасну безъ собора, а бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ прибавилъ, что патріархъ разръшилъ Стръшнева отъ клятвы и простиль и грамоту къ нему прощальную прислалъ. Никонъ не говорилъ ничего, но когда чтеніе грамоты кончилось, то онъ сказалъ царю: «Богъ тебя судить; я узналъ на избраніи своемъ, что ты будешь ко мнъ добръ шесть лътъ, а потомъ буду я возненавидъпъ и мученъ». Царь обратился къ патріархамъ: «Допросите его, какъ опъ это узналъ на избраніи своемъ?» Никонъ на этотъ вопросъ не отвъчалъ ничего. Тутъ Иларіонъ Рязанскій воспользовался случаемъ, чтобъ упомянуть о другихъ пророчествахъ Никона: «Опъ говорилъ», началь Иларіонь: «что видьят звызду метлою и отъ того будетъ Московскому государству погибель: пусть скажетъ, отъ какого духа онъ это увъдалъ? » Никонъ: «И въ прежнемъ законъ такія знаменія бывали, на Москвъ это и сбудется; Господь пророчествовалъ на горъ Элеонской о разореніи Іерусалима за четыреста лѣтъ». Рсъ утомились, особенно царь и Никонъ, стоявшіе все время на ногахъ. Патріархи кончили засъданіе, велѣвъ Никону идти на подворье.

Между разными голосами, поднимавшимися противъ Никона на соборъ, мы не слыхали голоса Пансія Лигарида. Онъ почель за полезное для себя удалиться отъ развязки дъла, въ которомъ такъ сильно участвовалъ прежде, и подалъ царю просьбу: «Я пришелъ сюда не для того, чтобъ спорить съ Никономъ или судить его, но для облегченія моей спархів отъ долга на ней тяготъющаго. Я принялъ щедрую милостыню твою, которой половину украль ворь Агаеангель: предаю его въчному проклятію какъ новаго Іуду! Прошу отпустить меня, пока не събдется въ Москву весь соборъ; если столько натерпълся я прежде собора, то чего не натерплюсь посль собора? довольно, всемилостивъйшій царь! довольно! не могу больше служить твоей святой палать; отпусти раба своего, отпусти! какъ вольный, незванный пришелъ я сюда, такъ пусть вольно мив будетъ и отътхать отсюда въ свою митрополію».

3-го Декабря было второе засъданіе. Царь объявиль патріархамь, что вчера, 2 числа, онъ посылаль Никону ъду и питье, но тоть не приняль и сказаль, что у него и своего есть много и будто онъ о томъ къ нему, великому государю, не приказываль. «Никонъ дълаетъ все изступя ума своего отвъчали патріархи. Когда подсудимый вошель, царь, опять сойдя съ своего мъста, говориль патріархамъ ръчь и всъ присутствующіе били челомъ на Никона: «Бранясь съ митрополитомъ Газскимъ, писаль онъ въ грамотъ къ Константино польскому патріарху, будто все православное христіанство отъ восточной церкви отложилось къ западному костелу, тогда какъ святая соборная восточная церковь имъетъ въ себъ.

Спасителя нашего Бога многоцилебную ризу и многихъ святыхъ Московскихъ чудотворцевъ мощи и никакого отлученія не бывало, держимъ и въруемъ по преданію св. Апостолъ и св. Отецъ истиню: быемъ челомъ, чтобъ патріархи отъ такого названія православныхъ христіанъ очистили». Туть царь и весь соборъ патріархамъ поклопились до земли. «Это дъло великое», отвъчали патріархи: «за него надобно стоять кръпко; когда Никонъ всъхъ православныхъ христіанъ еретиками назваль, то онъ и насъ также назваль еретиками, будто мы пришли еретиковъ разсуждать, а мы въ Московскомъ государствъ видимъ православныхъ христіанъ; мы станемъ за это Никона патріарха судить и православныхъ христіанъ оборонять по правиламъ». Выставивши съ такою торжественною обстановкою главный пунктъ обвиненія противъ Никона, показавши, что не можетъ быть примиренія съ пастыремъ, такъ жестоко оскорбившимъ паству, обвинившимъ ее въ неправославін, для усиленія впечатленія представили патріархамъ самую важную улику на Никона, потрясавшую довъріе къ его словамъ, къ его оправданіямъ: до сихъ поръ Никонъ постоянно утверждаль, что онъ не отказывался отъ патріаршества; теперь царь подаль патріархамь три письма, въ которыхъ Никонъ называлъ себя быешимъ патріархомъ. Патріархи объявили: «въ законахъ написано: кто удичится во лжи трижды, тому впередъ върить ни въ чемъ не должно: Никонъ патріархъ объявился во многихъ лжахъ, и ему ни въ чемъ върить не подобаеть; кто кого оклеветалъ, подвергается той же казии, какая присуждена обвиненному имъ; кто на кого возведетъ еретичество и не докажетъ, тотъ достоинъ - священникъ низверженія, а мірской человъкъ проклятія». Царь подпесъ письмо Никона о поставленін новаго патріарха на его мъсто. Патріархи продолжали: «Когда Теймуразъ былъ у царскаго стола, то Никонъ прислалъ человъка своего, чтобъ смуту учинить, а въ законахъ написано: кто между царемъ учинитъ смуту, тотъ достониъ смерти, и кто Никонова человъка ударилъ, того Богъ проститъ, потому что подобаетъ такъ быть». При этихъ словахъ Антіохійскій патріархъ всталъ и осънилъ Хитрово, потомъ продолжалъ: «Архіепископа Сербскаго Гаврінла били Никоновы крестьяне въ селѣ Пушкинѣ, и Никонъ обороны не далъ; да онъ же Никонъ въ соборной церкви, въ алтарѣ, во время литургім съ нѣкотораго архіерея сиялъ шапку и брапилъ всячески за то, что не такъ кадило держалъ; онъ же Никонъ на ердань ходилъ въ навечеріи Богоявленія, а не въ самый праздникъ».

5-го Декабря третье засъдание собора. Государь обратился къ патріархамъ: «Никопъ», сказалъ онъ: «прівхалъ въ Москву и на меня налагаетъ судьбы Божін за то, что соборъ приговориль и вельль ему въ Москву прівхать не съ большими людьми. Когда онъ вхалъ въ Москву, то по моему указу у него взять малый (Шушера) за то, что онь въ девятильтнее время къ Никону носилъ всякія въсти и чинилъ многую ссору. Никонъ за этого малаго меня поносить и безчестить, говорить: царь меня мучить, вельяь отнять малаго изъ-подъ креста; если Инконъ на соборъ станетъ объ этомъ говорить, то вы, св. патріархи, въдайте; да и про то въдайте, что Никонъ передъ потздкою своею въ Москву исповтдовался, пріобщался и масломъ освящался». Патріархи подивились гораздо. Когда Никонъ вошелъ, то патріархъ Пансій началъ говорить ему, что онъ отрекся отъ натріаршескаго престола съ клятвою и ушелъ безъ законной причины. «Я не отрекался съ клятвою», отвічаль Никонь: «я засвидітельствовался небомь н землею и ушелъ отъ государева гнъва, и теперь иду куда великій государь изволить, благое по нуждъ не бываеть». Патріархи: «Многіе слышали, какъ ты отрекся отъ патріаршества съ клятвою». Никонъ: «Это на меня затъяли; а если я негоденъ, то куда царское величество изволитъ, туда н пойду». Патріархи: « Кто тебф вельль писаться патріархомъ Новаго Іерусалима?» Никонъ: «Не писывалъ и не говариваль». Туть Иларіонь Рязанскій показаль письмо его, гдв именно такъ было написано. Никонъ: «Рука моя, развъ

описался. Слышалъ я отъ Грековъ, что на Антіохійскомъ и Александрійскомъ престолахъ иные патріархи сидять: чтобъ государь приказалъ свидътельствовать, пусть патріархи положатъ Евангеліе». Патріархи: «Мы патріархи истинные, не изверженные и не отрекались отъ престоловъ своихъ; развъ Турки безъ насъ что сдълали; но если кто дерзнулъ на наши престолы беззаконно, по принужденію султана, тотъ не патріархъ, прелюбодъй; а св. Евангелію быть не для чего. архіерею не подобаеть Евангеліемь клясться». Никонь: «Отъ сего часа свидътельствуюсь Богомъ, что не буду передъ патріархами говорить, пока Константинопольскій и Іерусалимскій сюда будутъ». Иларіонъ Рязанскій: «Какъ ты не бопшься суда Божія: и вселенскихъ-то патріарховъ безчестищь!» Патріархи, обратясь къ собору: «Скажите правду про отрицаніе Никоново съ клятвою! » Питиримъ Новгородскій и Іоасафъ Тверской показали, что Никонъ отрекся и говорилъ: если буду патріархъ, то анавема буду. Никонъ: «Я назадъ не поварачиваюсь и не говорю, что мить быть на престоль патріаршескомъ; а кто по мнь будетъ патріархъ, тотъ будеть анавема; такъ я и писаль къгосударю, что безъ моего совъта не поставлять другаго патріарха. Я теперь о престоль инчего не говорю; какъ изволить великій государь и вселенскіе патріархи». Патріархи вельли читать правила Амасійскому митрополиту по-гречески, а по-русски читалъ Иларіонъ Рязанскій. Читали: «Кто покинетъ престолъ волею, безъ навътовъ, тому впредь не быть на престолъ». Никонъ: «Эти правила не апостольскія, и не вселенскихъ соборовъ и не помъстныхъ, я этихъ правилъ не принимаю и не внимаю». Павелъ Крутицкій: «Эти правила приняла церковь». Никонъ: «Ихъ въ Русской Кормчей нътъ, а Греческія правила непрямыя, ихъ патріархи отъ себя написали, а печатали ихъ еретики; а я не отрекался отъ престола, это на меня затъяли». Патріархи: «Наши Греческія правила прямыя!» Тверской архіепископъ Іоасафъ: «Когда онъ отрекался съ клятвою отъ патріаршескаго престола, то мы его молили, чтобъ Истор. Росс. Т. XI.

не покидалъ престола; но онъ говорилъ, что разъ отрекся и больше не будеть патріархомъ, а если возвратится, то будетъ анавема». Никонъ по прежнему отвергалъ это показаніе. Тутъ всталъ Родіонъ Стрфиневъ и объявилъ: «Никонъ говорилъ, что объщалъ быть на патріаршествъ только три года». Никонъ: «Я не возвращаюсь на престоль; воленъ великій государь». Алмазъ Ивановъ: «Никонъ писалъ государю, что ему не подобаетъ возвратиться на престолъ яко псу на своя блевотины». Никонъ отперся и прибавилъ: «Не только меня, и Златоуста изгнали неправедно»; потомъ, обратясь къ царю, сказаль: «Когда на Москвъ учинился бунть, то и ты, царское величество, самъ неправду свидетельствовалъ, а я, испугавшись, пошель отъ твоего гибва». Нарь: «Непристойныя ръчи, безчестя меня, говоришь: на меня никто бунтомъ не прихаживалъ, а что приходили земскіе люди, и то не на меня, приходили бить челомъ мнъ объ обидахъ». Со всъхъ сторонъ поднялись крики: «Какъ ты не боишься Бога непристойныя ръчи говорить и великаго государя безчестить!» Патріархи: «Для чего ты клобукъ черный съ херувимами носишь и двъ панагіи?» Никонъ: «Ношу черный клобукъ по примъру Греческихъ патріарховъ; херувимовъ ношу по прямъру Московскихъ патріарховъ, которые носили ихъ на бъломъ клобукт; съ одною панагіею съ патріаршества сощель, а другая-крестъ, въ номощь себъ ношу». Архіерен: «Когда отрекся отъ патріаршества, то бълаго клобука съ собою не взяль, взяль простой монашескій, а теперь носить съ херувимомъ». Антіохійскій патріархъ: «Знаешь ли, что Антіохійскій патріархъ судья вселенскій?» Никонъ: «Тамъ себъ и суди; въ Александрін и Антіохін ныпъ патріарховъ нътъ: Александрійскій живеть въ Египть, Антіохійскій въ Дамаскъ». Патріархи: «Когда благословили вселенскіе патріархи Іова митрополита Московскаго на патріаршество, въ то время гдь они жили?» Никонъ: «Я въ то время нереликъ былъ». Патріархи: «Слушай правила святыя». Никонъ: «Греческія правила непрямыя, печатали ихъ еретики». Натріархи: «При-

ложи руку, что нашъ номоканонъ еретическій, и скажи пилино. какія въ немъ ереси?» Никонъ отказался это сдълать. Патріархи: «Скажи, сколько епископовъ судять епископа и сколько патріарха?» Никонъ: «Епископа судять 12 епископовъ, а патріарха вся вселенная». Патріархи: «Ты одину Павла епископа низвергъ не по правиламъ». Царь: «Въришь ли всемъ вселенскимъ патріархамъ? они подписались своими руками, что Антіохійскій и Александрійскій пришли по ихъ согласію въ Москву». Никонъ посмотрълъ на подписи и сказалъ: «Рукъ ихъ не знаю». Антіохійскій патріархъ: «Истипныя то руки патріаршескія!» Никонъ Антіохійскому: «Широкъ ты здъсь; какъ то ты отвътъ дашь предъ Константинопольскимъ патріархомъ! » Голоса съ разныхъ сторонъ: «Какъ ты Бога не боншься, великаго государя безчестинь и вселенскихъ патріарховъ и всю истину во лжу ставишь!» Патріархи вельли взять у Нинона крестъ, который передъ нимъ носили, на томъ основаніи, что ни у одного патріарха пѣтъ такого обычая, а Никонъ взялъ отъ Латынниковъ. Начался опять споръ объ отреченін; наконецъ патріархи сказали: «Написано: по нуждъ и дьяволъ исповъдуетъ истину, а Никонъ истипы не исповъдуетъ». Произнесли приговоръ: «Отселъ не будеши патріархъ и священная да не дъйствуещи, по будещи яко простый монахъ».

8-го Декабря патріархи сидѣли у государя наединѣ три часа. 12-го Декабря патріархи собрались съ духовенствомъ въ крестовой патріаршей и послали просить государя, чтобъ отрядилъ къ нимъ кого-шибудь изъ синклита; царь прислалъ князя Никиту Ивановича Одоевскаго, боярина Петра Михайловича Салтыкова, думнаго дворянина Елизарова, думнаго дьяка Алмаза Иванова. Никонъ дожидался въ сѣняхъ передъ крестовою. Патріархи отправились въ церковь, которая была на воротахъ Чудова монастыря, и стали на своихъ мѣстахъ въ саккосахъ, другіе архіерен въ саккосахъ же стояли по чили. Позвали Никона; опъ вошелъ, помолился наонамъ, поклонился патріархамъ дважды въ поясъ и сталь по лѣвую стонился патріархамъ дважды въ поясъ и сталь по лѣвую сто-

рону западныхъ дверей. Начали читать выписку изъ соборнаго дъянія по-гречески и по-русски; когда чтеніе кончилось, патріархи сошли съ своихъ мість, стали у царскихъ дверей, полозвали Никона къ себъ и перечислили его вины, которыя состояли въ следующемъ: «Проклиналъ Россійскихъ архіереевъ въ недълю православія мимо всякаго стязанія и суда; покинутіемъ престола заставилъ церковь вдовствовать весемь льть и шесть мъсяцевъ; ругаяся двоимъ архіереямъ, одного называлъ Анною, другаго Кајафою; изъ двоихъ бояръ одного называль Иродомъ, другаго Пилатомъ; когда былъ призванъ на соборъ по обычаю церковному, то пришелъ не смиреннымъ обычаемъ, и не переставалъ порицать патріарховъ, говоря, что они не владъютъ древними престолами, но скитаются внъ своихъ епархій, судъ ихъ уничижилъ и всъ правила среднихъ и помъстныхъ соборовъ, бывшихъ по седьмомъ вселенскомъ, всячески отвергъ; номоканонъ назвалъ кингою еретическою, потому что напечатанъ въ странахъ западныхъ; въ письмахъ къ патріархамъ православнейшаго государя обвиниль въ Латинствъ, называль мучителемъ неправеднымъ, уподоблялъ его Іеровоаму и Оссін, говорилъ, что синклить и вся Россійская церковь приклопились къ Латиискимъ догматамъ: но порицающій стадо ему врученное не пастырь, а наемникъ; архіерея одинъ самъ собою низвергъ; по пизложеніи "съ Павла, епископа Коломенскаго, мантію сняль и предаль на лютое біеніе, архіерей этоть сошель съ ума и погибъ безвъстно, звърями ли заъденъ, или въ водъ утонуль, или другимъ какимъ-нибудь образомъ погибъ; отца своего духовнаго повельль безъ милости бить и патріархи сами язвы его видели; живя въ монастырт Воскресенскомъ, мпогихъ людей, пноковъ и бъльцовъ наказывалъ не духовно, не кротостію за преступленія, но мучилъ мірскими казнями, кнутомъ, палицами, пныхъ на пыткъ жегъ». Когда вины были объявлены, патріархъ Александрійскій сиялъ съ Нпкона клобукъ и панагію, и сказаль ему, чтобъ впередъ патріархомъ не назывался и не писался, назывался бы просто монахомъ Никономъ, въ монастыръ жилъ бы тихо и безмятежно и о своихъ согръщенияхъ молилъ всемилостиваго Бога. «Знаю я и безъ вашего поученія, какъ жить», отвъчаль Никонъ: « а что вы клобукъ и панагію съ меня сняли, то жемчугъ съ нихъ раздълите по себъ, достанется вамъ жемчугу золотниковъ по пяти и по шести, да золотыхъ по десяти. Вы султанскіе невольшики, бродяги, ходите всюду за милостынею, чтобъ было чъмъ заплатить дань султану; откуда взяли вы эти законы? зачёмъ вы действуете здёсь тайно, какъ воры, въ монастырской церкви, въ отсутствии царя, думы и народа? при всемъ народъ упросили меня принять патріаршество; я согласился, видя слезы народа, слыша страшныя клятвы царя; поставленъ я въ патріархи въ соборной церкви, предъ всенароднымъ множествомъ; а если теперь захотьлось вамъ осудить насъ и низвергнуть, то пойдемъ въ ту же церковь, гдъ я приняль пастырскій жезль, и если окажусь достойнымъ низверженія, то подвергинте меня чему хотите». Ему отвъчали, что все равно, въ какой бы церкви ни было произнесено опредъление собора, лишь было бы оно по совъту государя и всъхъ архіереевъ. На Никона падъли простой клобукъ, снятый съ Греческаго монаха; но архіерейскаго посоха и мантін у него не взяли, страха ради народнаго, по однимъ извъстіямъ, по просьбъ царя, по другимъ.

Мъстомъ заточенія для низверженнаго патріарха назначень быль Оерапонтовъ Бълозерскій монастырь, куда отправились съ нимъ два священника черныхъ, два дьякона, одинъ простой монахъ и два бъльца. Садясь въ сани, Никонъ сталъ говорить, обращаясь къ самому себъ: «Никонъ! отъ чего все это тебъ приключилось? не говори правды, не теряй дружбы! если бы ты давалъ богатые объды и вечерялъ съ ними, то не случилось бы съ тобою этого». Никона везли изъ Чудова монастыря подъ прикрытіемъ ратныхъ людей, но толпа народа слъдовала за нимъ. Позади саней шелъ Спасо-Ярославскій архимандритъ Сергій, и когда Никонъ начиналъ

что-нибудь говорить, Сергій кричаль: «Молчи, Никонь!» Тотъ обратился къ своему прежнему эконому: «Скажи Сергію, что если онъ имъетъ власть, то пусть придетъ и зажметъ мне ротъ». Экономъ исполнилъ поручение, причемъ назвалъ Никона святьйшимъ патріархомъ. «Какъ ты смфещь» закричалъ Сергій: «называть патріархомъ простаго чернеца!» Въ отвътъ послыщался голосъ изъ толпы: «Что ты кричишь! имя патріаршеское дано ему свыше, а не отъ тебя гордаго». Сергій обратился къ стръльцамъ съ требованіемъ, чтобъ схватили дерзкаго; ему отвъчали, что онъ уже схваченъ и отведенъ куда следуетъ. Никонъ ночевалъ на земскомъ дворе. На другой день, 13 Декабря, назначенъ быль выбздъ; царь прислалъ Никону денегъ и шубу на дорогу: тотъ не взялъ; царь просиль благословенія себт и всему семейству своему: Никонъ не даль благословенія. Народъ сталь собираться въ Кремль; ему сказали, что Никона повезутъ по Срътенкъ; но когда толпы отхлынули въ Китай, Никона повезли по другой дорогь. Наблюдать за Никономъ быль посланъ Нижегородскаго Печерскаго монастыря архимандритъ Іосифъ.

21 Декабря Никонъ быль уже въ Оерапонтовъ; первымъ дъломъ Іоспфа было потребовать отъ него архіерейскую мантію и посохъ; Никонъ отдалъ безо всякаго возраженія; просилъ только, чтобъ монаховъ и бъльцовъ, которые съ нимъ пріъхали, пускать но волъ всюду, куда они ни захотятъ. На смъну Іоснфу Нижегородскому отправился другой Іоснфъ, архимандритъ Новоснасскій, которому данъ былъ наказъ: «Беречь, чтобъ монахъ Никонъ писемъ никакихъ не писалъ и никуда не посылалъ; беречь накръпко, чтобъ никто никакого оскорбленія ему не дълалъ; монастырскимъ ему владъть ничъмъ не велъть, а пищу и всякій келейный покой давать ему по его потребъ».

Но этотъ наказъ не могъ быть легко исполненъ относительно Оерапонтовскаго заточника. Никонъ, по своей природъ, не могъ оставаться въ покоъ и оставлять другихъ въ покоъ; значение патріарха было слишкомъ велико на Руси; Никонъ, и будучи въ Москвъ, и будучи въ Воскресенскомъ монастыръ, надълалъ слишкомъ много шуму, произвелъ слишкомъ сильное впечатлъніе, которое не теряло этой силы по мъръ отдаленія отъ главной сцены дъйствія; Русскіе люди того времени такъ легко подчинялись вліянію лица, умъвшаго вившинми средствами выставить права, хотя бы даже миимыя, хотя бы даже исчезнувшія; наконецъ, самъ царь Алексъй Михайловичъ, по природъ своей, не давалъ Никону успоконться, самъ поддерживалъ въ немъ мечты о возможности перемъны, самъ поддерживалъ въ немъ притязанія на значеніе высшее того, какое оставиль при немъ соборъ. Сильно раздраженный письмомъ Никона къ патріархамъ, Алексъй Михайловичъ схватился враждебно на соборъ съ прежнимъ своимъ собиннымо пріятелемъ, когда увидаль его лицемъ къ лицу, также гизвнаго, по прежнему гордаго, неуступчиваго, скораго на обиду. Но когда дъло кончилось, приговоръ былъ произнесенъ — и вмъсто святъйшаго патріарха, великаго государя Никона въ воображении царя явился бъдный монахъ Никонъ, ссыльный въ холодной пустыни Бълозерской, гнъвъ прошель, прежнее начало пробуждаться, Алексъй Михайловичу стало жалко, ему стало страшно... Въ религіозной душъ царя поднимался вопросъ: по христіански ли поступиль онъ? не долженъ ли онъ искать примиренія съ Никономъ, хотя и не будучи въ правъ измънять приговора соборнаго? Мы видъли, какъ опъ передъ отъъздомъ Никона въ Өерапонтовъ послаль просить у него благословенія; потомъ, когда въ 1667 году на перемъну приставу Шепелеву посланъ былъ изъ Москвы въ Оерапонтовъ повый приставъ Наумовъ, то царь поручилъ ему также просить у Никона себъ благословенія и прощенія. Но Никонъ не поняль или не хотъль понять побужденій, руководивших в царемъ въ этомъ случав; не въ его характеръ было сообразоваться съ христіанскою заповъдію о прощеніи враговъ, о примиреніи съ братомъ прежде приступленія къ алтарю; онъ хотёль воспользоваться совъстливостію царя въ этомъ отношеніи для улучшенія сво-

ей участи: «Ты боншься гръха, просишь у меня благословенія, примиренія; но я даромъ тебя не благословлю, не помирюсь; возврати изъ заточенія, такъ прощу».— «Когда передъ монмъ выбздомъ изъ Москвы» писалъ Никонъ царю: «ты присылалъ Родіона Стръшнева съ милостынею и съ просьбою о прощеніи и благословеніи, я сказаль ему ждать суда Божія. Опять Наумовъ говориль мнѣ тѣ же слова: и ему я тоже отвъчаль, что миъ нельзя дать просто благословенія и прощенія: ты меня осудиль и заточиль, и я тебя трикраты прокляль по божественнымь заповъдямь, паче Содома и Гомора: въ первый разъ какъ уходилъ съ патріаршества ради гитва твоего, выходя изъ церкви, отрясъ прахъ отъ ногъ своихъ; во второй разъ какъ приходилъ передъ Рождествомъ, и былъ изгнанъ — во всѣхъ воротахъ городскихъ отрясалъ прахъ; въ третій разъ какъ былъ у тебя въ столовой въ другой разъ, выходя, сталъ посреди столовой и, обратясь къ тебъ, отрясая прахъ ногъ, говориль: кровь моя и гръхъ всъхъ буди на твоей главъ!»

Съ этою же цълію напугать царя Никопъ въ Оерапонтовъ вздумаль повторить то же, что опъ сделаль въ Москве во время суда надъ нимъ. 6 Марта 1667 года является къ Наумову монахъ и говоритъ ему отъ имени Никона: «Пошли за всякими запасами въ Воскресенскій монастырь, а государевыхъ запасовъ принимать и фсть мы не хотимъ, потому что Никонъ патріархъ на государя гнѣвается, государь его сослалъ въ ссылку, а не вселенскіе патріархи, и за это намъ государева подания принимать и ъсть нельзя». — «Какъ ты смъешь называть Никона патріархомъ!» сказалъ Наумовъ монаху. — «Тебя я не слушаю», отвъчалъ тотъ: «а Никона и впередъ буду называть патріархомъ и подъ благословеніе ходить; слышали мы и то, что теперь поставленъ новый патріархъ Іоасафъ, и то непрямой патріархъ, и вселенскіе патріархи непрямые, отставные и нанятые, просили они у нашего Никона патріарха посулу 3000 и говорили: ты у насъ по прежнему будешь пагріархъ; Никонъ 3000 имъ не

далъ, и они, за то на него осердясь, и отставили». Ещеболье придаль духа Никону прівздъ стряпчаго Ивана Образцова въ Іюль 1667 года. Видя, что Наумовъ слишкомъстрого держитъ заточника, Образцовъ посадилъ Наумова въ сторожку, гдв тотъ и сидвлъ часа съ три. Никонъ сердился и говориль: «Степанъ мучиль меня тридцать недёль, а его посадили только на три часа». Наумовъ прищелъ къ нему просить прощенія, кланялся и говориль: «Я человъкъ невольный: какъ мнъ приказано, такъ и дълалъ». Никонъ за эти слова его простилъ и съ тъхъ поръ началась у нихъдружба. Приставъ началъ приходить къ Никону и разсказывать всякія въсти изъ Москвы. Оба — и приставъ, и заточникъ, съ одинакою легкостію вфрили всякимъ слухамъ: такъоднажды люди Наумова, возвратась изъ Москвы, разсказывали, что Никону быть папою. Наумовъ испугался, началъ Никона патріархомъ звать и подъ руки водить; толковалъ: «Дай государю благословеніе и прощеніе, а государь тебъ ни за что не постоитъ, голова моя въ томъ!» разсказывалъ, будто государь, отпуская его въ Оерапонтовъ, наказывалъ умаливать Никона о благословеніи и прощеніи; а когда онъзапросилъ наказа на письмъ, то Алексъй Михайловичъ разсердился и сказаль: «Что жь мив тебв запись дать, чтобъты ее съженою дома читалъ, а словамъ моимъ не въришь!» Съ 23 Іюля начали къ Никону прівзжать всякихъ чиновъ. люди, изъ городовъ посадскіе, съ Бълаозера земской избыстароста да кружечнаго двора голова, Каргопольцы, изъ разныхъ монастырей монахи, изъ дъвичья Воскрессискаго монастыря игуменья Мареа; всв эти гости подходили къ Никону подъ благословеніе, цъловали его руку, величали патріархомъ, сидели у него въ келье съ утра до вечера; въ дъвичій монастырь за монахинями Никонъ посылаль на монастырскихъ подводахъ, сталъ владъть всемъ монастыремъ и монастырскою вотчиною; на представленія Наумова отвічальсъ сердцемъ: «Не указалъ тебъ государь ни въ чемъ меня въдать». Изъ старыхъ вотчинъ его, изъ села Короткова и

изъ села Богословскаго, начали прівзжать монахи и крестьяне съ челобитьями объ указѣ и привозили деньги. Наумовъ, по наказу, запрещалъ давать Никону бумагу и чернила; тотъ дразнилъ его: «Ты мнѣ запрещаешь давать бумаги и чернилъ, а я съ Москвы съ собою привезъ четыре чернильницы и бумагу, вотъ смотри!» и показывалъ бумаги дестей съ восемь. Архимандритъ Іосифъ и Ферапонтовскій игуменъ Афанасій увлеклись общимъ примъромъ, начали Никона называть патріархомъ, цъловать въ руку, поминать на ектеніяхъ по прежнему; Іосифъ дурно отзывался о новомъ патріархъ Іосафъ; Никону это очень правилось и онъ дарилъ Іосифа сукнами и шубами.

Но почеть, оказываемый въ Ферапоптовъ, не могъ утъшить Никона, который жаждаль возвращенія изъ ссылки, а объ этомъ возвращеніи не было слуху. Въ Августъ пришелъ указъ изъ Москвы — взять и сослать служку Яковлева за то, что онъ, не спросясь съ Наумовымъ, ъздитъ всюду по порученію Никона. Никонъ, по своему обычаю, вспылиль, называлъ Наумова воромъ, царскую грамоту ложною, кричалъ: «Это все дълаеть Дементій Башмаковъ безъ государева указа!» Покричавии, наконецъ выдалъ служку. Этотъ случай показаль ему, что въ Москвъ не только не думають о его возвращенін, по даже и о смягченін паказа приставу. Никонъ попробовалъ, нельзя ли уступчивостію получить то, что прежде хотълъ взять жесточью, угрозою. Прежде онъ отказываль дать царю благословение и прощение, требуя, чтобъ царь сперва возвратилъ его изъ ссылки; теперь онъ посылаетъ благословеніе и прощеніе, въ надеждъ, что слъдствіемъ этого будетъ возвращение изъ Өерапонтова. Онъ призвалъ Наумова и спросиль: «Какой съ тобою ко миъ приказъ отъ великаго государя?» Наумовъ повторилъ, что государь приказываль просить его о благословеніи и прощеніи. Тогда Никонъ отдалъ ему письмо для отсылки къ государю: «Великому царю государю и великому князю богомолецъ вашъ смиренный Никонъ милостію Божіею патріархъ Бога моля челомъ

быю. Въ нынѣшпемъ 176 (1667) году Сентября 7 приходилъ ко мнѣ Степанъ Наумовъ и говорилъ мнѣ вашимъ государскимъ словомъ, что велѣпо ему съ великимъ прошеніемъ молить и просить о умиреніи, чтобъ я, богомолецъ вашъ, тебѣ великому государю подалъ благословеніе и прощеніе, а ты меня, по своему государскому разсмотрѣнію, милостію своею пожалуешь. И я тебя, царицу, царевичей и царевенъ благословляю и прощаю, а когда ваши государскія очи увижу, тогда вамъ государямъ со святымъ молитвословіемъ наппаче прощу и разрѣшу, яко же св. Евангеліе наказуетъ и дѣянія св. Апостолъ всюду съ возложеніемъ рукъ прощеніе и цѣльбу творить».

Но прошелъ годъ — изъ Москвы отвъта не было; Никонъ вышель изъ терпънія и ръшился напомнить о себъ другимъ способомъ. Въ Октябръ 1668 года явился въ Москву отъ него монахъ Флавіанъ и подалъ царю письмо: «Иже живъ сый привмъненный съ нисходящими въ ровъ, съдяй во тымъ и стни смертней, окованъ нищетою паче жельзъ, богомолецъ вашъ смиренный Никонъ милостію Божією патріархъ. Извъщаю вамъ, великимъ государямъ, за собою великое ваше слово, а писать тебъ нельзя, боюсь измънниковъ твоихъ: послыша такое твое большое дело, меня изведуть, а твое дъло погаснетъ безъ въсти, Приставъ Степанъ Наумовъ, приходя, сказываль мив милость твою съ часу на часъ, со дня на день, съ мъсяца на мъсяцъ: но твоя милость удалилась отъ меня, зане прогнтваль ярость твою, и я, видя, что дтло твое замедлилось, 7 Сентября призываль къ кельт Новоспасскаго архимандрита Іосифа, стрълецкаго сотника Саврасова, Өерапонтовскаго игумена, келаря и встхъ стръльцовъ, и сказывалъ твое великое слово, чтобъ архимандритъ и сотникъ дали мит подводу и провожатыхъ добрыхъ, съкъмъ бы мнъ къ тебъ съ этимъ великимъ дъломъ отпустить своего человъка, и дъло имъ объявилъ твое безголовное, что на Москвъ измънники твои хотятъ тебя очаровать или очаровали. Архимандритъ, сотникъ и стръльцы согласились; но измънникъ келарь Макарій началъ кричать: «Намъ черезъ государевъ указъ подводъ давать нельзя». Я сотнику и стрельцамъ вельть взять монхъ лошадей, и вельть къ тебъ писать, что отъ меня слышали; но келарь для письма подъячаго не далъ; я говориль сотнику, чтобъ вхаль онь самь и безъ письма; сотникъ хотълъ ъхать, но Степанъ Наумовъ прислалъ человъка своего: холопъ, прибъжавъ на монастырь, кричалъ, что Степанъ не велълъ никого отпускать и лошадей давать; пріъхалъ и самъ Степанъ на конюшій дворъ съ ослопомъ, сотника и стръльцовъ хотъль бить, лошадей всъхъ взялъ къ себъ въ руки и никому не далъ, кричалъ: «увижу, кто пофдетъ! что онъ меня стращаетъ! я не малый ребенокъ; у меня есть великое дъло и на самого патріарха, и мит это дъло падобно отпустить». Я говорилъ, чтобъ сотникъ и стрельцы шли пешкомъ въ Кирилловъ; но Степанъ и въ Кирилловъ пускать ихъ не велёлъ, кричалъ: «Моя въ томъ голова!» по ведь его голова передъ твоею очень не дорога! На другой день отпустиль онъ въ Москву человъка своего Андрюшку да вора стръльца Якимка, а меня велълъ заковать и около кельи поставить семь карауловъ».

20 Октября бояре, въ присутствіи царя, допрашивали старца Флавіана, въ чемъ состоптъ великое дъло, съ которымъ прислалъ его Никонъ? Флавіанъ объявилъ: «Въ Петровъ постъ пришелъ въ Ферапоитовъ монастырь изъ Москвы Воскресенскаго монастыря черный попъ Палладій и сказалъ Никону, что былъ онъ въ Москвъ, на Кирилловскомъ подворьъ, и сказывалъ ему черный попъ Іонль про окольничаго Федора Ртищева; говорилъ Ртищевъ Іоилю: «сдълай то, чтобъ мнъ у великаго государя быть первымъ бояриномъ». Іонль окольничему сказалъ: «Миъ сдълать этого нельзя, а есть у тебя во дворъ жонка цыганка, которая умъетъ эти дъла дълать лучше меня». Ртищевъ отвъчалъ: «Жонкъ говорить объ этомъ нельзя, потому что она хочетъ за меня замужъ». — Но вслъдъ за Флавіаномъ Никонъ прислалъ письмо, въ которомъ также, излагалъ ръчи Палладія, но вмъсто Ртищева являлся тутъ бояринъ Богданъ Матвъевичъ Хитрово съ жонкою Литовкою; въ письмъ Никона Іоиль говорилъ Палладію: «Никонъ меня не любитъ, называетъ колдуномъ и чернокинжинкомъ; а за мною ничего того нътъ, только я умъю звъздочетіе, то у меня гораздо твердо учено; меня и вверхъ государь бралъ, какъ больла царевна Анна, и я сказалъ, что ей не встать, что и сбылось, и мнъ государь указалъ житъ въ Чудовъ, чтобъ поближе; мнъ и Богданъ Хитрой другъ и говорилъ мнъ, чтобъ я государя очаровалъ, чтобъ государь больше всъхъ его Богдана любилъ и жаловалъ, и я, номня государеву милость къ себъ, ему отказалъ, и онъ мнъ сказалъ: «Нишкин же!» и я ему молвилъ: «да у тебя Литовка то умъетъ; здъсь на Москвъ нътъ ея сильнъе». И Богданъ говорилъ: «Это такъ, да лихо запросы велики, хочетъ, чтобъ я на ней женнася, и я бы взялъ ее, да государь не велитъ».

Призвали къ допросу Іонля: тотъ объявиль, что приходиль къ Палладію лечить его, но ни объ чемъ другомъ съ нимъ пе разговаривалъ, а у Хитрова никогда и на дворъ не бываль. Призвали Палладія: тоть объявиль, что лечился у Іоиля, но ни о чемъ съ нимъ не говаривалъ, и въ Өерапонтовъ Никону ни о чемъ не сказывалъ: «вольно старцу Никону меня поклепать, онъ затъвать умъеть. Въ то время какъ я жилъ въ Оерапонтовъ монастыръ, пріззжалъ стряпчій Иванъ Образцовъ и привезъ Никону государева жалованья 500 рублей, да старцамъ, которые съ нимъ, 200 рублей; Никонъ имъ этихъ денегъ не далъ; я объ этомъ съ старцами поговорилъ, и Никонъ, узнавши, велълъ меня изъ Оерапонтова выбить дубьемъ». — Іоиля обыскали и нашли книги: одна книга Латинская; одна по-латыни и по-польски; книга печатная счету звъздарскаго, печатана въ Вильнъ въ 1586 году; книга письменная съ Марта мъсяца во весь годъ лунамъ и днямъ, и планитамъ и рожденіямъ человъческимъ въ мьсяцахъ и въ звъздахъ; тетрадь письменная о пусканіи крови жильной и рожечной; записка, кого Іонль излечилъ, и тъ люди приписывали руками своими.

Въ Ноябръ отправился въ Оерапонтовъ стрълецкій голова Лутохинъ; онъ долженъ былъ разсказать Никону все дъло, какъ найдена разница между его письмомъ и извътомъ Флавіана: въ одномъ Хитровъ, въ другомъ Ртищевъ, и объявить, что Іопль не винится. Лутохинъ долженъ былъ также спросить Никона: въ келью воду самъ онъ носитъ и дрова рубитъ своею ли волею или по неволъ? Никонъ отвъчалъ: «Я приказывалъ Флавіану извъстить о Хитровъ, а не о Ртищевъ, да и не пристало про Өедора Михайловича тому быть, потому что онъ человъкъ женатый; Флавіанъ ослышался. Я не залержаль Палладія и не отправиль къ государю потому, что надъялся вскоръ самъ государевы очи видъть: сказывалъ мнъ Наумовъ, что меня великій государь пожалуетъ, велитъ взять въ Москву скоро, выманиль у меня Наумовъ великому государю и его дому благословение и прощение темъ, что государь меня пожалуеть, велить изъ Ферапонтова освободить и вст мои монастыри отдать. Терптлъ я послт того договора годъ два мъсяца въ заточении и никакихъ клятвенныхъ словъ не говорилъ; впередъ еще мало потерплю, а если по договору ко мив государской милости не будеть, то я по прежнему пичего государева принимать не стану и передъ Богомъ стану плакать и говорить тъ же слова, что прежде говорилъ съ клятвою». — Лутохинъ: «Дай миъ росписи тому, чего тебф не дають изъ кушанья?» — Никонъ: «Что мнф росписи давать! у меня никогда кромъ щей да квасу худаго ничего не бываетъ, морятъ меня съ голоду». Лутохинъ справился; Наумовъ и монастырскія власти показали, что у Никона пикогда безъ живой рыбы и безъ пива не бывало; показали и садки, гдъ для него рыба, стерляди и щучки, язи, окуни и плотва. Но Никонъ сказалъ, что этой рыбы всть нельзя, изсидълась; что дрова и воду самъ носилъ за безлюдствомъ, а теперь не носитъ. Лутохину показали кресты, которые водрузилъ Никонъ въ разныхъ мъстахъ съ надписями: «Никонъ, Божісю милостію патріархъ, поставиль сій кресть Христовъ, будучи въ заточени въ Оерапонтовъ монастыръ».

Но въ то время, какъ Никонъ объявлениемъ великаго государева дъла про Хитрово хотълъ показать свое усердіе и проложить себѣ дорогу къ возвращенію изъ ссылки, про него самого объявилось великое государственное дело, давшее новое блистательное торжество Хитрову съ товарищи и отяготившее участь заточника. Изъ Ферапонтова пріфхаль архимандритъ Іосифъ и донесъ: «Весною 1668 года были у Никона воры Донскіе козаки; я самъ виделъ у него двоихъ человъкъ, и Никонъ мнъ говорилъ, что это Донскіе козаки, и про другихъ сказывалъ, что были у него въ монашескомъ платьт, говорили ему: «Нттъ ли тебт какого уттененія: мы тебя отсюда опростаемъ». Никонъ говорилъ мнъ также: «И въ Воскресенскомъ монастыръ бывали у меня Донскіе козаки и говорили: если захочешь, то мы тебя по прежиему на патріаршество посадимъ, сберемъ вольницу, боярскихъ людей». Никонъ сказывалъ мнт также, что будеть о немъ въ Москвъ новый соборъ по требованію Цареградскаго патріарха: писалъ ему объ этомъ Аванасій Иконійскій». Монахъ Провъ донесъ, что Никонъ хотълъ бъжать изъ Ферапонтова и обратиться къ народу съ жалобою на напрасное заточеніе.

Аванасія Иконійскаго сослади въ Макарьевъ монастырь на Унжу; Никона затворили въ кёльъ.

Кончина царицы Марьи Ильиничны опять напомнила царю о старомъ собиномъ пріятель. Онъ отправиль въ Оерапоптовъ близкаго человъка, Родіона Матвъевича Стръшнева, съ деньгами Никону на поминъ души царицыной. Никонъ не взялъ денегъ. Но это было послъднее проявленіе твердости съ его стороны. Лътомъ 1671 года онъ попытался напомнить о себъ, выставить свое достоинство, прозорливость и заслугу для государства; онъ призвалъ пристава, князи Шайсупова, который замънилъ Наумова, и началъ ему говорить: «Когда прітзжалъ ко мить отъ государя съ милостынею по царицъ Родіонъ Матвъевичъ Стръпшевъ, то я ему о преставленіи царевича Алексъв Алексъевича и о разореніи козацкомъ, чему быть, назначилъ, а мить это было объявлено отъ Господа

Бога; да и впредь, если вселенскихъ и Московскаго патріарховъ на весь православный Россійскій народъ безразсудная запретительная клятва не снимется, добра ждать нечего; обо всемъ этомъ писалъ я къ великому государю. При Степанъ Наумовъ въ Оерапонтовъ монастырь приходили три человъка козаковъ, Оедька да Евтюшка, а третьяго позабылъ какъ звали, которые прежде были на службъ съ княземъ Юріемъ Алекстевичемъ Долгорукимъ, сказались, будто они идутъ Богу молиться въ Соловецкій монастырь, а они не богомольцы, не въ Соловецкій шли, приходили они для меня, собравшись нарочно, звали меня съ собою, пришло ихъ двъсти человъкъ; Степана Наумова хотъли убить до смерти, Кирилловъ монастырь разорить и съ казною его, запасами и пушками хотъли идти на Волгу; но я на ту ихъ воровскую прелесть не подался, во всемъ отказалъ, отъ воровства ихъ унялъ и съ клятвою имъ приказывалъ, чтобъ великому государю вины свои принесли, и они пропали невъдомо куда».

Шайсуповъ, разумъется, немедленно далъ знать объ этомъ разговоръ въ Москву. Отвъта не было. Тогда Никонъ ръшился сдълать третій, послъдній шагъ для полученія свободы: сначала онъ угрозою хотълъ вынудить у царя возвращение изъ ссылки, объщалъ дать благословение и прощение царю только подъ условіемъ освобожденія изъ Өерапонтова; потомъ самъ послалъ прощеніе и благословеніе въ надеждъ, что за этимъ немедленно последуетъ освобождение; наконецъ теперь рѣшился самъ просить прощенія у царя въ прежнемъ своемъ поведеніи. 25 Декабря 1671 года онъ отправиль къ государю такое письмо: «Въ прошломъ 160 году, Божіею волею и твоимъ, великаго государя, изволеніемъ и всего освященнаго собора избраніемъ былъ я поставленъ на патріаршество не своимъ изволомъ; я, въдая свою худость и недостатокъ ума, много разъ тебъ билъ челомъ, что меня съ такое великое дело не станетъ, но твой глаголъ превозмогъ. По прошествін трехъ лътъ билъ я тебъ челомъ отпустить меня въ монастырь, но ты оставилъ меня еще на три года;

по прошествін другихъ трехъ льть опять я тебь биль челомъ объ отпускъ въ монастырь, и ты милостиваго своего указа не учинилъ. Я, видя, что мит челобитьемъ отъ тебя не отбыть, началь тебъ досаждать, раздражать тебя и съ патріаршаго стола сошель въ Воскресенскій монастырь. Ты. подражая Небесному Отцу въ щедротахъ, и въ Воскресенскомъ монастыръ милостію своею меня не забылъ, пироги имянинные и милостыню присылаль, а я твою милость съ презорствомъ принимадъ, и все это делалъ нарочно, чтобъ ты меня забыль. Случилось мив однажды въ Воскресенскомъ монастыръ забольть; ты, узнавши объ этомъ, прислаль ко мнъ Аванасія Матюшкина съ объщаніями и утвшительными словами, что не оставниь меня до смерти; я этой милости не очень порадовался, а потомъ, навътами враговъ монхъ, Романа Бабарыкина, Ивана Сытина и другихъ, возросла между нами великая смута: они же меня обидели, они же тебъ на меня и наклеветали. Да у меня же въ Воскресенскомъ монастырт были два Жида крещеныхъ, и, оставя православную въру, начали они старую Жидовскую держать и молодыхъ чернецовъ развращать; я, сыскавъ объ этомъ подлиино, вельлъ Жида Демьяна посмирить и сослать въ Иверскій монастырь, а Демьянъ другому Жиду Мишкъ сказалъ: не пробыть и тебъ безъ бъды, бъги въ Москву и скажи за собою государево слово; тотъ такъ и сдълалъ; ты по этому дълу присылалъ ко миъ думнаго дьяка Дементія Башмакова. а въ это время молодые чернецы, бывшіе въ Жидовской ереси, покрали у меня деньги и платье и темъ Жидамъ помогали, да имъ же помогалъ архимандритъ Чудовскій потому: быль онь у меня въ Воскресенскомъ и въ Иверскомъ монастыряхъ строителемъ долгое время и не считанъ, а какъ захотълъ я его считать, то опъ ушелъ въ Москву, добрыми людьми тебъ одобренъ и ты началъ жаловать его знать. Когда ты послазъ Мелетія къ восточнымъ натріархамъ, то я, въдая лукавство, убоясь тамошияго осужденія, писаль къ патріархамъ; но отъ тебя мое письио не утанлось, какъ отъ Herop. Pocc. T. XI.

ангела Божія, и въ томъ прощенія прошу себт и прочимъ. которые тому делу повинны, родшагося ради Христа Бога остави! Да ты же созвалъ соборъ и на соборъ, подойдя ко мнь, говориль: «мы тебя позвали на честь, а ты шумишь!» н я тебъ говорилъ, чтобъ ты мою грамоту не велълъ читать на соборъ, а переговорилъ бы наединъ, и я бы все сдълалъ по твоей воль; ты такъ не соизволиль, и я по неволь, соображаясь съ своими писанными словами, говорилъ тебъ прекословно и досадно: въ томъ прощенія прошу. Да ты же присылаль ко мив на Лыковъ дворъ столь такой же, какой быль и патріархамъ, и я твое жалованье отринуль и темъ төбя обезчестиль: Господа ради прости. Да ты же прислаль съ Родіономъ Матвъевичемъ Стръшневымъ денегъ и мъховъ, а гръшный и того не приняль: Христова ради Рождества прости. Ради всехъ этихъ монхъ винъ отверженъ я въ Оерапонтовъ монастырь шестой годъ, а какъ въ кельт затворепъ — тому четвертый годъ. Теперь я боленъ, пагъ и босъ и креста на мив ивтъ третій годъ, стыдно и въ другую келью выйти, гдв хлвбы пекуть и кушанье готовять, потому что многія части зазорныя непокрыты; со всякой нужды келейной и недостатковъ оцынжалъ, руки больны, левая не подымается, на глазахъ бъльма отъ чада и дыма, изъ зубовъ кровь идетъ смердящая и не терпятъ ин горячаго, ни холоднаго, ни кислаго, ноги пухнутъ и потому не могу церковнаго правила править, а попъ одинъ и тотъ слепъ, говорить по книгамъ не видитъ; приставы ничего ни продать, ни купить не дадутъ, никто ко мит не ходитъ и милостыни просить не у кого. А все это Степанъ Наумовъ навелъ на меня за то, что я ему въ глаза и за глаза говорилъ о неправдахъ его, что многихъ старцевъ, слугъ и крестьянъ билъ, мучилъ и посулы браль; я его мучителемь, лихоницемь и дневнымь разбойникомъ называль, а онъ за то затворилъ меня въ кельъ съ 9 Мая до Ильина дни на смерть и запасовъ давать никакихъ не велель, я воду носиль и дрова съкъ самъ. До тебя это дошло, и ты прислалъ Ивана Образцова съ милостивымъ указомъ; онъ поосвободилъ насъ, но Степану никакого наказанія не учиниль какъ было вельно, только въ хлѣбенной избъ часа на два посадилъ. А Степанъ, немного спустя, пачаль мучить меня пуще прежняго: служка мой ходить къ нему разъ десять для одного дъла, все времени нътъ! а если выглянеть въ окно, съ шумомъ говоритъ: «я въ монастыри писаль, чтобъ прислали запасное, по они не слушають, а у меня указа нътъ, что на пихъ править; пора прихоти оставить, вшь что дадугъ». Когда ты прислаль Родіона Матвъевича Стръшнева съ въстью о кончинъ царицы и милостынею по ней, и просилъ, чтобъ я ее простилъ и поминалъ въчно, то я Родіону сказаль, что Господь Богь простить, а поминать государыню радъ за многую ся милость прежнюю, денегъ же не взялъ для того, что я у васъ государей не наемникъ, за вашу милость долженъ и такъ Бога молить, какъ н молю; Родіонъ мит говорилъ: «возьми теперь государево жалованье, будеть къ тебъ большая присылка, а потомъ н все доброе будетъ». Я ему сказалъ: если государсва милость будеть, тогда и депьги не уйдуть, а ты этому доброму делу будь ходатай, а иное, ей, отъ великой скорби по государынъ царицъ и по дъткахъ вашихъ обезнамятовался, и въ томъ прощенія прошу, а по государына царица во всю Четыредесятницу псалтырь и канопъ пълъ и поминаю доднесь пезабытно. Когда къ Степану въсть пришла, что сына твоего, царевича Алексъя, не стало, то дъвка его пришла въ другую избу и говорила: «ныпъ на Москвъ кручина, а у нашего боярина радость, говорить: теперь нашего колодинка надежда вся погибла, на кого надъялся, и того не стало, кротче будетъ». А теперь князь Самойла Шайсуповъ дълаетъ все по Степанову жь. Прошу тебя: ослаби ми мало да почію преже даже не отъпду, прошу еже жити ми въ дому Господни во вся дни живота моего».

Письмо достигло цълн. Алексъй Михайловичъ всегда готовъ былъ отозваться на кроткій призывъ стараго собиннаго пріятеля. Немедленно по голученія письма, въ Генваръ 1672

года, поскакалъ въ Өерапонтовъ Ларіонъ Лопухинъ: «Тебъ святому и великому отцу указалъ государь говорить», началъ свою ръчь царскій посланный. «Сначала дъла соборнаго и до соборнаго дъянія всегда онъ государь желаль умиренія, но этого не учинилось, потому что хотель ты въ Московскомъ государствъ учинить новое дъло противъ обычая вселенскихъ патріарховъ, какъ они сходили съ престоловъ. А теперь государь всякія враждотворенія паче прежияго разрушить и во всемъ примиренія съ любовію желаетъ и самъ прощенія проситъ. Государь велълъ тебъ говорить, что ничего того не бывало, что ты въ письмъ написалъ про разговоръ свой съ нимъ на соборъ: ты передъ государемъ не шумливалъ, государь тебя не унималь, и чтобъ грамоту прочесть наединъ, о томъ ты не говаривалъ; шумно было про статьи, которыя писаны въ грамотъ твоей неправдою, да за книги, которыя ты по совъту съ государемъ исправилъ, а посяъ самъ укорялъ напрасно, досадныхъ же никакихъ словъ не бывало, изволь попамятовать. Посланъ ты въ Оерапонтовъ монастырь вселенскими патріархами и соборомъ, а не государемъ; дворянинъ и стръльцы послапы съ тобою для твоего береженья, а не для утъсненія; если же Степанъ Наумовъ какое тебъ утъснение чинилъ, то онъ дълалъ собою, а не по государеву указу, и про это приказалъ государь сыскать. Родіонъ Матвъевичъ допрашиванъ и съ клятвою извъщалъ, что онъ тебъ говорилъ упорно, чтобъ ты деньги принялъ и государыню поминалъ, а другихъ никакихъ словъ, что въ письмъ твоемъ написано, онъ не говаривалъ. Объяви, кто на Вологдъ хотълъ начать кровопролитіе: воръ Ильюшка шелъ нзъ Галича отъ техъ местъ недалеко; да и воръ Стенка Разинъ въ разспросъ говорилъ, что прівзжалъ къ нему подъ Симбирскъ старецъ отъ тебя и говорияъ, чтобъ онъ шелъ вверхъ Волгою, а ты съ своей стороны пойдешь, потому что тебт тошно отъ бояръ, которые переводять государскія съмена, а у тебя есть на-готовъ съ 5000 человъкъ на Бъльозеръ; старецъ этотъ и на бою былъ и закололъ своими руками сына

боярскаго въ глазахъ Разина, и потомъ изъ-подъ Симбирска ушелъ. Пророчества, какія ты говорилъ князю Шайсупову, узналъ ты не отъ Господа Бога, а отъ воровскихъ людей, которые къ тебъ прітзжали, надобно думать, что то смятеніе и кровопролитіе сделалось отъ нихъ. Если бы ты хотъль всякаго добра по Христовой заповъди, то ты бы про такое превеликое дело не умолчаль, и техъ воровскихъ козаковъ велълъ переловить, а трехъ человъкъ можно было тсбъ поймать. Ты объяви теперь обо всемъ подлинно, а то просниь у государя всякой милости и прощенія, а самъ къ нему никакой правды не объявишь». — «Престоль я свой оставилъ и паки было возвратился — дъло не новое», отвъчалъ Никопъ: «и прежніе вселенскіе патріархи престолы свои оставляли и назадъ возвращались. Я своего прежияго сана не взыскую, только желаю великаго государя милости, а инчъмъ я кромъ своихъ монастырей не владълъ. Соборъ патріарховъ Паисія и Макарія ставлю я ни во что, потому что они престоловъ своихъ отбыли и на ихъ мъста поставлены другіе; повинуюсь я Константинопольскому патріарху и прочимъ вселенскимъ, которые на престолахъ своихъ. О томъ, что говорено было на соборъ, я писалъ правду, государю это извъстно; да и послъ, при Степанъ Наумовъ и присыльщикахъ много разъ я досадительныя слова говорилъ и къ государю писываль, въ томъ милости и прощенія прошу; а что великій государь за многія мон досадительства мнъ не мстиль, за то великую мзду отъ Бога восприметъ. Новоисправленныхъ книгъ я ничъмъ не укорялъ и не укоряю. Денегъ я у Стръшнева не принялъ потому, что государь меня на соборъ укорялъ, говорилъ: «бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стръшневъ былъ у тебя въ запрещенін, и ты съ него взялъ 100 рублей и его простилъ»; а я его простилъ для того, что онъ добилъ челомъ и объщался Воскресенскому монастырю работать, и о многихъ делахъ того монастыря государю докладываль, деньги же прислаль вкладомь въ монастырь послъ прощенія спустя года съ полтора. О Вологдъ и Разинъ ни-

чего не знаю; козаки три человъка мит говорили, что по указу государеву посланы они были на Невль, вельно ихъ устроить землями, но они такъ жить и пашин пахать не привыкли, а государева жалованья и корму имъ не было, и они идутъ воли искать; а не сказалъ я Наумову про козаковъ потому, что они сказывали про свое многолюдство, такъ я боялся, чтобъ смуты не учинить, а оборониться отъ нихъ было некъмъ; къ государю же о козакахъ этихъ я тогда инсалъ и архимандриту Іосифу сказывалъ. Родіону Стрешневу я не говорилъ про смерть царевича и про смуту именно, а говорилъ, что по смерти царицы будетъ другая бъда не меньше, а послъ этой еще хуже будеть, потому что миъ это объявлено отъ Господа Бога; а говорилъ я эти слова сердито, досаждая великому государю; князю же Самойлъ я говорилъ о смерти царевича и о разореніи отъ воровъ именно, потому что уже сдълалось. Великій государь пожаловаль бы меня, вельль быть въ Воскресенскомъ монастыръ или въ другомъ какомъ моего строенья, лучше въ Иверскомъ, и указаль бы у меня быть кому онъ вфрить; льта мон немалыя, постигло увечье, а призреть меня стало некому; да пожаловаль бы государь, простиль всехь, кто наказань изъза меня».

Никона не перевели ни въ Воскресенскій, ни въ Иверскій монастырь; но положеніе его въ Өерапоптовъ стало ниос, какъ скоро государь возобновиль съ нимъ сношенія, сталь присылать богатые подарки, величать великимъ и святымъ старцемъ. И вотъ Никонъ, какъ нарочно, спѣшитъ доказать, что ни то, ни другое названіе нейдутъ къ нему, спѣшитъ подтвердить то наблюденіе, что скорбь располагаетъ мягкія натуры къ уединенію, къ жизни внутренной, созерцательной, натуры же безпокойныя становятся отъ скорби еще безпокойнъе. Съ 1672 года у Никона начинается мелкая, неприличная борьба его съ монахами Кирилловскаго Бълозерскаго монастыря, на который была возложена обязанность снабжать его съъстными припасами. Начинается рядъ жалобъ,

допосовъ царю, причемъ повый приставъ, князь Шайсуповъ, не былъ забытъ. Такъ однажды Никонъ проситъ царя: «Не вели, государь, Кирилловскому архимандриту съ братьею въ мою кельпшку чертей напускать! Дворецкій Кириллова монастыря говорилъ про меня: «Что онъ съ Кирилловымъ монастыремъ заъдается? Кому онъ хоромы строитъ? чертямъ что ли въ нихъ жить? » И вотъ того же вечера птица, певъдомо откуда взявшись, яко вранъ черна, пролетъла сквозь кельи во всъ двери и исчезла невъдомо куда, и въ ту ночь демоны не дали мит успуть, одтялишко съ меня дважды сволочили долой и бъды всякія неподобныя мпогія творили, да и по многіе дни великія бъды бъсы творили, являясь овогда служками Кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими злобами, и въ окиа теперь пакостять, овогда звърьми страшными являются грозяся, овогда птицами нечистыми». Тяжекъ приходился Никонъ Кирилловскимъ монахамъ; они говорили Оерапонтовскимъ: «кушаетъ вашъ батька насъ». И эти слова подають Никону поводъ къ новой жалобъ: «Я, благодатію Божіею, не человъкоядецъ», пишетъ онъ царю. Шайсуповъ допосилъ царю: «Въ Великій Четвертокъ (1674 года) монахъ Никонъ пошель было къ объднъ въ соборную церковь, передъ нимъ пошли два человъка стръльцовъ, а позади пошелъ сотникъ да еще шесть стръльцовъ. Не дошедъ до церкви, онъ вдругъ осердился и пошелъ назадъ въ келью, а идучи говорилъ, что онъ подъ стражею въ церковь идти не хочетъ. Я въ праздникъ Свътлаго Воскресенья послъ заутрени приходилъ къ нему въ келью о Христъ цълованіе получить, но опъ въ келью меня къ себъ не пустилъ и выслалъ монаха сказать мнъ, будто я его въ Великій Четвертокъ отъ причастья отлучиль, и сътого времени онъ Никонъ яко отъ огня съкручины разгорълся, видъться со мною и христосоваться не захотълъ». До какой степени доходила запальчивость Никона, всего лучше можно видъть изъ письма его къ Вологодскому архіепископу Симону. Узнавъ, что Пиконъ не ходитъ въ церковь, Симонъ писалъ къ Шайсупову, чтобъ тотъ попросилъ

его объявить причину этого, не заражены ли игуменъ съ братьею расколомъ, такъ ли идетъ у нихъ служба церковная, какъ предписываетъ православная церковь? Что же отвъчалъ Никонъ? «Никонъ, Божіею милостію патріархъ, Симону, епископу: ты, чернецъ, забывъ священное евангельское приточное наказаніе фарисейское, паки и другое о маломъ сучцъ во очеси брата, въ своемъ глазъ бревна не чуещи. Забылъ еси то, какъ ты въ Александровъ монастыръ на кобылъ пахивалъ, а ныпъ...» Но мы отказываемся передавать читателямъ дальнъйшія обличенія.

Чего только ин видълось и ни слышалось Никону? У повара Ларіона была привычка, когда кто ему что-нибудь скажеть, отвъчать добро-ста; но Никону въ этомъ добро-ста послышалось совсемъ другое, и вотъ царь получаетъ письмо: «Оглашаютъ меня Кирилловскіе, будто я ихъ монастырскихъ людей быю, а я никого не бивалъ. А какъ строитель Исаія въ Өеранонтовъ монастыръ у келейнаго дъла былъ, въ то время быль поварокъ ихъ Ларка и ко всякому дълу говориль, о чемъ я ему молвлю: добръ Астартъ, а въ древнемъ писанін идоль быль некій Сидонскій Астарть, и которые его за бога почитали, приглашали: добръ Астартъ. Я ему Ларкъ говаривалъ много разъ: не зови меня Астартомъ, я, благодатію Божіею, христіанинъ, а не Астартъ, и онъ Ларка не пересталъ зовучи Астартомъ; я жаловался на него строителю Исаін и строитель смиряль его передь нашею кельею плетьми, а не я его билъ».

Царь терптанво принималь вст эти жалобы и объясненія, посылаль разыскивать, въ чемъ дтло, успоконвать Никона, устронвать его хозяйство, помещеніе, посылаль подарки, деньги, лакомства. Однажды государь послаль ему кроме денегь пять белугь, десять осетровъ, две севрюги, две лососи свежихъ, коврижекъ; Никонъ писалъ, благодаря за эту присылку: «А я было ожидаль къ себе вашей государской милости и овощей, винограду въ патакъ, яблочекъ, сливъ, вишенокъ, только вамъ Господь Богъ о томъ не известилъ, а

здъсь этой благодати никогда не видаемъ, и аще обръль буду благодать предъ вами государи, пришлите Господа ради убогому стариу». Въ другой разъ царь послалъ имянинный пирогъ, денегъ 200 рублей, отъ царицы 25 полотенъ и 20 полотенецъ, отъ царевича Петра мъхъ соболій. Никонъ отвъчалъ, что изъ мъха шубы не выйдетъ, падобно два вершка въ прибавку, прикупить здъсь пегдъ: и прежде присланные мъха, соболій и лисій, лежатъ затъмъ, что шубъ изъ нихъ сдълать нельзя: «сотворите, Господа ради, милость, велите свое жалованье псполнить.» Добавка къ мъхамъ была послана.

Но неужели Никонъ позволилъ всего себя поглотить мелкимъ заботамъ о кельяхъ, поварняхъ, погребахъ, шубахъ, яблокахъ, виноградъ? Нътъ, выказывались и стремленія къ высшей дъятельности: въ келью къ Никону стекались больные; онъ говорилъ надъ ними молитвы, давалъ лъкарства; находившійся при немъ монахъ Мардарій тэдилъ въ Москву покупать эти лекарства: масло деревянное, ладанъ росный, скипидаръ, траву чечуй, целибоху, звъробойную, нашатырь, квасцы, купоросъ, канфору, камень безуй. Враги Никона старались опозорить и эту дъятельность его; но имъемъ ли право върить врагамъ-обвинителямъ? Къ сожальнію, Никонъ самъ старался показать, какъ чистое смѣшивалось у него съ нечистымъ: такъ онъ не преминулъ прислать царю списокъ излъченныхъ имъ людей, и носланному царскому разсказывалъ, что быль ему глаголь: «отнято у тебя патріаршество, за то дана чаша лекарственная: лечи болящихъ» 71.

## LAABA V.

## ПРОДОЛЖЕНИ ЦАРСТВОВАНИЯ АЛЕКСВЯ МИХАЙЛОВИЧА

Московскіе соборы 1666 и 1667 года. Соловецкое возмущеніе. Козацкія движенія по восточной украйнъ и причины ихъ. Воровство на Волгъ. Городокъ Рига. Возмущение Васьки Уса въ Воронежскихъ и Тульскихъ мъстахъ. Стенька Разинъ. Его воровство на Волгъ. Разинъ въ Янцкомъ городкъ. Его морской походъ. Стенька въ Астрахани съ повинною. Впечатлъніе имъ здъсь произведенное. Стенька бушуетъ въ Царицынъ. Вызовъ его воеводамъ. Разинъ на Дону. Его вторичный походъ на Волгу. Взятіе Царицына. Разбитіе Московскихъ стръльцовъ. Измъна стръльцовъ Астраханскихъ. Взятіе Астрахани и кровавыя следствія. Приходъ Разина подъ Симбирскъ и отступленіе князя Борятинскаго. Вторичный приходъ Борятинскаго подъ Симбирскъ и пораженіе Разина. Бунтъ по всей восточной украйнъ. Движенія Мишки Харитонова, Васьки Оедорова и Максима Осипова. Осада Желтоводскаго монастыря. Волненія въ Нижнемъ Новгородъ. Главный воевода князь Юрій Долгорукій. Удачныя д'ыйствія воеводъ Леонтьева и Щербатова. Дыйствія воеводы Якова Хитрово. Движенія Долгорукаго. Поб'єды Борятинскаго на Урепи, Кандараткъ и у Тургенева. Побъды Щербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Борятинскаго. Неудача Разина на Дону. Онъ схваченъ и казненъ въ Москвъ. Дъйствія козаковъ въ Астрахани. Гибель митрополита Іосифа. Неудача козаковъ подъ Симбирскомъ. Сдача Астрахани воеводъ Милославскому. Осада Соловецкаго монастыря. Его взятіе.

Еще въ то время, какъ участь Никона не была рѣшена, еще до пріѣзда патріарховъ восточныхъ, соборъ духовенства Русскаго рѣшилъ участь противниковъ Никона, которые ратовали противъ его новшествъ, противъ исправленія книгъ. Въ Февралъ 1666 года десять архіереевъ рѣшили предвари-

тельно — признавать православными патріарховъ Греческихъ не смотря на то, что они живутъ подъ властію султана; признавать православными и Греческія книги, ими употребляемыя; наконецъ признавать правильнымъ Московскій соборъ 1654 года. Вятскій епископъ Александръ, архимандритъ Спасскаго Муромскаго монастыря Антоній, игумны — Златоустовскаго монастыря Осоктисть и Бизюкова Сергій Солтыковь, монахи — Ефремъ Потемкинъ, Сергій, Серапіонъ, Григорій (Іоаниъ Нероновъ), попъ Никита принесли собору покаяніе въ сопротивлении своемъ новоисправленнымъ книгамъ и получили разръшеніе. Нераскаявшіеся были преданы анавемъ и наказаны; протопопъ Аввакумъ заточенъ въ Пустоозерскій острогъ; дьяконъ Өеодоръ и послъ попъ Лазарь лишены языка и сосланы туда же. Въ одиннадцать засъданій дело объ исправленін книгъ было окончено: написали наставленіе духовенству съ увъщаніемъ употреблять новоисправленныя кинги, а во всъхъ спорныхъ пунктахъ относительно крестнаго знаменія, аллилуін и проч. сообразоваться съ восточною православною церковію. Кром'в того, соборъ разсмотрълъ и издаль Жезле Правленія, книгу ученаго Бълорусскаго монаха Симеона Полоцкаго, направленную противъ раскольниковъ. Восточные патріархи, осудившіе Никона, вмъсть съ новымъ Московскимъ патріархомъ Іоасафомъ ІІ-мъ подтвераили опредъленія собора 1666 года; туть же рышено было не перекрещивать Латынъ при переходъ ихъ въ православіе 72. Антіохійскій патріархъ Макарій съ дороги изъ Макарьевскаго Желтоводскаго монастыря писаль въ Москву къ патріарху Іоасафу: « Въ здешней странь много раскольниковъ и противниковъ, не только между невъждами, но и между священниками: вели ихъ смирять и кръпкимъ наказаніемъ наказывать» 73.

Эти мъры пришлось принять противъ одного изъ самыхъ знаменитыхъ монастырей въ государствъ. Мы уже упоминали о смутъ, происшедшей въ Соловкахъ по поводу новоисправленныхъ книгъ. Въ то самое время, какъ вопросъ объ этихъ

книгахъ окончательно решался въ Москве, Соловецкіе монахи опять напомнили о себъ челобитьемъ на новаго архимандрита своего Варооломея и «на угодника его, а монастырю владъльца, келаря Савватія Обрютина, которые пьянственнымъ и всякимъ нестройнымъ житіемъ уставъ и чинъ св. Зосимы и Савватія нарушили и во всю Русскую землю св. обитель сотворили безчестну и поносну, священниковъ и дьяконовъ и рядовую братью напрасно плетьми бьютъ на смерть, въ тюрьмы глухія сажають, голодомъ морять и, ограбивъ, вонъ высылаютъ изъ монастыря, чтобъ про нихъ впредь никто ничего не говорилъ». Въ 1666 году Варооломей былъ вызванъ въ Москву и подалъ сказку: «Въ 1663 году въ Генварт мъсяцъ призвалъ я въ алтарь священниковъ и дьяконовъ, и говорилъ имъ, чтобъ быть въ пъніи и службъ по указу великаго государю и соборному изложенію. Въ это время началъ на меня кричать дьяконъ Нилъ: «держишься ты уставщика еретика попа Геронтія, да и самъ ты еретикъ: онъ тебя ереси научиль; Арсеній Грекъ научиль ереси патріарха Никона, а Никонъ научилъ ереси государя». За это дьяконъ Нилъ битъ безо всякой пощады».

Несмотря на то, что Вареоломей указалъ причину нерасположенія къ себъ Соловецкой братіп, его не хотъли снова послать къ ней архимандритомъ, дали ему другой монастырь, а въ Соловецкій на его мѣсто поставили Іосифа, Соловецкаго же монаха. Лѣтомъ 1666 года новый архимандритъ отправился въ свой монастырь, поѣхалъ и старый Вареоломей для сдачи монастыря; вмѣстѣ съ ними поѣхалъ и
бывшій архимандритъ Саввина монастыря Никаноръ: снъ
жилъ въ Соловкахъ на покоѣ, возсталъ противъ новоисправленныхъ книгъ, былъ вызванъ въ Москву и далъ обѣщаніе
нередъ соборомъ ни въ чемъ не прекословить, и кого прежде прельщалъ, тѣхъ приводить на путь истинный.

Между-темъ, въ отсутствіе архимандрита, монастыремъ управляли келарь Азарій и казначей Геронтій. Въ Іюль по-лучаютъ они грамотку, рука Өадейки Петрова, служки архи-

мандрита Никанора: « Ъдутъ къвамъ» пишетъ Фадейка: «новый архимандритъ Іосифъ, старый Варооломей и Никаноръ: смотрите, Іосифа къ себъ въ архимандриты не принимайте, подъ благословеніе къ нему не ходите и другимъ ходить запретите: онъ идетъ безъ государева указа, стакнувшись съ бывшимъ архимандритомъ Варооломеемъ» Грамота произвела желанное дъйствіе: Іосифъ не былъ принятъ; по пуще всего досталось старому Варооломею: у него въ соборной церкви изодрали клобукъ на головъ, выдрали волосы; онъ слышалъ какъ кричали: «Когда собака вскочитъ въ церковъ, церковь святить надобно; а это тоже сабака, хотя и ушибить его, то гръха не будетъ, все равно, что собаку ушибить!»

Осенью отправился въ Соловецкій монастырь Ярославскаго Спасскаго монастыря архимандрить Сергій. Онъ собраль монаховъ и прочелъ имъ указъ государевъ, грамоты и наказъ архіерейскаго собора. Въ отвътъ раздались крики: «Указу великаго государя мы послушны и во всемъ ему повинуемся, а повельнія о символь выры, о сложеніи перстовь, о аллилуін, и новоизданных в печатных книгъ не пріемлемъ!» Тутъ встаетъ архимандритъ Никаноръ, объщавшійся приводить прельщенныхъ на путь истинный; Никаноръ поднимаетъ руку, складываетъ три первые пальца и кричить: «Это ученіе и преданіе Латинское, преданіе антихристово, я готовъ пострадать! да у васъ теперь и главы, патріарха нътъ, и безъ него вы не кръпки!» — «Выберите кого-нибудь, съ къмъ бы можно было говорить безъ шума», сказалъ Сергій монахамъ. — «Геронтій! Геронтій!» раздалось со всъхъ сторонъ. Выступаетъ Геронтій и начинаеть: «Зачьмъ вы въ молитвь: «Господи Інсусе!» отъемлете Сына Божія?» Ораторъ быль прерванъ страшнымъ воплемъ: «Охъ, охъ! горе намъ! отнимаютъ у насъ Сына Божія! гдт вы дтвали имя Сына Божія!» Когда крики утихли, Геронтій взяль книгу съ житіемъ Евфросина, сталъ на стулъ, началъ читать и увъщевать: «Не прельщайтеся и не слушайте таковаго ученія! » Отъ этихъ ръчей всталь

мятежъ и крикъ больше прежняго. Съ толпою нельзя было сладить: Сергій попробоваль поговорить съ Геронтіемъ въ кель в при немногих в свидетеляхь; но и этотъ споръ кончился ничъмъ; Геронтій говорилъ: «Прежде отъ Соловецкаго монастыря вся Русская земля всякимъ благочестіемъ просвъщалась. и ни подъ какимъ зазоромъ Соловецкій монастырь не бываль, яко столпь и утверждение и свытило сіяль; вы теперь новой въръ отъ Грековъ учитесь, а Греческихъ архіереевъ самихъ къ намъ въ монастырь подъ началъ присылають, они креститься не умѣють, мы ихъ самихъ учимъ, какъ креститься ». Сергій, чтобъ сломить противника, прибъгъ къ страшному средству; онъ сталъ спрашивать: «Великій государь царь Алексей Михайловичъ благоверень ли, благочестивъ ли и православенъ ли, и христіанскій ли царь?» — «Благовъренъ, благочестивъ и православенъ», отвъчалъ Геронтій съ товарищами. Сергій продолжаль спрашивать: «А повельнія его, къ вамъ присланныя, православны ли?» Застигнутые врасплохъ, принуждаемые или къ противоръчію, или къ произиссению страшныхъ словъ противъ царскихъ повеявній, противники замолчали. Сергій продолжаль: «Освященный соборъ православенъ ли?» — «Прежде патріархи были православны», отвъчалъ Геронтій: «а теперь Богъ въсть, потому что живутъ въ неволъ, а Россійскіе архіереи православны ». - «Соборное повельніе, съ нами присланное, православно ли?» спрашивалъ Сергій. — «Повелтнія соборнаго не хулимъ», отвъчалъ Геронтій: «а новой въры и ученія не пріемлемъ, держимся преданія св. Чудотворцевъ и за ихъ преданія хотимъ всѣ умереть».

Сергію вельно было взять изъ монастыря книги, которыя будуть годны къ «соборному дъянію»; но монахи не пустили его въ книгохранительную палату; росписи именамъ своимъ не дали. Сергій и товарищи его все время пребыванія ихъ на островъ жили за монастырскимъ карауломъ, а Московскіе стръльцы подслушали, какъ мірскіе Соловецкіе люди переговаривали между собою: «которые Московскіе

стръльцы теперь здъсь въ монастыръ, тъмъ мы указъ учинимъ, и которые за монастыремъ въ лодьяхъ, и тъхъ захватимъ, будто моремъ разбило: слъдуетъ ихъ побить каменьемъ, потому что посланы отъ антихриста прельщать насъ».

Но монахи попытались, нельзя ли отстоять свои убъжденія, не прибъгая къ силь, не разрывая съ верховною властію; они послали къ царю челобитную: «Бьютъ челомъ богомольцы твон государевы: Соловецкаго монастыря келарь Азарій, бывшій Саввина монастыря архимандрить Никанорь, казначей Варсонофій, священники, дьяконы, всъ соборные чернецы и вся братія рядовая и болнишная, и служки и трудники всъ. Присланъ съ Москвы къ памъ архимарить Сергій съ товарищи учить насъ церковному преданію по новымъ книгамъ и во всемъ велятъ последовать и творить по новому преданію, а преданія великихъ святыхъ Апостолъ и св. Отецъ седии вселенскихъ соборовъ, въ коемъ прародители твои государевы и начальники преподобные отцы Зосима и Савватій и Германъ и преосвященный Филиппъ митрополитъ, нынь намъ держаться и последовать возбраняютъ. И мы чрезъ преданія св. Апостоль и св. Отецъ священные уставы и церковные чины премънять не смъемъ, понеже въ новыхъ книгахъ выходу Никона патріарха, по которымъ насъ учатъ новому предапію, вибсто Ісуса написано съ приложеніемъ излишней буквы Іисусъ, чего страшно памъ гръшнымъ не точію приложити, но и помыслити» и т. д. «Милосердый государь! помилуй насъ инщихъ своихъ богомольцевъ, не вели архимариту Сергію прородителей твоихъ и начальниковъ нашихъ, преподобныхъ Зосимы, Савватія, Германа и Филиппа преданія нарушить, и вели, государь, намъ въ томъ же преданіи быть, чтобъ намъ врознь не разбрестись и твоему богомолію украйному и порубежному м'єсту отъ безлюдства не запустъть». Вслъдъ за этою челобитною монахи дали знать въ Москву, что опи за преданія великихъ чудотворцевъ готовы съ радостію смерть принять, и многіе старцы, готовясь на тоть вычный путь, посхимились 74.

Странная судьба царя Алексъя Михайловича! кто меньше его имълъ желанія бороться съ духовными лицами? и, несмотря на то, ему суждено было вынести на своей душъ тяжелое бремя Никоновского дела, и потомъ вести настоящую войну съ Соловецкимъ монастыремъ! Получивъ челобитную, царь посылаетъ новыя увъщанія: на нихъ прежній отвътъ и прямо вызовъ на бой: «Вели, государь, на насъ свой царскій мечъ прислать и отъ сего мятежнаго житія преселити насъ на оное безметежное и въчное житіе». Монахи вызывали мірскую власть на тяжелую борьбу, выставляя себя беззащитными жертвами, безъ сопротивленія подклоняющими головы подъ мечъ царскій; но когда, въ 1668 году, подъ стінами монастыря явился стряпчій Игнатій Волоховъ съ сотнею стръльцовъ, то, вмъсто покорнаго подклоненія головъ подъ мечъ, встръченъ былъ выстрълами. Такому ничтожному отряду, какой быль у Волохова, нельзя было одольть осажденныхъ, у которыхъ были кръпкія стъны, множество запасовъ, 90 пушекъ. Осада затянулась на многіе годы; государство не могло послать большихъ силъ на Бълое море: страшный бунтъ кипълъ на концъ противоположномъ 75.

Выходъ извъстной части народонаселенія въ козаки продолжался и въ описываемое время, и должень быль еще усилиться, ибо мы видъли, какъ тяжело было состояніе народа въ тринадцатильтнюю войну. Послѣ присоединенія Малороссіи бъглые крестьяне и холопи направились было сюда; но правительство Московское не хотъло признавать Малороссіи козацкою страною, ностоянно требовало выдачи бъглецовъ, и по прежнему вольною сиротскою дорогою оставалась дорога на Донъ, откуда не было выдачи. Но бъдствія тринадцатильтней войны коснулись и Дона: Крымцы загородили дорогу въ море и навъщали козаковъ въ ихъ жилищахъ. Азовское, Черное море заперты: чъмъ же жить козакамъ, гдѣ добывать себъ зипуны? Оставался одинъ способъ: переброситься на Волгу и ею выплыть въ Каспійское море, погромить тамошніе бусурманскіе берега. Но это не такъ было легко сдѣ-

лать. Прежде изъ Дону можно было выходить въ море: Донъ быль въ козацкихъ рукахъ, но устье Волги въ рукахъ у государства: опо не пуститъ козаковъ! И вотъ сначала образуются небольшія разбойничьи шайки на Волгъ; государство преследуетъ ихъ; отталкиваемыя отъ выхода въ море, они естественно опрокидываются внутрь государства, ищутъ здъсь себъ союзниковъ въ низшихъ слояхъ народонаселенія. Сперва это движение произошло въ малыхъ размърахъ; но потомъ, найдя способнаго вождя, образуется огромная шайка, прорывается въ Каспійское море, громитъ бусурманскіе берега, возвращается съ богатыми зипупами: но какъ возвратиться на Донъ? государство не пропускаетъ; надобно мнимою покорностію вымолить пропускъ, обязавшись не ходить вторично на море; и дъйствительно, какъ идти вторично? опять государство не пропустить, опять надобно будеть пробиваться силою; удастся пробиться, удастся погромить бусурманскіе суда и берега: но какъ опять возвратиться? государства уже нельзя будетъ обмануть во второй разъ, оно возьметь свои меры. Лишенная такимъ образомъ надежды гулять по Каспійскому морю, огромная шайка опрокидывается внутрь государства, въ надеждъ воспользоваться его неприготовленностію и поднять низшіе слои народонасенія на высшіе. Таковъ смыслъ явленія, нзвъстнаго въ нашей исторін подъ именемъ бунта Степьки Разина. Не забудемъ, что то же самое произошло на западной украйнъ, когда Польша заперла козакамъ выходъ изъ Днъпра въ Черное море.

29 Септября 1659 года въ Саратовской приказной избъ съ озабоченнымъ видомъ сидълъ воевода Данила Хитровъ; передъ нимъ стоялъ прикащикъ Московскаго купца Селиванова и разсказывалъ: «Бхалъ я изъ Астрахани на хозяйскомъ соляномъ стругу вверхъ до Саратова, и какъ былъ въ Царицынскихъ водахъ, отъ Саратова 170 верстъ, ночью прітхали ко мит воровскіе козаки, человъкъ съ 80, били меня и пытали, на огить жгли, рабочихъ людей моихъ ограбили. Въ ту пору подплыли сверху въ двухъ стругахъ Черкесы, которые истор. Росс. Т. ХІ:

тали съ Москвы въ Астрахань, уздени Казбулата мурзы князь Муцалова сына Черкаскаго, Муртоза Алексъевъ съ товарищами; воровскіе козаки къ тъмъ Черкесамъ приступали, съ ними и съ служивыми людьми, которые были у Черкесъ въ греблъ и въ провожатыхъ, былъ бой долгое время, Черкесовъ козаки всъхъ порубили, животы взяли и пошли съ Волги ръки степью на Иловлю ръку, а чтобъ грабежные животы нести, взяли они рабочихъ многихъ людей, которыхъ потомъ отпустили, а иные пошли сами къ нимъ охотою въ козаки».

Выслушавъ разсказъ, воевода отправилъ за разбойниками 200 человъкъ конныхъ и пъшихъ стръльцовъ по нагорной сторонъ; стръльцы догнали козаковъ на ръкъ Иловлъ за день пути до Дону, побили ихъ, двоихъ взяли въ плънъ, другіе ушли по Иловлъ кръпкими мъстами займищами. Плънники, съ пытки и огия, разсказали свою исторію: «Зовуть насъ Кондрашка Ходеряхинъ и Нефедка Золотаревъ; родились мы въ Соколинскомъ городкъ, и пошли на Донъ своею охотою, жили въ Сиротскоме (!) городкъ. Нынъшнею весною въдомость намъ учинилась отъ провзжихъ торговыхъ людей, что объявились на Волгъ съ Дону воровскіе козаки; вотъ мы льтомъ и пошли изъ городка на ръку Иловлю за звъремъ съ капканами: отпустиль пась Донской козакъ Немытовскій для зипуна. На дорогъ встрътили мы 80 человъкъ Донскихъ козаковъ и пристали къ нимъ для воровства, были съ ними въ двухъ походахъ, по насадамъ и по стругамъ людей грабили, прикащиковъ били, мучили и огнемъ жгли. И воровавъ по Волге реке, отъезжали мы съ грабежными животами въ свой воровской городокъ на Иловлъ, между козачыми городками Паншинскимъ и Иловлинскимъ, имя ему Рига; взять его лътомъ до зимняго пути нельзя никакъ потому: пришли около городка со всъхъ сторонъ воды».

Когда въ Москвъ узнали о существовании этой новой Риги, на Донъ пошла царская грамота: « Вы бы послали на тъхъ воровскихъ козаковъ и ведъли атамана и есаула съ то-

варищами перехватать и привесть къ себъ и учинить по войсковому праву казнь смертную ». Царскій приказъ быль исполнепъ: отрядъ върныхъ козаковъ отправился къ Ригъ; но воровскіе съли въ ней на смерть, начали отстреливаться изъ пушекъ и переранили многихъ осаждающихъ; наконецъ последніе взяли ихъ за большимъ боемъ и подконами, многихъ побили и живыхъ захватили, городокъ сожгли и разорили совсьмь, а старшинь ихъ забродчиковь, атаманишка Ивашку, да есаулишка Петрушку съ товарищи, 10 человъкъ привезли для вершенья къ войску. Здъсь собрался кругъ, воровъ разспросили и повъсили, чтобъ «впредь пнымъ не повадно было такъ воровать, съ такимъ воровствомъ на Донъ переходить, на войско и на всю рѣку напрасное оглашенство наводить».--«Эти воры», писели Донцы въ Москву: «эти воры и на Дону во все льто торговыхъ людей съ Руси Дономъ ни одной будары съ запасами къ намъ не пропустили, брали запасы у нихъ грабежемъ; только бы, государь, да не твоя милость и жалованье, то намъ пришлось бы съ голоду помирать».

Рига была взята; но въсти о козацкихъ разбояхъ на Янкъ и на Каспійскомъ морѣ не прекращались, потому что Донцы не переставали жаловаться: «Теперь у насъ на Дону добычи никакой пътъ, на море ходить стало нельзя, рѣку Донъ и Донецъ съ нижняго устья Крымскій ханъ закрѣпилъ, государева жалованья на годъ не станетъ». Лѣтомъ 1666 года искатели зипуновъ затѣяли дѣло поонасиѣе Волжскихъ разбоевъ. Шайка въ 500 человѣкъ, подъ начальствомъ атамана Васьки Уса, разбойничала въ Воронежскихъ и Тульскихъ мѣстахъ, подговаривала крестьянъ и холопей, разоряла помѣщиковъ и похвалялась всякимъ дурномъ. Донцы писали государю, что они учинили Усу съ товарищами наказанье жестокое безъ пощады. Наказанье не подѣйствовало, если только было учинено; Усъ приготовлялся къ новымъ подвигамъ въ томъ же родѣ; но тутъ онъ явился уже на второмъ планъ.

Былъ въ Донскомъ войскъ козакъ извъстный, ловей, Степанъ Тимовеевичъ Разпиъ; былъ онъ росту средняго, кръп-

каго сложенія, льтъ около сорока. Весною 1661 года войско посылало его къ Калмыкамъ уговаривать ихъ быть заодно съ Донцами, служить государю на Крымскаго хана. Возвратясь отъ Калмыковъ, осенью того же года Степанъ Тимовеевичъ явился въ Москву: онъ отправлялся на богомолье въ Соловецкій монастырь. Такое благочестіе не было диковиною между козаками: «за многія войсковыя службы, за кровь и раны» пожалованъ имъ былъ въ Шацкомъ утзав Черпъевъ монастырь; козаки его строили, многіе вклады давали, а старики и раненые постригались въ немъ.

Прошло пять лѣтъ — о Разинъ нѣтъ слуховъ. Но вотъ въ 1667 году Астраханскіе воеводы получаютъ царскую грамоту: «Въ Астрахани и въ Черномъ Яру живите съ великимъ береженьемъ» писалъ государь: «на Дону собираются многіе козаки и хотятъ идти воровать на Волгу, взять Царицынъ и засѣсть тамъ». Грамота объясняетъ, отъ чего происходитъ это козацкое движеніе: «во многіе Донскіе городки пришли съ украйны бъглые боярскіе люди и крестьяне, съ женами и дѣтьми, и оттого теперь на Дону голодъ большой». Кто же былъ атаманомъ этой толны, питавшей такіе опасные замыслы? нашъ знакомый паломникъ Степанъ Разинъ! Какъ же произошло это чудесное превращеніе изъ страиника въ разбойничья атамана?

Иностранныя извъстія говорять, что брать Разина, находясь со своимъ козацкимъ отрядомъ при войскъ киязя Юрія Долгорукаго, просиль у воеводы отпуска на Донъ; воевода отказаль и козаки ушли самовольно; но ихъ догнали, законъ опредъляль смертную казпь бъглецамъ со службы, и Долгорукій исполиилъ законъ. Разинъ былъ повъшенъ, и двое братьевъ его, Степанъ и Фролъ, задумали отомстить боярамъ и воеводамъ.

Не знаемъ, върить ли этому извъстію иностранцевъ? ни актъ правительственный, ни дума народная его не подтверждаютъ. Притомъ же дъло объясняется и безъ того такъ просто.

Разинъ былъ истый козакъ, представитель тъхъ стародавныхъ Русскихъ людей, тъхъ богатырей, которыхъ народное представление еднаетъ съ козаками, которымъ обиле силъ не давало сидъть дома и влекло въ вольные козаки, на широкое раздолье въ степь, или на другое широкое раздолье - море, или, по-крайней-мъръ, на Волгу-матушку. Мы уже видъли, что это быль за человъкъ Разинь; веспою сходить онъ въ посольствъ къ Калмыкамъ, а осенью готовъ уже идти на богомолье на противоположный край света, къ Соловецкимъ: «много было бито, граблено, надо душу спасти!» Воротился Разниъ съ богомолья на Донъ, на Дону тесно, точно въ клъткъ, а искателей зипуновъ, голутьбы накопилось множество. Всъ они, и Русскіе козаки, и хохлачи, говорили, что имъ идти на Волгу воровать, а на Дону жить имъ неучего: государева жалованья въ дуванъ досталось по кусу на человъка, а инымъ и двоимъ кусъ, денегъ по 30 алтынъ, сукна по два аршина человъку, а инымъ по аршину, и этимъ прокормиться нечёмъ, а тутъ еще на море путь запертъ и зипуна достать стало негдъ. Разинъ принялъ начальство надъ голутвенными и рванулся было въ море Допомъ, но сами Донцы загородили эту дорогу, потому что были въ миръ съ Азовцами. Отброшенный снизу, Разинъ поплылъ вверхъ по Дону, туда, гдъ эта ръка близка къ Волгъ; Воронежцы посадскіе люди, Иванъ Горденевъ и Трофимъ Хрипуновъ, ссудили его порохомъ и свинцомъ; и отъ многихъ Воронежцовъ было воровство: порожъ и свинецъ привозили и ворамъ продавали, а у нихъ покупали рухлядь. Да и не воровать Воронежцамъ было нельзя, говорили современники, потому что у многихъ на Дону сродичи.

Спова поднялись козаки, поднялась и новая Рига между ръкъ Тишини и Иловли, близь Паншинскаго городка; стояль Разинъ на высокихъ буграхъ, а кругомъ его полая вода: ин пройти, ин проъхать, ин провъдать, сколько ихъ тамъ, ин языка поймать. Подъъхали было посланцы Царицынскаго воеводы, протопопъ да монахъ, и воротились на-

задъ: за водою профхать нельзя, а перевезти ихъ никто не смълъ.

Разинъ сидълъ въ своемъ гитздъ, пока добыча стала показываться на Волгъ. Поплылъ внизъ большой караванъ: тутъ былъ казенный стругъ съ ссыльными, ъхавшими на житье въ Астрахань, былъ стругъ знаменитаго Московскаго богача Шорина съ казеннымъ хлѣбомъ, былъ стругъ патріаршій и струга другихъ лицъ. Стрфльцы провожали караванъ; но стръльцы не тронулись, когда нагрянулъ на нихъ Стенька съ 1000 своей голутьбы. Лодья съ государевымъ хльбомъ пошла ко дну, начальные люди лежали изрубленные, съ почеривлыми отъ огненной пытки тълами, или качались на висълицахъ; старинный Соловецкій богомолецъ самъ переломилъ руку у монаха патріаршескаго; не тронули работниковъ, ярыжекъ, дали волю куда хотятъ; 160 ярыжекъ пристало къ Разину, и съ ними патріаршій сынъ боярскій Лазунка Жидовинъ; ссыльные были раскованы, и стали они всякимъ людямъ чинить всякое разоренье, мучить и грабить пуще примыхъ Донскихъ козаковъ.

Народное воображение разыгралось: счастливый атаманъ выросъ, превратился въ чародъя, котораго пуля не брала, которому ничто не могло противостать. Стенька плылъ мимо Царицына, воевода велълъ стрълять по воровскимъ судамъ: ни одна пушка не выстрълила, запаломъ весь порохъ выходилъ. Воевода обомлълъ отъ ужаса, и когда явился къ нему есаулъ отъ Разина, то онъ исполнилъ всъ его требования: отдалъ наковальню, мъхи, кузнечную снасть.

Настращавъ Царицынскаго воеводу, Стенька поплылъ дальше; плылъ онъ теперь на тридцати пяти стругахъ, вмъсто тысячи было уже у него 1500 человъкъ, проплылъ мимо Чернаго Яра, ограбилъ, прибилъ, высъкъ плетьми встрътившагося ему воеводу Беклемишева, выплылъ моремъ къ устью Яика, гдъ уже ждали его свои: старый богомолецъ, взявши съ собою сорокъ человъкъ, подошелъ къ воротамъ Янцкаго городка и послалъ къ стрълецкому головъ Яцыну, чтобъ пустилъ ихъ въ церковь помолиться; Разинъ съ товарищами былъ впущенъ, ворота за нимъ заперли, но онъ уже былъ хозянномъ въ городкъ: товарищи его отперли ворота и впустили остальную толпу; Яцынъ съ своими стрельцами не сопротивлялся, по и не приставалъ явно къ ворамъ. Это не понравилось атаману: вырыли глубокую яму, у ямы стоялъ стрълецъ Чикмазъ и вершилъ своихъ товарищей, начиная съ Яцына: сто семьдесять труповъ попадало въ яму. Звърь насытился и объявилъ остальнымъ стръльцамъ, что даетъ имъ волю: хотятъ остаются съ нимъ, хотятъ идутъ въ Астрахань. Одни остались, другіе пошли; но при\_видь людей, которые уходили, не сочувствуя искателямъ зипуновъ, уходили, чтобъ увеличить средства страшнаго и ненавистнаго государства, Степька снова разсвиръпълъ и поплылъ въ погоню за ушедшими; козаки нагнали стръльцовъ и начали имъ кричать, чтобъ были съ ними вмъсть; видя, что они не слушаются, воры начали ихъ рубить и бросать въ воду; тогда некоторые послушались и пристали къ козакамъ, другіе успъли спрятаться въ камышахъ.

Стенька расположился надолго въ Яицкомъ городкъ. Осенью его голутьба успъла еще позаняться козацкимъ дъломъ: погромили Татаръ въ устьяхъ Волги, пограбили на моръ бусурманскія суда. Въ Ноябръ прівхали въ Янцкой гости, посланцы съ Дону, привезли грамоту великаго государя и войсковую отписку съ увъщаніемъ отстать отъ воровства и возвратиться на Донъ. Собрался кругъ, прочли и царскую грамоту и войсковую отписку: «Когда впередъ ко мив государева грамота придетъ», сказалъ Разинъ посланнымъ: «то я великому государю вину свою принесу». Съ этимъ посланные и отправились назадъ на Доиъ. Они возвратились, по крайней мъръ, всъ цълы. Не такъ были счастливы посланцы новаго Астраханского воеводы, князя Ивана Семеновича Прозоровскаго, посланнаго на смъну князя Хилкова. Съ дороги, изъ Саратова, Прозоровскій отправиль къ Разину двоихъ посланцевъ съ увъщаніями принести свои вины: одинъ посланный

возвратился въ Саратовъ, а другаго ночью Разинъ убилъ и бросилъ въ воду.

Проходила зима. Голутьбъ было привольно въ Янцкомъ: они завели дружбу съ сосъдними Калмыками, торги между ними были безпрестанные. Между-тъмъ въсть о счасты Разина, которому удалось перекинуться на Янкъ, засесть въ государевомъ городкъ, добыть свободный выходъ въ море эта въсть волновала Донъ: въ войскъ и во всъхъ низовыхъ городкахъ воровскіе козаки собирались многимъ собраньемъ, чтобъ идти на Волгу къ Царицыиу, грозя побить атамана Корнила Яковлева и старшинъ, которые не одобряли ихъ намъренія. Товарищи Разина ждали своихъ, но вмъсто своихъ пришли государевы ратные люди. Старый Астраханскій воевода, киязь Хилковъ, прежде сдачи должности своему преемнику, хотълъ промыслить падъ ворами, и отправилъ къ Янцкому степью товарища своего Якова Безобразова; но прежде чемъ начать промыслъ, Безобразовъ послалъ къ Стенькъ двоихъ стрълецкихъ головъ для сговору, чтобъ козаки добили челомъ и шли на Саратовъ къ новому воеводъ, князю Прозоровскому. Несчастныхъ посланцевъ ждала висълица въ Янцкомъ; Безобразовъ началъ промышлять надъ нераскаянными ворами, но промыселъ былъ неудаченъ: больше пятидесяти человъкъ стръльцовъ и солдатъ было у него побито, нъкоторые перешли къ ворамъ, и весною 1668 года Стенька уже гуляль по морю, направляясь къ шаховой области.

Стенька ушелъ въ море; но Волга не осталась покойна, воровской путь былъ указанъ. Толна человъкъ въ 700 собралась на Дону подъ начальствомъ Серёжки Криваго и перекинулась на Волгу, Царицынскіе служилые люди ей не помъщали. На переёмъ Кривому отправился изъ Астрахани письменный голова Аксентьевъ; онъ нагналъ козаковъ и схватился съ ними ниже Краснаго Яру на Карабузанъ: Кривой одолълъ государевыхъ людей и 100 человъкъ стръльцовъ передались къ ворамъ, Аксентьевъ ушелъ въ лодки съ неболь-

шими людьми, но солдатскаго строю поручикъ Нъмецъ и стрълецкій пятидесятникъ попались въ плънъ — и были повъщены за ноги, другихъ плънныхъ били ослопьями и посажали
въ воду. Побъдители ушли на море къ Разину. Въ Іюнъ
пришла въсть въ Астрахань, что въ 50 верстахъ отъ козачьихъ Гребенскихъ городковъ стоитъ 100 человъкъ Донскихъ конныхъ козаковъ съ атаманомъ Алёшкою Протокинымъ, на Кумъ 400, и ждутъ съ Дону Алёшку Каторжнаго
съ 2000 козаковъ; во многихъ городахъ, на Дону и на Хопръ, козаки похвалялись идти на Волгу, похвалялись идти прямо на Царицынъ и сдълать лучше, чъмъ сдълалъ Разинъ и
Серёжка Кривой.

Но это была только похвальба, у хвастуновъ недоставало атамана, недоставало другаго Разина, и опи должны были ждать, пока Степанъ Тимовеевичъ возвратится изъ своего

морскаго похода.

Разину хорошо гулялось по морю; онъ страшно разориль берегь отъ Дербента до Баку, и, достигнувъ Решта, предложиль свою службу шаху, прося земель для поселенія. Переговоры затянулись; жители Решта напали врасплохъ на козаковъ и убили у нихъ 400 человѣкъ. Разинъ отплылъ отъ Решта и жестоко отомстилъ свое пораженіе на Фарабать: онъ даль знать жителямъ, что приплылъ къ нимъ для торговли, торговалъ пять дией, на шестой поправилъ шапку на головѣ: это былъ условленный знакъ: козаки бросились на беззащитную добычу и раздълались съ нею по-казацки. Нахватавши много плънныхъ, Стенька укръпился на зимовку на островъ и завелъ съ Персіянами размѣнъ невольниковъ: за трехъ и четырехъ христіанъ козаки давали по одному Персіянину.

Весною 1669 года Разинъ перекинулся на восточный берегъ моря, погромилъ Трухменскіе улусы, но потерялъ удалаго товарища — Серёжку Криваго. Козаки расположились на Свиномъ островъ, съ котораго дълали набъги на твердую землю; тутъ въ Іюлъ мъсяцъ напалъ на нихъ Персидскій

флотъ съ 4000 войска, и потерпълъ совершенное пораженіе, только три судна успъли спастись съ предводителемъ Менеды-ханомъ; но сынъ и дочь его попали въ плънъ къ побъдителямъ, и дочь ханская сдълалась наложницею счастливаго атамана.

«Но не все же будетъ счастье!» — могъ думать атаманъ въ минуту трезвости. Въчно странствовать по Каспійскому морю нельзя, берега опустошены, хльба пьтъ, часто воды ньтъ, и отъ соленой воды козаки забольваютъ, ихъ уже не досчитывалось 500 человъкъ, а Персы могли выслать вмъсто 4000 п 8, и 10,000. Долго оставаться на моръ козакамъ было дъло необычное: погромивши берега и суда, они привыкли возвращаться домой, на пресловутую ръку Донъ. Но какъ возвратиться? чрезъ области государства, съ которымъ было поступлено такъ враждебно? Дълать было печего, надобно было помириться съ государствомъ, принести повинную.

Въ началъ Августа въ Астраханскомъ государствъ снова услыхали о Разинь: прибъжаль митрополичій сынь боярскій съ митрополичьяго учуга съ въстію, что учугъ пограбленъ козаками; вследъ за нимъ явился Персидскій купецъ съ въстію, что козаки ограбили его судно, взяли въ плънъ его сына, захватили подарки, которые онъ везъ великому государю. Въ тотъ же день отправилась противъ воровъ государева рать: второй воевода князь Семенъ Ивановичъ Львовъ поплылъ съ 4000 стрильцовъ на тридцати шести стругахъ. Но мы знаемъ постоянное поведение Московскаго правительства относительно козаковъ: прощать какъ только будетъ принесена повинная; слабость государства условливала существование козаковъ подле него, условливала безнаказанность ихъ воровства. Увидавши государевы суда, козаки убъжали въ море; Львовъ гнался за ними двадцать верстъ, утомился и послалъ милостивую царскую грамоту. Стенька воротился и начались переговоры; къ воеводъ явились двое выборныхъ козаковъ: «Все войско бъетъ челомъ», говорили они: «чтобъ великій государь пожаловаль, вельль вины ихъ отдать и отпустить на Донъ съ пожитками, а мы за свои вины ради великому государю служить и головами своими платить, гдъ великій государь укажеть, а пушки, которыя мы взали на Волгъ въ судахъ, въ Яицкомъ городкъ и въ шаховой области, отдадимъ, служилыхъ людей отпустимъ, а струга и струговыя снасти отдадимъ въ Царицынъ». Князь Семенъ велълъ этихъ двухъ козаковъ привести къ въръ за все войско и поплылъ назадъ въ Астрахань, за нимъ плылъ Стенька съ своими голутвенными, теперь разбогатъвшими отъ частыхъ

дувановъ.

25 Августа въ Астраханскомъ государствъ было большое торжество: въ приказной избъ сидълъ воевода; туда же шелъ Разинъ съ товарищами; подойдя къ избъ, козаки положили бунчукъ, знамена, сдали плънныхъ Персіянъ, объявили, что и пушки отдадутъ и Русскихъ служилыхъ людей отпустятъ безъ задержки. Разинъ билъ челомъ предъ воеводою, чтобъ великій государь вельль отпустить ихъ на Донъ, а теперь бы шестерыхъ выборныхъ изъ нихъ отправить въ Москву бить великому государю за вины свои головами своими. Выборные были отправлены. Въ Москвъ ихъ спросили: «Пошли вы съ Дону на такое воровство и то учинили, забывъ страхъ Божій и великаго государя крестное цълованье: такъ теперь скажите правду — на такое воровство гдъ у васъ зачалась мысль? и кто у васъ въ той мысли въ заводъ былъ?» — «На Дону намъ пачала быть скудость большая», отвъчали козаки: « на Черное море проходить стало нельзя: сдъланы Турскими людьми кръпости, и мы, отобравшись, охочіе люди, пошли на Волгу, а съ Волги на море, безъ въдома войсковаго атамана Корнила Яковлева, а пачальный человъкъ къ тому дълу быль у насъ Стенька Разинъ». По указу царскому, козакамъ вины ихъ выговорены и сказано, что великій государь, по своему милосердому разсмотрѣнью, пожаловалъ, вмѣсто смерти вельть дать имъ животъ и послать ихъ въ Астрахань, чтобъ опи вины свои заслуживали.

Но козаки отвъдали широкаго раздолья и богатыхъ дува-

новъ: тяжело имъ было-вины свои заслуживать, не слуги они были больше государству. На возвратномъ пути въ Астрахань, за Пеизою, въ степи, за рѣкою Медвъдицею, козаки напали на своихъ провожатыхъ, прибили ихъ, отияли лошадей и помчались въ степь бездорожно: «въ Астрахань не поъдемъ, боимся государева гивва», говорили они. Они провъдали, что Разинъ отпущенъ на Донъ.

Передъ отпускомъ на Донъ воеводы хотъли разсчитаться съ Разинымъ; но мы знаемъ, какъ труденъ былъ разсчетъ съ козаками: отдать даромъ добычу, пріобрътенную саблею, было хуже всего для козаковъ; мы видали уже и прежде, какъ дерзко отказывали они правительству, требовавшему безвыкуппаго освобожденія плънныхъ. Воеводы начали приступать къ Разину и товарищамъ его, чтобъ дали себя переписать, да чтобъ отдали всв пушки, дары, которые Персидскій купчина везъ государю, вст его товары и встхъ плънныхъ Персіянъ. «Товары», отвъчалъ Разинъ: «у насъ раздуванены, послѣ дувану у иныхъ проданы и въ платье передъланы, отдать намъ нечего и собрать никакъ нельзя; за все это идемъ мы къ великому государю и будемъ платить головами своими; полонъ въ шаховой области взять у насъ за саблею, много нашей братьи за тотъ полонъ на бояхъ побиты и въ полонъ взяты, и въ раздълъ одинъ полонянинъ доставался пяти, десяти и двадцати человъкамъ. А что насъ переписывать, то переписка козакамъ на Дону и на Япкъ н пигдт по нашимъ козачымъ правамъ не повелась, и въ милостивой государевой грамотъ не написано». Стенька отдалъ 21 пушку и морскіе струга, но 20 пушекъ удержалъ у себя: «Эти пушки», говорилъ опъ: «надобио намъ на степи для проходу отъ Крымскихъ, Азовскихъ и всякихъ воинскихъ людей, а какъ дойдемъ, то нушечки пришлемъ тотчасъ же».

Воеводы не настаивали больше, велъли Персіянамъ выкупать своихъ плънныхъ у козаковъ безпошлинно. «Взять этотъ полонъ безъ окупу, взять силою у козаковъ дары, которые везъ шаховъ купчина, и товары его мы не смъли», писали воеводы въ Москву: «мы боялись, чтобъ козаки вновь шатости къ воровству не учинили и не пристали бы къ ихъ воровству иные многіе люди, не учинилось бы кровопролитіе».

Воеводы были правы, ибо государство было слишкомъ слабо въ застепной украйнъ, широкомъ раздольъ козачества. Мы уже знаемъ, какое очарование въ молодомъ Русскомъ обществъ производилъ козакъ и его вольная, удалая жизнь. Поэтическія представленія тогдашияго Русскаго человфка, отрывавшія его отъ повседневной однообразной жизни, перепосившія его въ иной, фантастическій міръ, эти поэтическія представленія сосредоточивались главнымъ образомъ около козака и его подвиговъ; старинные богатыри народныхъ пъсенъ и сказокъ превратились въ козаковъ, и все чудесное, соединявшееся съ представленіемъ объ Ильъ Муромцъ и его товарищахъ, естественно переходило теперь къ козакамъ, которые выдавались впередъ своею удалью. Русь, особенно низшіе слои народонаселенія, и въ XVII въкъ жила еще понятіями IX и X въковъ: вспомнимъ, какое впечатлъпіе произвель на Кіевлянь старый Олегь, когда возвратился съ моря съ богатою добычею, погромивъ Греческіе берега: въщимъ, чародъемъ прозвалъ его народъ. Въщимъ, чародъемъ явился и богатый Разинъ Астраханцамъ: «По истинъ Стенька Разинъ богатъ прівхаль, что и невфроятно быти минтся: на судахъ его веревки и канаты всъ шелковые и паруса также всъ изъ матерін Перспдской шелковые учинены». То же самое разсказывалось и о судахъ Олеговыхъ и внесено въ летопись. Легко понять, какое впечатлъніе въ низшихъ слояхъ тогдашняго общества должно было производить появленіе козакавольнаго молодца, о которомъ такъ много разсказывалось и пълось и который могъ самъ о себъ такъ миого разсказать. Среди этой однообразной и бъдной во всъхъ отношеніяхъ жизни являлся козакъ, богато, роскошно, ярко одътый, онъ звенить оружіемъ, звенить деньгами, деньги ему непочемъ, онъ гуляетъ и вся жизнь его представляется какъ непрерыв-

ная гульба; понятно, какое впечатлъніе производило это на людей, которымъ болве другихъ хотвлось погулять, которымъ ихъ собственная жизнь представлялась непрерывною тяжелою, печальною работою. А прелесть добычи, такъ искусительно дъйствовавшая на человъка тогдашняго общества! мы видъли, что торговые люди, пріъхавшіе на Донъ для мирныхъ промысловъ, какъ скоро узнавали о сборъ Донцовъ въ походъ, бросали свою торговлю и шли вместе съ козаками за зипунами. Кромъ прелести добычи, прелесть подвига, дававшаго выходъ спламъ, безпокойно, тяжело и праздно волновавшимъ человъка. И не забудемъ, что описываемыя событія происходили въ Астраханскомъ государствъ, въ степной украйнь, гдъ постоянно пахло козацкимъ духомъ, на этой подвижной почвъ, гдъ было такъ мало установлениаго, гдъ еще продолжалось время, пережитое Европою въ началъ среднихъ въковъ, время хаотическаго броженія народныхъ силъ, время образованія дружинъ.

Самое сидьное обаяніе, разумѣется, козацкій духъ производилъ на стрѣльца. Стрѣлецъ вышелъ изъ тѣхъ же слоевъ общества, какъ и козакъ, онъ человѣкъ военный, привыкъ владѣть оружіемъ, но онъ не дисциплинированъ, какъ солдатъ, онъ полукозакъ, и легко поиять, какъ при первой встрѣчѣ съ настоящимъ вольнымъ козакомъ, при первой возможности повоевать на себя, т. е. пограбить, добыть зипунъ, стрѣлецъ бросаетъ знамена государства и присоединяется къ козакамъ. А вся сила Астраханскихъ воеводъ основывалась на стрѣльцахъ, и воеводы были сто разъ правы, пе употребляя крутыхъ мѣръ съ Стенькою, желая какъ можно скорѣе выпроводить его на Донъ, удалить страшное искушеніе отъ своихъ подвластныхъ.

Искушеніе было дъйствительно страшное: козаки расхаживали по городу въ шелковыхъ, бархатныхъ кафтанахъ, на шанкахъ жемчугъ, дорогіе камни; они завели торговлю съ жителями, отдавали добычу инпочемъ: фунтъ шелка продавали за 18 денегъ. А онъ-то, богатырь, чародъй, держав-

шій въ могучихъ рукахъ всёхъ этихъ удальцовъ, козацкій батюшка, Степанъ Тимофеевичъ! прямой батюшка, не то что воеводы и приказные люди: со всеми такой ласковый, а ужь добрый-то какой, кто ин попроси — нътъ отказа! Степана Тимовеевича величали какъ царя: становились на колбин, кланялись въ землю. И пи что не было пощажено, чтобъ усилить обаяніе. Но чъмъ производилось тогда самое сильное обаяніе? Широкостію размъровъ во всемъ, чудовищною силою, чудовищною властію; могучее обаяніе производиль человікь, которому все было нипочемь, который не сдерживался ничемъ, никакими привязанностями, никакими отношеніями, который дикими выходками своего произвола озадачивалъ, оцепенялъ простаго человека, инзлагалъ, порабощалъ его. Таковы обыкновенно понятія наразвитыхъ обществъ о силъ и власти; во сколько общество образованное требуетъ мфры и ненавидитъ безмфріе, во столько необразованное увлекается последнимъ, ибо здесь молчитъ умъ и темъ сильнее разыгривается воображеніе; выходки сліпой силы, безчувственнаго насилія всего болье его поражають, для него сильный человъкъ прежде всего не долженъ быть человъкомъ, а чемъ-то въ родъ грома и молніи. И козацкій батюшка, Степапъ Тимовеевичъ, какъ нельзя больше приходился по этимъ понятіямъ, былъ какъ нельзя больше способенъ обаять толиу своею силою, своимъ произволомъ, ничемъ не сдерживающимся. Однажды Разинъ катался по Волгъ; подлъ него сидъла его наложница, плънная Персіянка, ханская дочь, красавица, великольпно одътая. Вдругъ пьяный отаманъ вскакиваеть, хватаеть несчастную женщину и бросаеть ее въ Волгу, приговаривая: «Возьми, Волга-матуніка! много ты мнъ дала серебра и золота и всякаго добра, надълила честью и славою, а я тебя еще пичъмъ не поблагодарилъ!»

Четвертаго Сентября Разинъ отправился изъ Астрахани; до Царицына отпущенъ былъ съ нимъ въ провожатыхъ жилецъ Леонтій Плохово, а отъ Царицына до Пашшина городка долженъ былъ провожать сотникъ съ 50 стръльцами. При

отпускъ воеводы наказывали козакамъ, чтобъ они дорогою никакихъ людей съ собою на Донъ не подговаривали, а которые сами станутъ къ нимъ приставать, тъхъ бы не принимали и опалы государевой на себя не наводили. На Черный Яръ и въ Царицынъ послана была грамота, чтобъ тамъ козаковъ въ города не пускали, вина имъ не продавали, чтобъ у козаковъ съ городскими и сельскими жителями никакой ссоры и никакаго дуриа не было. Но скоро воеводы получили извъстія, что козаки не думаютъ исполнять ихъ наказа, буйствуютъ по дорогъ, останавливаютъ струга, подговариваютъ къ себъ стръльцовъ. Воеводы послали приказъ Плохово — выговорить Стенькъ и его товарищамъ ихъ дурости. Но въ отвътъ пришло извъстіе о новыхъ, большихъ дуростяхъ.

1 Октября приплылъ Степька къ Царицыну. Хорошо было Астраханскимъ воеводамъ давать приказанія Царицынскому воеводъ, Андрею Унковскому, чтобъ не пускалъ козаковъ въ городъ: но какія у послѣдняго были средства не пускать козаковъ? Гости безъ всякаго сопротивленія вошли въ городъ. Астраханскіе воеводы писали также, чтобъ не продавать вина козакамъ: но опять какія средства для этого у воеводы Царпцыпскаго? Чтобъ удержать козаковъ отъ пьянства и его слъдствій — ссоръ съ жителями, Унковскій могъ придумать одно — велѣлъ продавать вино по двойной цѣпъ. Но дорого поплатился воевода за это распоряжение. Козаки завопили на притъсненіе; обязанность атамана — заступиться за своихъ; а тутъ еще подлили масло въ огонь: «Воевода этотъ», говорили козаки: «уже давно насъ притъсняетъ: которые наша братья прівзжають съ Дону на Царицынь за солью, у тѣхъ онъ беретъ съ дуги по алтыну; да у нашихъ же козаковъ онъ отняль у одного двъ лошади съ санями и хомутами, у другаго пищаль». И вотъ Разинъ двинулся съ своею толпою на воеводскій дворъ, грозясь заръзать Унковскаго; дверь у горинцы уже была выбита бревномъ; воевода выкинулся изъ горницы въ окно, вышибъ себъ ногу, но ус-

пълъ спрататься. Стенька искалъ его по всъмъ хоромамъ, искаль въ соборной церкви, въ алтаръ. Не нашедъ воеводы, Разинъ велълъ сбить замокъ у тюрьмы и выпустилъ колодниковъ. Когда козаки схлынули, Унковскій вышелъ изъ мъста своего убъжнща и сълъ въ приказной избъ, но не долго посидълъ покойно: въ избу явился козачій старшина, Запорожецъ, на-весель и не могь отказать себь въ удовольствіи поругать воеводу всякою неподобною бранью и подрать его за бороду. Но этимъ дело не кончилось: самъ Степанъ Тимовеевичъ, узнавъ, что воевода въ приказной избъ, шелъ съ нимъ раздълаться; Унковскій спрятался въ задней избъ. Дъло впрочемъ обощлось безъ крови: воевода заплатиль козакамъ деньги за лошадей и за пищаль, и Стенька удовольствовался острасткою: «Если ты», сказаль онь воеводь: «станешь впередъ нашимъ козакамъ налоги чинить, то тебъ отъ меня живу не быть». Объявились и другія обычныя козацкія дурости: ъхалъ на частномъ стругъ сотникъ, посланный изъ Москвы въ Астрахань съ государевыми грамотами; почью козаки напали на него, стругъ пограбили, государевы грамоты пометали въ воду. Леонтій Плохово, разставаясь съ Стенькою въ Царицынъ, говорилъ ему, чтобъ выдалъ бъглыхъ и подговорныхъ людей. «У козаковъ того не повелось, что бъглыхъ людей отдавать», отвъчалъ Разинъ, и не отдалъ. Съ тъмъ же требованіемъ выдачи бъглыхъ явился посланецъ отъ самого набольшаго воеводы Астраханскаго, князя Прозоровскаго. Посланный приправилъ требование угрозою; Степька вспыхиулъ: «Какъ ты смълъ придти ко миъ съ такими ръчами?» закричалъ онъ: «чтобъ я выдалъ друзей своихъ? Скажи воеводъ, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто повыше его; я увижусь и разсчитаюсь съ воеводою. Онъ дуракъ, трусъ! Хочетъ обращаться со мною какъ съ холопомъ, но я прирожденный вольный человъкъ. Я сильнъе его; я расплачусь съ этими негодяями!»

Это не была простая угроза; это былъ прямой вызовъ. Стенька былъ дъйствительно сильиъе Прозоровскаго, по что Истор. Росс. Т. XI. ему было дълать съ своею силою? она исчезнетъ безъ употребленія, исчезнетъ и значеніе Разина, сго атаманство. Но куда употребить силу? Къ Азову Турки не пустятъ; опять пробиться на Каспійское — можно, но какъ возвратиться? въ другой разъ уже не обмануть государства! И вотъ Стенька опрокидывается на государство; гдъ же средства для борьбы? поднять всъхъ голутвенныхъ противъ бояръ и воеводъ, поднять крестьянъ и холопей противъ господъ. Васька Усъ уже указалъ дорогу.

По извъстному обычаю, Стенька сдълалъ земляной горолокъ между Кагальникомъ и Ведеринковымъ, перезвалъ къ себъ сюда изъ Черкаска жену и брата Фрола. Донъ раздълился: въ Черкаскъ сидъло старое войсковое правительство, атаманъ Кориило Яковлевъ съ старшиною; но сильнъе его былъ атаманъ новаго войска, Степанъ Разинъ, который сидълъ въ своемъ новомъ городкъ и котораго силы увеличивались со дня на день. Въсти о подвигахъ батюшки Степана Тимовеевича. о богатой добычт разнеслись быстро: Разинъ распустиль Донскихъ жильцовъ на сроки за кръпкими поруками въ козачьи городки для свиданія съ родственниками и для исполненія обязательствъ: мы видели уже, что въ козачествъ быль такой обычай: домовитые козаки ссужали оружіемъ и платьемъ голутвенныхъ, которые отправлялись за добычею, съ условіемъ, чтобъ по возвращении добыча была раздълена пополамъ. Теперь Стенькины сподвижники делили добычу съ своими посыльщиками. Добыча была богатая, и вотъ охотники до зипуновъ потянулись со всехъ сторопъ къ счастливому вождю: шли къ Разину голутвенные изъ Донскихъ и Хоперскихъ городковъ, гулящіе люди съ Волги, Черкасы Запорожскіе; и не нужно имъ было ин у кого ссужаться: батюшка Степанъ Тимовеевичъ принималъ каждаго съ распростертыми объятіями, ссужаль и уговариваль всячески. Въ Ноябръ мъсяцъ было у него уже 2700 человъкъ. Безпрестапно говорилъ онъ имъ, чтобъ были готовы, но куда будетъ походъ - про то знали пемногіе козаки и у нихъ пикакими мфрами довфдаться

о томъ было нельзя. Старое правительство войсковое, бывшее въ Черкаскъ, старые козаки сильно тужили: «пріъхали въ Черкаскъ изъ Азова присыльщики для заключенія перемирья; козаки имъ отказали и объявили прямо причину: пріъхалъ Степька Разинъ съ товарищами, и если онъ, мимо насъ, сдълаетъ надъ Азовомъ какое дурно, то вы памъ, козакамъ, впередъ ни въ чемъ върить не станете». Не знали, что дълать Корнило Яковлевъ съ товарищами: принимать ли Стеньку въ войско или промыслъ надъ нимъ чинить? Ръшили послать за этимъ нарочно къ великому государю бить челомъ объ указъ. Но Разинъ спъшилъ вывесть ихъ изъ неръщительнаго положенія.

Весною 1670 года, въ Оомино Воскресенье, прітхаль на Донъ жилецъ Герасимъ Евдокимовъ съ царскимъ милостивымъ словомъ; Атаманъ Коринло Яковлевъ созвалъ кругъ. Евдокимовъ былъ принятъ честно, грамоту вычли, на государской милости челомъ ударили и объявили посланному, чтобъ онъ быль готовь къ отъезду: его скоро отпустять назадъ къ великому государю вмъстъ съ козацкою станицею, какъ водилось. Но въ попедъльникъ явился въ Черкаскъ другой гость, Степанъ Тимовеевичъ Разинъ, и когда во вторинкъ Коринло Яковлевъ созвалъ кругъ для выбора станицы въ Москву, явился и Разинъ съ своими голутвенными: «Куда станицу выбираете?» стросилъ онъ. — «Отпускаемъ съ жильцомъ Герасимомъ къ великому государю», быль отвътъ. — «Позвать Герасима сюда!» закричалъ Разпиъ, и приказъ немедленно былъ исполненъ, побъжали за Евдокимовымъ и привели въ кругъ. «Отъ кого ты пофхалъ, отъ великаго государя или отъ бояръ?» спросиль его Разинъ. — «Посланъ я отъ великаго государя съ милостивою грамотою», отвъчаль тотъ. --«Врешь!» закричаль Стенька: «прівхаль ты не съ грамотою, прівхаль къ намъ лазутчикомъ, такой-сякой!» бросился бить Евдокимова и, избивши до полусмерти, вельль бросить въ Донъ. — «Непригоже ты такъ учинилъ», отозвался было атаманъ Коринло Яковлевъ. — «И ты того же захотълъ», за-

кричаль на него Разинь: «владъй своимъ войскомъ, а я владъю своимъ!» Атаманъ замолчалъ, видя, что не его время; Разинъ съ голутвенными началъ господствовать въ Черкаскъ. Нъсколько добрыхъ козаковъ возвысили было голосъ и отвъдали Донской воды. Разинъ началъ сбивать съ Дону священинковъ, этихъ подозрительныхъ для него «царскихъ богомольцевъ»; церковь составляла связь козачества съ государствомъ, и вотъ Разниъ износитъ хулу на церковь; послъ, пожалуй, онъ опять пойдетъ къ Соловецкимъ: «Съ молоду было много бито, граблено, подъ конецъ надо душу спасти!» но теперь Разину было не до богомолья, дикія силы кипъли въ немъ и требовали выхода, козакъ гулялъ и не върилъ ни во что, «върилъ только въ свой червленый вязъ», какъ богатырь старой пъсни. Говорятъ, Степька вънчалъ голутьбу, заставляя ихъ плясать вокругъ дерева. Это не была повость: кто не зналъ пъсни, какъ богатыри «кругъ ракитова куста вънчалися »?

Изъ Черкаска Разинъ отправился вверхъ, въ Паншинъ городокъ, куда пришелъ къ нему знаменитый Васька Усъ съ толпою голутвенныхъ. Всего набралось тысячъ съ семь козаковъ. Собрался кругъ, и атаманъ объявилъ, что идетъ судами и конями подъ Царицынъ. На другой день войско выступило, черезъ два дня, ночью, подошло къ Царицыну, и какъ только началась заниматься заря, козаки съ сухаго пути и съ ръки обступили городъ. Здъсь начали бить въ набатъ, выстрълили разъ изъ пушки, по уже пять человъкъ Царицыицевъ перекинулись къ козакамъ и объявили Стенькъ, сколько въ городъ казны, запасовъ, какія кръпости. Оставивъ Уса осаждать городъ, Стенька отправился за тридцать верстъ, погромилъ Едисанскихъ Татаръ и привелъ подъ Царицынъ пленныхъ, пригналъ лошадей, животину. Между-темъ, 13 Апрыля, въ таборъ къ Васыкь Усу явились еще пять человъкъ Царицынцевъ съ просьбою позволить имъ выходить изъ города, брать воду, выгонять скотъ на пастбище. «Уговаривайте воеводу», отвъчаль  $\mathbf{y}$ сь: «чтобъ онъ городъ отперъ, а если онъ заупрямится, то вы сами отбейте городовой замокъ». Въ тотъ же день приказапіе было исполиено: ворота отворились, и воевода Тургеневъ съ племянникомъ своимъ, прислугою, десяткомъ Московскихъ стръльцовъ и тремя человъками Царицынцевъ заперся въ башиъ. Въ городъ начались пиры, попойки съ козаками, самъ Разинъ пріъхалъ въ городъ и угостился до-пьяна. Въ этомъ видъ онъ повелъ козаковъ на приступъ къ башиъ и взялъ ее послъ долгаго боя. Несчастный Тургеневъ достался живой козакамъ, и на другой депь они угостили себя пріятнымъ зръзищемъ: привели Тургенева на веревкъ къ ръкъ, прокололи копьемъ и утопили.

Стенька украпиль Царицынь, созваль кругь и объявиль свой широкій замысель: идти вверхъ по Волгь подъ государевы города выводить воеводъ, или идти къ Москвъ противъ бояръ. Козаки закричали въ отвътъ, что полагаются на слово своего батюшки атамана. Но скоро оказалось препятствіе: пришла въсть, что Астраханскій воевода, князь Прогоровскій, высылаеть людей къ Черному Яру. Стенька тотчасъ выслалъ конную станицу для провъдыванья; посыльщики возвратились и сказали, что въ Черномъ Яру стоитъ Астраханская рать; но вследъ за этимъ другая весть, что сверху идутъ Московскіе стръльцы къ Царицыну. Стенька не унылъ, зная, что ни изъ Астрахани, ни изъ Москвы не можетъ быть послано много войска; онъ бросился на Московскихъ стръльцовъ, которыхъ было 1000 человъкъ подъ начальствомъ Лопатица. Стръльцы стояли спокойно на Денежномъ островъ, въ семи верстахъ отъ Царицына, какъ вдругъ пули посыпались на нихъ съ двухъ сторонъ: съ луговой стороны напалъ въ судахъ самъ Разинъ, а съ нагориой конные козаки; несмотря на превосходную силу козаковъ, которыхъ было тысячъ съ пять, стрельцы начали пробиваться къ Царицыну, думая, что оттуда будетъ имъ выручка; но только что они подплыли подъ городъ, какъ оттуда встрътили ихъ пушечными ядрами. 500 стрельцовъ было убито, остальныхъ разобрали подъ городомъ, Лопатинъ съ другими начальными людьми имѣлъ участь Тургенева; болѣе 300 стрѣльцовъ Стенька посажалъ на свои суда въ гребцы неволею, они слышали отъ козаковъ удивительныя слова: «Вы бьетесь за измѣнниковъ, а не за государя, а мы бьемся за государя».

Московскихъ стрѣльцовъ надобно было доставать боемъ; Астраханскіе передались безъ сопротивленія: въ Астрахани уже работали Разинскіе посланцы, и легко имъ было тамъ работать: почва была удобная и подготовленная прежнимъ пребываніемъ Стеньки. На встрѣчу ворамъ плыли 2600 стрѣльцовъ и 500 вольныхъ людей подъ начальствомъ товарища воеводскаго, киязя Семена Ивановича Львова; ио только что у Чериаго Яру показались воровскія суда, какъ всѣ стрѣльцы взволновались и начали вязать начальныхъ людей, громко привѣтствуя своего батюшку, Степана Тимовеевича, своего освободителя. Разинъ отвѣчалъ имъ обѣщаніями вольной, богатой, разгульной жизни; восторженные крики не прерывались, и подъ эти крики падали обезображенные трупы начальныхъ людей. Но уцѣлѣлъ какъ-то воевода киязь Львовъ.

Въсти, полученныя отъ стръльцовъ, перемъпили намъреніе Разпиа: сперва онъ хотълъ идти подъ верхпіе государевы города, тамъ переводить воеводъ; теперь онъ узналъ, что въ Астрахапи свои ждутъ его съ нетерпъпіемъ и сдадутъ городъ, только что покажутся удалые. Стенька поплылъ къ Астрахани.

Здъсь давно уже ждали чего-то педобраго: давно были напуганы знаменіями, шумомъ въ церквахъ точно колокольный звонъ, землетрясеніями. Съ 25 Мая, съ того дня, какъ отправился князь Львовъ съ стръльцами, между Астраханцами начался ропотъ и непослушаніе воеводъ, и вотъ 4-го Іюня приходитъ страшная въсть, что стръльцы передались Разниу. Князь Прозоровскій не потерялъ духа и началъ, сколько могъ, хлонотать объ укръпленіи города. Помощникомъ ему въ этомъ дёлъ былъ Немецъ Бутлеръ, капитанъ перваго Русскаго корабля Орель, стоявшаго въ Астрахани. Въ тотъ же день воевода велёлъ Бутлеру пересмотрёть всё пушки по валамъ и раскатамъ, и корабельнымъ людямъ приказалъ быть у наряда. На другой день, 5 числа, волненіе между Астраханцами усилилось: какъ видно, и въ народъ узнали уже объ измънъ стръльцовъ. 9 Іюня Прозоровскій вельлъ Бутлеру осмотръть каменный городъ, а на другой сторонъ вала хлопоталъ Англичанинъ полковникъ Оома Бойль; валъ и раскаты починивали, вездъ разставили кръпкій караулъ, стръльцы всю ночь стояли по валамъ; въ Нижней башив стояли Персіяне, Калмыки, Черкесы. 13-го Іюня почью караульные стръльцы увидали, какъ надо всею Асраханью отворилось небо и просыпались изъ него на городъ точно печныя искры. Стрельцы побежали въ соборъ и разсказали объ этомъ митрополиту Іоспфу. Тотъ долго плакалъ и, возвратившись въ келью отъ заутрени, говорилъ: «Изліялся съ небеси фіалъ гиъва Божія!» Іосифъ имълъ право не ждать ничего добраго отъ козаковъ, зная ихъ очень хорошо. Онъ былъ родомъ Астраханецъ; восьми лътъ онъ былъ свидътелемъ неистовствъ, которыя позволяли себъ козаки Заруцкаго въ Астрахани, какъ безчестили архіепископа Өеодосія за то, что называлъ ихъ ворами, какъ перебили всъхъ его дворовыхъ, разграбили домъ, самого посадили въ Троицкомъ монастыръ въ камениую тюрьму. Іосифъ на самомъ себъ носилъ тяжелый знакъ памяти отъ этого страшнаго времени: голова его постоянно тряслась отъ удара, нанесеннаго ему козаками.

Прозоровскій, услыхавъ о видъніи, также заплакалъ: онъ не ждалъ ничего добраго отъ стръльцовъ и Астраханцевъ, и хотълъ, по крайней мъръ, приласкать иноземцевъ: 15 числа онъ позвалъ къ себъ объдать Бутлера, подарилъ ему кафтанъ изъ желтаго атласа, инжиее платье, бълье, велълъ приходить каждый день объдать.

Но въ то время какъ воевода задобривалъ Бутлера, стръльцы искали только предлога къ возмущенію. Они являются къ

воеводъ и требуютъ жалованья за прошлый годъ. — «Казны великаго государя изъ Москвы еще не бывало», отвъчалъ Прозоровскій: «развъ что дастъ отъ себя взаймы митрополитъ или изъ Троицкаго монастыря, и я вамъ раздамъ, по скольку придется, чтобъ вамъ богоотметинка и измънника Стеньки Разина не слушать и радъть великому государю». Объяснившись такъ откровенно съ стръльцами, Прозоровскій идетъ къ митрополиту: «Какъ быть? надобно дать, иначе бъда!» — «Надобно дать», отвъчаетъ митрополитъ: «злоба велика, прельстились къ богоотступнику!» и вынесъ своихъ келейныхъ денегъ 600 рублей, да изъ Троицкаго монастыря велълъ взять 2000. Воевода роздаль эти деньги стръльцамъ; предлогъ къ возмущенію исчезъ, но не исчезло желаніе, и съ нетерпъніемъ ждали батюшки Степана Тимооеевича.

И вотъ пошли толки о новомъ знаменіи: раниимъ утромъ караульные стръльцы увидали три столпа разноцвътныхъ, точно радуга, а на верху три вънца. Видълъ и самъ митрополитъ Іосифъ. Не къ добру! Не къ добру и то, что въ Петровки, когда бывало негдъ дъться отъ жара, теперь ходятъ всъ въ тепломъ платъъ: холодъ, дожди съ градомъ!

22-го числа воровскіе козаки уже были въ виду города. Стенька сталъ у Жареныхъ Бугровъ и прислаль въ Астрахань съ прелестными грамотами Воздвиженскаго священника и человъка князя Львова, попавшихся къ нему въ плънъ; была у нихъ и грамотка къ Бутлеру на Нъмецкомъ языкъ! Стенька уговаривалъ Нъмцевъ поберечь свою жизнь и не стоять противъ козаковъ. Бутлеръ отдалъ грамоту воеводъ; тотъ разодраль ее, велълъ пытать холопа и отсъчь голову; попа посадили въ тюрьму, закленавши ротъ. Воевода укръплялъ городъ, закладывалъ ворота кирпичемъ, митрополитъ съ духовенствомъ обходилъ городъ крестнымъ ходомъ. 23-го числа козаки пристали къ городъ у ръчки Кривуши подъ виноградными садами; запылала Татарская слобода: ее зажгли свои намъренно, чтобъ не давать пріюта непріятелю. Но вотъ приводятъ къ воеводъ другаго рода зажигальщиковъ: двое ни-

щихъ перебъжали къ Разину и возвратились отъ него съ порученіемъ зажечь Бълый городъ во время приступа. Нищіе были казнены для острастки; но воевода мало надъялся на одну острастку и спъшилъ употребить другое средство: на митрополнчій дворъ созваны были пятидесятники и старые лучшіе люди: митрополитъ и воевода долго уговаривали ихъ постараться за домъ Пречистыя Богородицы, послужить великому государю върою и правдою, биться съ измънниками мужественно, объщали царскую милость живымъ, въчное блаженство падшимъ. Всъ на словахъ увъряли, что не будутъ щадить живота своего; но иначе вышло на дълъ.

Вечеромъ бояринъ, принявши благословение у митрополита, ополчился въ ратную сбрую и выступилъ, какъ обыкновенно воеводы выступали въ походъ, пошелъ со всъми своими держальниками и дворовыми людьми, передъ ними вели коней подъ попонами, били въ тулунбасы, трубили въ трубы. Прозоровскій сталъ у Вознесенскихъ воротъ, куда ждалъ самаго сильнаго напора отъ воровъ.

Ночь проходила. Въ три часа утра 24-го числа тревога, приступъ, пушки загремълн съ города. Но козаки, не обращая на нихъ вниманія, приставили лъстинцы къ стънамъ, - и не копьями, не варомъ были встръчены: измънники принимали ихъ какъ друзей, давно жданныхъ; по всему городу раздались козачьи крики, и кричали не одни воровскіе козаки, кричали стръльцы, кричали Астраханцы и первые бросились бить дворанъ, сотниковъ, боярскихъ людей, върныхъ господамъ своимъ, и пушкарей. Въ одномъ углу, еще ничего не зная, стоялъ Бутлеръ и продолжалъ работать изъ пушекъ, какъ вдругъ является къ нему Англичанинъ Бойль, съ окровавленнымъ лицомъ, шатающійся: «Что вы тутъ дѣлаете?» кричитъ онъ: «весь городъ измънилъ; стръльцы моего полка прокололи миб лице и ноги копьемъ, до смерти бы убили, еслибъ не латы; я говорилъ имъ, чтобъ върно служили, а они мит велтли молчать». Бутлеръ бросился бъжать.

Между-тымь народы спышиль кы соборной церкви: туда върные холопи принесли на ковръ Прозоровскаго, раненаго коньемъ въ животъ. Скоро прибъжалъ и митрополитъ Іосифъ и со слезами бросплся къ воеводъ, съ которымъ жилъ очень дружно; но плакать было некогда: Іосифъ спѣшилъ пріобщить страдальца св. Таинъ. Церковь все больше и больше наполнялась народомъ: вбъгали дьяки, головы стрълецкіе, подъячіе, вст тъ, которымъ нечего было ждать добра отъ воровъ. Думали еще защищаться; заперли церковныя двери и у нихъ съ большимъ ножемъ сталъ стрелецкій пятидесятникъ Фроль Дура, ръшнешійся дорого отдать ворамъ святое мъсто. Онъ не долго дожидался: козаки прибъжали и начали ломиться; резныя железныя двери не подавались, они выстрелили сквозь нихъ изъ самопала. Раздался вопль: на рукахъ у матери трепеталъ въ крови полуторагодовой ребенокъ. Наконецъ двери подались; Фролъ Дура началъ работать ножемъ: разъяренные козаки выхватили его изъ церкви и у паперти изсъкли на части; Прозоровскаго, дыяковъ, головъ стрълецкихъ, дворянъ и дътей боярскихъ, сотниковъ и подъячихъ всъхъ перевязали и посадили подъ раскатъ дожидаться козацкаго суда и расправы. Судъ и расправа были коротки: явился атаманъ и велълъ взвести воеводу на раскатъ и оттуда ринуть на землю. Другихъ несчастныхъ не удостоили такого почета: ихъ съкли мечами и бердышами передъ соборною церковію, кровь текла ручьемъ мимо церкви до приказной палаты; трупы бросали безъ разбору въ Тронцкомъ монастыръ въ братскую могилу; подлъ могилы стоялъ монахъ и считалъ: начелъ 441.

Послъ убійствъ начался грабежъ: пограбили приказную палату, дворы убитыхъ, дворы богатыхъ людей, гостиные дворы: Русскій, Гилянскій, Индъйскій, Бухарскій, и все свезено было въ кучу для ровнаго дувана. Но въ то время, когда цълый уже городъ со всъми своими богатствами быль въ рукахъ Стеньки и его товарищей, въ одномъ мъстъ слышалась стръльба: въ пыточной башнъ съли на смерть люди Каспу-

лата Муцаловича Черкаскаго, двое Русскихъ, да пушкари, всего девять человъкъ, и бились съ ворами до полудия; не стало свинцу, стръляли деньгами; не стало пороху — покидались за городъ; иъкоторые пришиблись до смерти, другихъ схватили и посъкли.

Это было последнее сопротивленіе. Начальных людей не было: они лежали всё въ Троицкомъ монастыре, въ общей могиле. Стенька владелъ Астраханью. Онъ сделалъ изъ нея козацкій городъ, разделилъ жителей на тысячи, сотии, десятки, съ выборными атаманами, есаулами, сотниками и десятниками; зашумелъ кругъ, старинное вече. Въ одно утро все это козачество двинулось за городъ: тамъ на просторномъ, открытомъ мъсте приводили ихъ къ присяге, клялись: за великаго государя стоять, атаману Степану Тимоееевичу и всему войску служить, изменниковъ выводить; два священника стали обличать вора: одного посадили въ воду, другому отсекли руку и ногу. Разинъ велелъ сжечь всё бумаги и хвалился, что сожжетъ всё дёла и въ Москве, ве верху, т. е. во дворце государевомъ.

Козаки, старые и новые, гуляли, съ утра все уже пьяно; Стенька разъвзжалъ по улицамъ пли пьяный сидвлъ у митрополичьяго двора на улицъ, поджавши ноги по-турецки. Каждый день кровавыя потъхи: по мановенію пьянаго атамана одному отсткутъ голову, другаго кинутъ въ воду, иному отрубять руки и ноги; то вдругъ смилуется Стенька, велить отпустить песчастнаго, ожидающаго казии. Дътямъ понравилась потъха отцовъ: и они завели круги, и кто провинится, быють палками, въшають за ноги, одного повъсили за шею — и сняли мертваго. Женамъ и дочерямъ побитыхъ дворянъ, сотниковъ и подъячихъ не было проходу отъ ругательства козацкихъ женъ; по ругательствами дёло не кончилось: атаманъ началъ выдавать ихъ замужъ за своихъ козаковъ, священникамъ приказано было вънчать по печатямъ атамана, а не по архіерейскому благословенію. Митрополитъ молчалъ; въ день имянинъ царевича Оеодора Алексъевича опъ имълъ слабость позвать или допустить къ себъ на объдъ Стеньку и всъхъ старшихъ козаковъ: гостей нагрянуло больше ста человъкъ.

У митрополита въ кельяхъ скрывалась вдова воеводы, княгиня Прозоровская, съ двумя сыновьями; одному было 16, другому 8 лътъ. Степька вспомнилъ о княжатахъ и велълъ привести къ себъ старшаго: «Гдъ казна, что сбиралась въ Астрахани съ торговыхъ людей?» — «Вся пошла на жалованье служилымъ людямъ», отвъчалъ мальчикъ и сосладся на подъячаго Алексъева, который подтвердилъ его слова. — «А гдт ваши животы?»—«Разграблены», отвтчалъ князь: «пашъ казначей отдаваль ихъ по твоему приказу, возиль ихъ твой есауль». Послъ этого допроса Прозоровскій висьль вверхъ ногами на городской стънъ, подъячій на крюкъ за ребро. Аппетитъ былъ возбужденъ: Стенька велелъ вырвать у киягини Прозоровской и другаго сына и повъсить за ноги подлъ брата. На другой день старшаго Прозоровскаго сбросили съ стъны; младшаго сняли живымъ, высъкли и отослали къ матери; подъячій уже не дышалъ.

Стенька протрезвился и увидаль, что загостился въ Астрахани. Онъ хотълъ прямо изъ Царицына нагрянуть на государевы города, и тогда, трудно сказать, гдъ бы онъ быль остановленъ силою государства; по всъмъ въроятностямъ, ему удалось бы зимовать въ Нижнемъ, какъ намъревался. Но въсти о выходъ князя Львова изъ Астрахани заставили его спуститься внизъ, а разсказы передавшихся стрельцовъ, представившихъ Астрахань легкою добычею, заставили его идти къ этому городу. Такимъ образомъ Стенька потерялъ много дорогаго времени. Въ концт Іюля онъ сталъ сбираться вверхъ; сборы эти протрезвили Астраханцевъ, побратавшихся съ козаками: хотя они и присягали великому государю, однако хорошо знали, что по уходъ Стеньки могутъ скоро явиться подъ ихъ городомъ государевы воеводы, и какъ Стенька успълъ овладъть Астраханью благодаря своиме людямь, такъ и у воеводъ найдутся свои же люди, теперь смолкнувшіе изъ страха или успѣвшіе укрыться отъ истребленія; Астраханцы явились къ Стенькѣ: «Мпогіе дворяне и приказные люди перехоронились: позволь намъ сыскавъ ихъ побить, для того, когда отъ великаго государя будетъ въ Астрахань какая присылка, то они намъ будутъ первые непріятели».—«Когда я изъ Астрахани пойду», отвѣчалъ Стенька: «то вы дѣлайте какъ хотите, и для расправы оставляю вамъ козака Ваську Уса».

На двухъ-стахъ судахъ поплылъ Разинъ вверхъ по Волгъ, по берегу шло 2000 конницы. Отпустивъ изъ Царицына Астраханскую добычу на Донъ, Стенька пошелъ дальше, запялъ Саратовъ, Самару съ обычными церемоніями: воевода утопленъ, дворяне и приказные люди перебиты, имъніе ихъ пограблено, жители покозачены. Изъ Самары Разинъ двинулся къ Симбирску, гдъ сидълъ окольничій Иванъ Богдановичъ Милославскій, а на помощь ему спѣшилъ изъ Казани окольничій киязь Юрій Никитичъ Борятинскій и успълъ придти къ Симбирску 31 Августа, прежде Разина. «Нельзя мить было не спъшить» писаль Борятинскій: «чтобъ Симбирскъ не потерять и въ черту вора не пропустить». Но воевода имълъ мало падежды на успъхъ: «Со мною пришло ратныхъ людей не много» допосилъ опъ царю: «начальные люди Зыковскаго и Чубаровскаго полковъ взяли на Москвъ жалованье, а въ полки до сихъ поръ не бывали, живутъ по деревиямъ своимъ, а полковъ держать некому. Алексъй Еропкинъ разбиралъ служилыхъ людей не по указу, для своей бездъльной корысти, витето того, чтобъ оставить у себя самыхъ меньшихъ статей, оставилъ лучшихъ людей, кому было можно служить; рейтарскимъ полкамъ прислалъ списки, а въ спискахъ написаны многіе мертвые, одно имя дважды и трижды, на лицо 1300 человъкъ въ обоихъ полкахъ, и въ томъ числъ треть пъшихъ. А безъ пъхоты миъ быть пельзя. Пока падъ ворами промыслу не учинить, станутъ ходить и прельщать безопасно; а еслибъ надъ инми промыслъ учинили, то онъ бы убавилъ вымыслу своего воровскаго. Промыслъ чинить буду

сколько милосердый Богъ помощи подастъ, а по спискамъ у меня въ полку гораздо малолюдно, и съ малолюдствомъ надътакимъ воромъ, безъ пъхоты, въ дальнихъ мъстахъ, промыслу учинить пельзя».

Такимъ образомъ воевода загодя уже спъщилъ объяснить причину своей будущей неудачи. Борятинскій не долго ждалъ оправданія своихъ опасеній. 4 Сентября явился и Разинъ подъ Спмбпрскомъ, ночью обощелъ городъ, остановилъ свои струга за полверсты выше города, и, въ отдачу ночныхъ часовъ, выйдя изъ струговъ, направился къ городу на приступъ; но Борятипскій загородиль ему дорогу, Стенька бросился на него и завязался ожесточенный бой, длившійся съ утра до вечера; ни та, ни другая сторона не получила верха; разошлись отъ усталости и целыя сутки стояли на одномъ мъстъ, смотря другъ на друга. Но Разинъ не былъ безъ дъла: онъ пересылался съ жителями Симбирска и, увърившись, что они на его сторонъ, ночью папалъ на Борятинскаго п учиниль бой великій, а за полчаса до свъта воры начали приступать къ Симбирску, именпо къ темъ прясламъ стены, гда стояли Симбирцы. Постралявши спачала для виду ныжами, они впустили козаковъ въ острогъ и сами бросились рубить людей боярскихъ, не бывшихъ съ ними въ одной думъ. Овладъвши острогомъ, воры бросились къ городу, но тутъ явился Борятинскій; воры обратили на него острожныя пушки и не допустили безъ пъхоты пробиться къ городу, но за то и сами должны были отступить. Борятинскій, видя, что безъпъхоты пичего не сдълаетъ, отступилъ отъ Симбирска къ Тетюшамъ, написавъ государю: «Татары, которые въ рейтарахъ и сотияхъ, худы и ненадежны, съ перваго боя многіе утекли въ домы свои, нельзя на нихъ падъяться и денегъ на нихъ нечего терять. Начальные люди въ полкъ ко мив не бывали, живутъ по дерсвиямъ. Окольничій Иванъ Богдановичъ Милославскій сель въ маломъ городкь, съ шимъ головы стрълецкіе, солдаты и иныхъ чиновъ люди; малый городокъ крыпкій, скоро взять не чаю, только безводенъ,

колодцевъ ивтъ, а они воды навозили много. Я пошелъ въ Тетюши и дожидаюсь князя Петра Семеновича Урусова, чтобъ намъ пойти опять къ Симбирску: и будетъ Иванъ (Милославскій) сидитъ, чтобъ его отъ осады освободить; а будетъ Ивана взяли, и намъ идти на Разина; а у него не многолюдно, больше пяти тысячъ ивтъ худаго и добраго, а нынче у него на бояхъ и на приступъ безмърно побито лучшихъ людей. Хотя бы у меня было 2000 пъхоты, и онъ бы совствиъ пропалъ, не только бы къ Симбирску, и къ берегу бы не допустилъ; но видя, что безъ ивхоты съ нимъ дълать нечего, я отошелъ и полкъ твой отвелъ въ цълости».

Иванъ сидълъ, несмотря на то, что силы Разина день ото дна увеличивались приходомъ Чувашъ, Мордвы и Русскихъ крестьянъ. Четыре раза козаки приступали къ городку, все по ночамъ; чтобъ зажечь городокъ, возили изъ увздовъ солому, дълали туры, въ туры клали зелье, смолу, сухія драницы; но всъ приступы были отбиты и городокъ оставался невредимъ. Цълый мъсяцъ сидълъ Иванъ, и 1 Октября увидаль движение въ козацкомъ станъ, Стенька уходилъ: въ семи верстахъ стоялъ обозомъ князь Юрій Борятинскій, выдержавшій на дорогъ съ устья Казапи ръки четыре боя съ воровскими козаками, Татарами, Чувашами, Черемисою п Мордвою. Въ двухъ верстахъ отъ Симбирска, у ръки Свіяги, Стенька схватился съ своимъ старымъ знакомымъ. Въ первой схваткъ Стеньку сорвали и прогнали; но онъ собрался со всеми силами, взяль пушки и схватился въ другой разъ: алюди въ людяхъ мъшались и стръльба на объ стороны ружейная и пушечная была въ притинъ»; съ козацкой стороны пало безчисленное множество парода, самъ Стенька получилъ двъ раны, одинъ Алатырецъ схватилъ было его и повалилъ, но былъ застръленъ ворами. Степька былъ разбитъ въ-пухъ, побъжалъ къ острожному Симбирскому валу и заперся въ башнь. 2-го числа опъ могъ вздохнуть, оглядъться; Борятинскій наводилъ мосты на Свіягъ и 3 числа подошелъ къ городку: Милославскій быль освобождень. Но дело еще не кончилось:

Стенька стояль по ту сторону города у Казанскихъ вороть, весь острогъ занялъ воровскими людьми. Стенька не оставлялъ намъренія зажечь городъ и взять его. Борятинскій употребилъ хитрость: ночью вельлъ полковнику Чубарову зайти за Свіягу съ полкомъ своимъ и тамъ делать окрики, какъ будто бы пришло новое царское войско. Хитрость удалась вполнъ: на Стеньку напаль страхъ и онъ рышился убъжать тайкомъ съ одними Донскими козаками, потому что бъгство цълаго войска было бы замъчено и нужно было бы выдержать преслъдование отъ воеводъ. Онъ объявилъ собравшейся около него толпъ Астраханцевъ, Царицынцевъ, Саратавцевъ н Самарцевъ, чтобъ они стояли у города, а самъ онъ съ Донцами пойдетъ на царскихъ воеводъ; но вмъсто того кипулся на суда и поплылъ. Борятинскій, узнавъ о бъгствъ Разина, ръшился покончить съ оставшимися ворами: онъ вышелъ съ конницею на поле и сталъ около города, а пъхоту пустиль на покинутый Разинымь обозь и вь острогь; Милославскій съ другой стороны входиль въ острогъ, который запылаль въ разныхъ мъстахъ. Поражаемые съ двухъ сторонъ и особенно вытысияемые пламенемъ, воры бросились къ ръкъ, къ судамъ, но были всъ перетоплены; въ плънъ попалось 500-600 человъкъ, и всъ были истреблены: заводчиковъ четвертовали, другихъ рубили и въшали по всъмъ дорогамъ и по берегу Волги. По чертъ и по уъздамъ разосланы были повъстки, чтобъ всъ измънившіе добили въ винахъ своихъ челомъ государю и жили въ домахъ своихъ по прежнему; пригородные служилые люди добили челомъ: изъ нихъ выбирали съ слободы по человъку и били кнутомъ. Послъдній успъхъ свой въ Симбирскъ Борятинскій приписываль зажженію острога: «если бы не зажгли острогу» писаль онъ государю: «то долго было бы около нихъ ходить за многолюдствомъ».

Гостьба козаковъ въ Астрахани, упорная защита Симбирскаго городка Милославскимъ и побъда Борятинскаго погубили Стеньку и его дело, которое начало было разыгрываться

въ обширныхъ размърахъ.

Какъ только еще Стенька подошелъ къ Симбирску и заставиль Борятинскаго удалиться на стверь, воровскіе козаки съ прелестными листами разсъялись вверхъ по Волгъ. Въ прелестныхъ листахъ говорилось, что козаки идутъ противъ изм виниковъ бояръ и съ ними идутъ Исчай царевичъ Алексъй Алексъевичъ (педавно умершій) и патріархъ Никонъ, изгианный боярами. Бунтъ запылалъ на всемъ пространствъ между Окою и Волгою; повторилось то, что мы уже видели въ Смутное время здъсь же, на восточной украйнъ, и во время возстанія Хмельницкаго на западной: въ селахъ крестьяне начали истреблять помъщиковъ и прикащиковъ ихъ, и толпами поднялись въ козаки; заслышавъ приближение этихъ воровскихъ шаекъ, въ городахъ чернь бросалась на воеводъ и на приказныхъ людей, впускала въ городъ козаковъ, принимала атамана вмъсто воеводы, вводила козацкое устройство; воеводы и приказные люди, облихованные міромъ, на которых в было много жалобь, истреблялись, одобренных в не трогали. Какъ въ Смутное время, поднялись варварскіе инородцы — Мордва, Чуваши и Черемисы.

Поднимая бунтъ, воровскіе козаки держались двухъ главныхъ направленій: отъ Симбирска на западъ, по пынъшнимъ губерніямъ Симбирской, Пензенской и Тамбовской, и потомъ къ съверо-западу, по Симбирской и Нижегородской. Первое ополчение, отдълившееся отъ Разипа подъ Симбирскомъ въ Сентябръ, направилось къ Корсуню подъ пачальствомъ Мишки Харитонова; цёль была объявлена: идти въ Русскіе города, побить бояръ, женъ ихъ и дътей и домы разорить. Корсунскіе городскіе люди пристали къ ворамъ и пошли съ ними вмъсть бить помещиковъ по селамъ и деревнямъ. 18 Септября Атемарцы сдали свой городъ; 19 сдался Инсарскій острогъ; первое сопротивление оказалъ Саранскъ: съ утра до вечера приступали воры къ Саранску, наконецъ ворвались въ него, побили воеводу и ратныхъ людей. Атаманы собрали кругъ и объявили, что пойдутъ по чертъ до Тамбова. Царскіе воеводы, сидъвшіе въ городкахъ по этой черть, предвидьли Истор. Росс. Т. XI.

свою горькую участь: Керенскій воевода Безобразовъ писалъ въ Тамбовъ: «Здѣшніе люди всѣ въ отчаяніе пришли; хотя и не мпого воровъ придетъ, но я отъ здѣшнихъ людей добра ничего не чаю и въ печаляхъ своихъ чуть живъ; да ихъ же воровская прелесть во всѣхъ людей всѣяла, будто съ ними идетъ Нечай царевичъ Алексѣй Алексѣевичъ да Никонъ патого пущая бѣда и поколебаніе въ людяхъ». Нижиеломовскій воевода Андрей Пекинъ писалъ воеводъ Якову Хитрову (23 Сентября): «Въ Нижиемъ Ломовъ козаки знатно что измѣнили: поминай меня убогаго, да и великому государю извѣсти, чтобъ указалъ въ сенодикъ написать съ женою и дѣтьми».

Не долго ждали воеводы своей участи. Изъ Саранска Мишка Харитоновъ отправился къ Пензъ; здъсь какъ только завидъли воровскія знамена, конскіе хвосты, развъвавшіеся на шестахъ, такъ тотчасъ же взволновались, убили воеводу и побратались съ козаками. Въ Пензу изъ Саратова явилась новая толпа воровъ, атаманомъ которой сталъ Допской козакъ изъ бъглыхъ солдатъ, Васька Өедоровъ. Взявши двъ пушки, воры вышли изъ Пензы и запяли Наровчатъ. Предчувствія Анарея Пекина оправдались: Нижиеломовцы схватили его, посадили въ тюрьму и послали въ Наровчатъ къ воровскимъ козакамъ; тъ явились и подияли на копья облихованнаго воеводу, что считалось ругательною смертію; пзъ Нижняго Ломова отправился козачій отрядъ къ Верхнему, гдъ жители также выдали своего воеводу Корсакова: его привезли въ Нижній Ломовъ и умертвили; но Керенскаго воеводу Безобразова отпустили въ Шацкъ. Двигаясь туда же, воры вошли въ Кадомскій увздъ; здёсь къ Мишкъ Харчтонову и Васькъ Өедорову присталь въ Жуковщинъ третій атаманъ Мишка, а въ селъ Конобеевъ четвертый, Шиловъ; въ каждой деревив, черезъ которую проходили козаки, они брали къ себъ по мужику съ дыма; кромъ того толпы ихъ увеличивались Татарами и Мордвою. Въ разореніи помѣщичьихъ

домовъ особенно отличался крестьянинъ Жуковыхъ, Кадомскаго увзда Острогожскаго села, прозвищемъ Чирокъ.

Другая толпа воровъ, посланная Разинымъ изъ-подъ Симбирска съ атаманомъ Максимомъ Осиповымъ, который выдавалъ себя за царевича Алексъя, двигалась на съверо-западъ къ Алатырю; городъ быль взятъ и сожженъ; воевода Акиноъ Бутурлинъ съ женою и дътьми и дворяне, запершіеся въ соборной церкви, всъ сгоръли; Темниковъ также быль взять: воевода Челищевъ убъжалъ, но брата его, племянника и подъячихъ воры побили. Въ Курмышт козаки встрътили почетный пріемъ: городскіе и увздные люди вышли къ нимъ съ образами и вмъстъ съ ними встръчалъ воевода: Курмышцы вст міромъ его одобрили, и онъ остался на воеводствт, грабежу и никакого разоренья воеводъ и городскимъ людямъ не было. И въ Ядринъ воевода остался живъ, потому что его міромъ одобрили. Изъ Василя воевода убъжаль; Козьмодемьянцы убили своего воеводу, подъячаго, выбрали въ старшины посадскаго человъка, освободили тюремныхъ сидъльцевъ, п одинъ изъ нихъ, Долгополовъ, пошелъ поднимать Ветлугу. Взволновались жители Лыскова и прислали въ Курмышъ звать къ себъ атамана Осипова; воевода ушелъ; Мурашкинцы отсъкли голову своему воеводъ, Племянникову. Въ Лысковъ козаки были приняты съ торжествомъ; но на другой сторонъ Волги не хотълъ сдаваться имъ Макарьевскій Желтоводскій монастырь, привлекавшій воровъ богатою добычею. 8 Октября воры приступили къ монастырю съ страшнымъ крикомъ: «Нечай! Нечай!» (мы знаемъ, что это значило) и старались зажечь монастырь; но монахи, служки, крестьяне и богомольцы затушили пожаръ и отбили воровъ. Козаки отступили въ Лысково, оттуда въ Мурашкино и все болъе и болъе набирали къ себъ людей; у Осипова было уже тысячъ пятнадцать народа, Мордвы, Черемисъ и Русскихъ крестьянъ, и между ними сто человъкъ Донскихъ козаковъ, товарищей Разина. Отрядъ этого войска, подъ начальствомъ атамана Янка Микитинскаго, пошелъ въ другой разъ подъ Макарьевъ

монастырь и успълъ захватить его: пожитки частныхъ людей, отданные въ монастырь на сбереженіе, были разграблены, но монастырскаго ничего не тронули. Между-тъмъ къ Осипову въ Мурашкино нахлынули новыя толпы Татаръ, Мордвы и Чувашъ, и онъ сбирался идти подъ Нижній, потому что Нижегородская чернь уже дважды присылала къ нему съ приглашеніемъ придти: городъ будетъ сданъ и государевы люди побиты. Но во время сборовъ къ Нижнему прискакалъ гонецъ отъ Разина съ приказомъ идти къ нему на помощь со всъми силами, потому что его, Стеньку, князь Борятинскій подъ Симбирскомъ побилъ.

Такимъ образомъ нечего было ждать главнаго атамана для поддержанія и распространенія мятежа; а между - тъмъ царскіе воеводы стали двигаться съ разныхъ сторонъ, и нестройныя толпы черни, кой-какъ вооруженной, не могли стоять противъ государевыхъ ратныхъ людей. Остановка Разина въ Астрахани и потомъ подъ Симбирскомъ дала воеводамъ возможность собраться съ силами, которыхъ вначаль, какъ мы уже могли видеть изъ донесенія Борятинскаго, было очень недостаточно. Знаменитый бояринъ и воевода князь Юрій Алексвевичъ Долгорукій стояль въ Арзамась и оттуда доносилъ царю: «Пущіе заводчики въ воровствъ тъ, которые присланы отъ Стеньки Разипа, изъ Симбирской черты стръльцы и козаки, да будники, которые были на будахъ. Пущіе заводы воровскіе отъ Нижегородскаго увзда, отъ Лыскова, Мурашкина и отъ Терющевской волости; этихъ воровъ умножилось; ратныхъ людей, которые идуть къ намъ въ полки, побивають и грабять; а съ другой стороны отъ Шацка, Кадома и Темникова воровство большое жь; на такихъ воровъ малыя посылки посылать опасно, а многолюдную посылку послать — и у насъ малолюдно: стольниковъ объявилось въ естяхъ 96 человъкъ, а въ пътяхъ 92, стряпчихъ въ естяхъ 95, а въ нътяхъ 212, дворянъ Московскихъ въ естяхъ 108, а въ нътяхъ 279, жильцовъ въ естяхъ 291, а въ пътяхъ 1508, разныхъ городовъ дворянъ и дътей боярскихъ зъло

мало въ прівздахъ, а рейтарскіе полковники и рейтары изъ Переяславля Зальскаго и Рязанскаго не бывали». Долгорукій уже объясниль, почему было такое количество нътей: «ратныхъ людей, которые идутъ къ намъ въ полки, побиваютъ и грабятъ». Нижегородскіе воеводы подтверждали это объясненіе: «Пришли къ Нижиему Новгороду ратные люди, велъно быть имъ въ полку боярина князь Юрья Алексъевича Долгорукаго. И нынъ тъ ратные люди стоятъ подъ Нижнимъ для того, что въ Нижегородскомъ убздъ воры дороги всъ переняли и учинили по дорогамъ кръпости и засъки и заставы кръпкія и многолюдныя, конныхъ и птшихъ людей не пропустятъ, побиваютъ до смерти. Въ Нижегородскомъ утодъ многія села и деревни разорили и выжгли, дворянъ, ихъ женъ и дътей и людей ихъ побили; къ Нижиему Новгороду подъезжаютъ и всякимъ жилецкимъ людямъ говорятъ съ угрозами и воровскія письма привозять, чтобъ жилецкіе люди имъ городъ сдали и ихъ встрътили; изъ тъхъ воровъ два человъка, пріъхавшіе съ воровскими письмами, пытаны накръпко и кажнены смертію».

Бунтъ обхватывалъ Долгорукаго съ трехъ сторонъ, съ юга, востока и съвера; воевода не могъ думать о наступательныхъ движеніяхъ и долженъ былъ ограничиться оборонительными действіями отъ наступавшихъ воровъ. была удачна. 28-го Сентября воевода думный дворянинъ Өедоръ Леонтьевъ побилъ воровъ въ селъ Путятниъ; узнавъ, что новыя толны движутся изъ Алатыря прямо къ Арзамасу, Леонтьевъ соединился съ окольничимъ княземъ Константиномъ Щербатовымъ и 30-го Сентября побили воровъ въ сель Пановь; но черезъ пять дней узнали, что воры въ деревнъ Исуповъ, только въ 12 верстахъ отъ Арзамаса: на пихъ пошелъ Щербатовъ и разбилъ; 9 Октября Леонтьевъ разбилъ другую шайку въ селъ Кременкахъ; 13-го Октября Щербатовъ встрътилъ и разбилъ воровъ по Саранской дорогъ, въ сель Поь; другой большой бой загорълся у села Мамлъева и кончился также пораженіемъ козаковъ.

Воровской напоръ на Арзамазъ былъ сдержанъ, и Долгорукій могъ перейти къ наступательнымъ движеніямъ. Важнъе всего ему было очистить съверъ. Нижегородскія мъста. и не дать ворамъ Нижняго. Съ этою целію онъ отправилъ Щербатова и Леонтьева къ Мурашкину, на самое спльное скопище, гитэдо самозванства и воровскихъ прелестей. 22-го Октября, не доходя няти верстъ до Мурашкина, воеволы встрътили воровъ и начали бой; воры стали отступать, вели государевыхъ людей полторы версты и навели на главные свои полки къ пушкамъ; тутъ, въ трехъ верстахъ отъ Мурашкина, загорълся большой бой; нестройныя толпы, несмотря на свою многочисленность и пушки, не выдержали натиска государевыхъ людей и побъжали, оставивъ побъдителямъ 21 пушку, 18 знаменъ и 61 пленника; участь последнихъ была ръшена немедленно, у Мурашкина же: одни повъшены, другимъ отсъчены головы; побъда стоила воеводамъ 2 человъка убитыми и 48 ранеными. Отъ Мурашкина воеводы двинулись къ Лыскову: Лысковцы сдались 24-го Октября. 28-го Октября воеводы-побъдители пришли въ Нижній и остановились здёсь на три дня для расправы: «въ Нижегородскихъ жителяхъ была къ воровству шатость; воеводы этихъ воровъ перехватали и вельли казнить смертію: повъсить около города по воротамъ, инымъ отсѣчь головы, другихъ четвертовать въ городъ».

Посль этихъ мъръ Нижий стихъ; но увздъ его еще далеко не былъ очищенъ. 10-го Ноября Леонтьевъ поразилъ
воровъ подъ селомъ Ключищами и на другой же день выступилъ снова въ походъ. За Ключищами по большой дорогъ у
воровъ сдълана была по объ стороны засъка кръпкая, въ
длину на версту, а поперёкъ на объ стороны по полверстъ.
Леонтьевъ велълъ стръльцамъ приступать къ засъкъ, а самъ
бился съ конными людьми; воры были выгнаны изъ засъки;
но у нихъ оставались еще другія кръпости: они перекопали
всю большую Курмышскую дорогу, сдълали большой ровъ,
ко рву осынь земляную высокую, по объ стороны осыпи по-

дълали шанцы и большіе дубовые надолбы; вытъсненные изъ засъки, воры въ числъ 4500 засъли въ этой кръпости и учинили бой большой съ государевыми людьми; здъсь большам часть ихъ была истреблена, остальные бросились бъжать къ селу Маклакову и засъли здъсь въ дворахъ и гумпахъ: государевы люди запалили село и сожгли въ немъ воровъ.

Посль этихъ успьховъ на съверь, Долгорукій нашель возможность двинуть часть войска и на югъ; сюда двинулся воевода Лихаревъ: когда онъ стоялъ обозомъ въ селъ Веденяпинь, воры напали на него въ числь 5000 человъкъ и были разбиты, потеряли 4 пушки, 16 знаменъ, 30 человъкъ плънными. 19-го Ноября Лихаревъ вошелъ въ Кадомскій лѣсъ; языки сказали, что воры, числомъ 500 человъкъ, съ атаманомъ, крестьяниномъ Сенькою Бълоусомъ, стоятъ близь ръки Варнавы въ засъкъ, которая засъчена въ длину на три версты, а поперекъ на версту. Лихаревъ 20 Ноября взялъ засъку и убилъ атамана; къ ворамъ шло на помощь триста человъкъ: и тъхъ въ шести верстахъ отъ засъки побили. На встрѣчу этому движенію государевыхъ людей двинулись воры изъ Саранска большими толпами къ Красной слободъ; но теперь, вследствіе успеховъ царскихъ войскъ, страхъ передъ ворами началъ исчезать: Краснослободцы отсидълись; пришелъ чередъ ворамъ бъгать изъ городовъ: какъ только Лихаревъ послалъ отрядъ къ Темникову, 30-го Ноября, воры побъжали въ лъсъ, а Темниковцы лучшіе люди сдались государевымъ людямъ.

Здѣсь, въ сѣверной части нынѣшней Тамбовской губернін, уже давно съ успѣхомъ дѣйствовали другіе царскіе воеводы, двигавшіеся съ юга. Изъ Тамбова 11-го Октября выступилъ на сѣверъ воевода Яковъ Хитрово съ 2670 человѣкъ войска, оставя въ Тамбовъ съ воеводою Пашковымъ 2118 человѣкъ; Пашкову казалось это мало; онъ сильно боялся и писалъ: «На Тамбовцевъ въ пынѣшнее смутное время падъяться не на кого, потому что у пихъ на Дону братья, племянники и дѣти, а иные у Стеньки Разина». Мы видѣли, что воровскія

толпы, возмутившія нынъшнюю Пензенскую губернію, полъ начальствомъ Мишки Харитонова и Васьки Оедорова, ръшили овладъть Шацкомъ. Бывшіе здъсь рейтарскіе полковники Зубовъ и Зыковъ предупредили воровъ и 14 Октября напали на часть ихъ, стоявшую въ селъ Конобеевъ. Воры были всъ побиты, два атамана попались въ плънъ съ десятью козаками. Но этотъ успъхъ не отвратилъ опасности отъ Шацка, и 17-го Октября полковники увидали у себя гостей: подъ городъ подступили главныя толпы: съ одной стороны Мишка Харитоновъ, съ другой Васька Осдоровъ. Воры были отбиты и принуждены отступить въ заповъдный лъсъ; рейтары преследовали ихъ сюда и побили. Но кроме этихъ Пензенскихъ шаекъ, въ 20 верстахъ отъ Шацка, въ деревив Печинищахъ, образовалось новое воровское гитадо особаго рода: вмъстъ съ забунтовавшими крестьянами стояли здъсь Тамбовскіе козаки и солдаты разныхъ слободъ и селъ, которымъ было вельно идти на службу въ Шацкій полкъ и къ Хитрово. Изъ Печенищъ они перебросились въ Тамбовскій утвядъ на Рыбпую пустошь, въ село Алгасово, гдъ и стали обозомъ подъ начальствомъ Тимовея Мещерякова, разбойничая въ окрестностяхъ и призывая къ себъ крестьяпъ Рыбной пустоши. 22-го Октября, въ тотъ самый день, какъ Щербатовъ и Леонтьевъ бились съ ворами подъ Мурашкинымъ, Хитрово осадилъ воровской обозъ подъ Алгасовымъ, приступалъ жестокими приступами, а село велѣлъ зажечь и разорить, потому что крестьяне его сидъли въ воровскомъ же обозъ. На другой день, 23-го Октября, Мещеряковъ съ товарищи пачали бить челомъ, и Хитрово привелъ ихъ къ присягъ на томъ, чтобъ козаки и солдаты впередъ служили государю, и отпустилъ ихъ въ Тамбовъ. Но Мещеряковъ не пошелъ на службу, а сталъ опять наговаривать на воровство и на измъну Тамбовскихъ служилыхъ людей; многіе послушались его и выбрали себъ притономъ село Червленое, въ 20 верстахъ отъ Тамбова. И около Шацка не вдругъ стало тихо: разбитыя шайки Харитонова и Федорова стягивались и сколько разъ въ

разныхъ мѣстахъ; три раза еще схватывались съ ними государевы люди и только послѣ 19 Ноября Шацкій уѣздъ успокоился.

Въ это время Долгорукій по прочищенному Лихаревымъ пути двигался къ Темникову. 4 Декабря, за двъ версты отъ города встрытили его Теминковцы, духовенство и всякихъ чиновъ люди и утздныхъ церквей священники и крестьяне, съ образами и крестами, били челомъ и говорили съ великимъ плачемъ, что они у воровскихъ людей были по неволъ, воры ихъ разоряли, а которые городскіе и уфздиые люди были съ ворами заодно, тъхъ они переловятъ и приведутъ. Долгорукій вельль привести всьхъ къ присягь, и Темниковцы исполнили объщаніе, привели попа Савву и 18 человъкъ крестьянъ, которые были вместе съ ворами, противъ государевыхъ людей бились, бунты многіе заводили, домы грабили, женскому полу поруганіе чинили, и иныхъ запытали до смерти; на пыткъ попъ съ товарищами признались въ своихъ преступленіяхъ. Потомъ Темниковцы привели къ Долгорукому вора особеннаго рода, вора-сретика-старицу: «Меня», говорила воръ-старица въ разспросъ: «меня зовутъ Аленою, родомъ изъ выъздной Арзамаской слободы крестьянская дочь, была замужемъ за крестьяниномъ же, а какъ мужъ мой умеръ, то я постриглась и была во многихъ мъстахъ на воровствъ н людей портила; и въ нынтшнемъ году пришла я изъ Арзамаса въ Темниковъ, собирала съ собою на воровство мпогихъ людей и съ ними воровала, стояла въ Темниковъ на воеводскомъ дворъ съ атаманомъ Өедькою Сидоровымъ и учила его въдовству». Попа съ товарищами повъсили около Темникова, а богатыря-въдьму XVII въка сожгли въ струбъ, какъ ере-тицу, вмъстъ съ чародъйными бумагами (заговорами) и кореньями.

7 Декабря Долгорукій выступиль изъ Темникова въ Красную слободу (Краснослободскъ) и здѣсь имѣлъ такую же встрѣчу съ челобитьемъ: приведено было 56 человѣкъ воровъ и послѣ розыску повѣшены около города и слободъ по боль-

шимъ дорогамъ. Долгорукій такимъ образомъ вошель въ съверо-западную часть нынфшией Пензенской губериін, главный притонъ мятежа. Въ Москвъ распорядились, чтобъ онъ остановился въ Красной слободъ или въ Тронцкомъ острогъ, въ Шацкъ послалъ воеводу, ссылался съ Хитрово и Бутурлинымъ и промыслъ чинили всъ заодно. Чтобъ сообщить еще болъе единства воеводскимъ дъйствіямъ противъ мятежниковъ, отозванъ былъ изъ Казани князь Петръ Семеновичъ Урусовъ, обвиняемый въ медлепности, и главное начальство падъ всеми действующими войсками поручено Долгорукому; онъ получилъ указъ — отправить воеводу Панина для промыслу надъ Алатыремъ и Алатырскимъ убздомъ и велъть ему сходиться съ княземъ Юріемъ Никитичемъ Борятинскимъ, который долженъ былъ двигаться туда же изъ Симбирска; а другому Борятинскому, князю Даниль, идти къ Долгорукому на Ядринъ и Курмышъ, очищая эти города отъ воровства. Указъ быль въ точности исполненъ Долгорукимъ.

Мы оставили князя Юрія Борятинскаго подъ Симбирскомъ послъ пораженія Разина. Здъсь онъ оставался довольно долго, втроятно поджидая втстей о дальпъйшихъ замыслахъ Стеньки. Не ранфе конца Октября Борятинскій двинулся по Симбирской черть и на ръкъ Урени столкнулся съ ворами, которыхъ было тысячъ восемь; они были побиты на-голову, 170 человъкъ плънныхъ, 16 знаменъ и 4 пушки достались побъдителю; побъжденные бросились за Суру, но и тамъ преслъдовали ихъ государевы люди, били, побрали обозы; нъкоторыхъ плънныхъ Борятинскій отпустиль въ Корсунь и на Урень уговаривать тамошнихъ жителей къ повиновенію; средство удалось: многіе Уренцы въ винахъ своихъ добили челомъ. Послъ Уренскаго бою Борятинскій отошель въ Тагаевъ, и тутъ 5 Ноября узналъ, что Донскіе козаки Ромашка и мурза Калка, собравши 15,000 народа, стоятъ у ръки Барыша въ Кандаратъ. На другой же день Борятинскій выступиль изъ Тагаева; узнавъ, что Усть-Уренская слобода занята воровскимъ ертоуломъ, опъ приступилъ къ ней и,

выбивши воровъ, казнилъ плънныхъ, заводчика попа села Никитина и другихъ козаковъ. 12 Ноября князь, построивъ три моста, перебрался черезъ Барышъ и увидалъ воровъ: они стояли за ръчкою Кандараткою подъ слободою, въ обозѣ, конные и пѣшіе, съ 12 пушками. Рѣчка мѣшала схватиться, и стояли полки съ полками съ утра до объда на разстояніи меньше полуверсты; Борятинскій все ждаль, что воры переберутся за ръчку на его сторону, но они не двигались. Князь началъ искать удобныхъ мъстъ, нашелъ и велълъ пъхотъ съ обозомъ и пушками наступать на воровъ, а самъ съ конницею переправился черезъ ръчку, наметавши въ нее стна. Птхота схватилась съ птхотой, конница съ конницей и государевы люди одолъли, взяли 11 пушекъ, 24 знамени; воры побъжали врознь разными дорогами, ихъ прислъдовали; побито было воровъ такое множество, что на поль, въ обозъ и на улицахъ въ слободъ между трупами нельзя было конному протхать, пролилось крови столько, какъ отъ дождя большіе ручьи текуть. Побъдители потеряли 13 человъкъ убитыми, раненыхъ оказалось 108. — 323 плъпныхъ были приведены къ воеводъ: онъ велълъ постчь заводчиковъ, остальныхъ, приведя къ присягъ, отпустилъ и пошелъ къ ръкъ Суръ. И вотъ съ того берега начали показываться толны, но то были не вооруженные воры, а челобитчики изъ деревень Алатырскаго и Саранскаго утздовъ, съ образами, плачь пеутишимая, объщанія, что ни къ какимъ воровскимъ прелестямъ впередъ приставать не будутъ. 17-го Ноября выступила голпа огромная: строитель Алатырскаго монастыря, священники съ образами, посадскіе люди, стръльцы, пушкари, козаки — всѣ со слезами припесли свои вины, били челомъ, чтобъ князь или самъ шелъ въ Алатырь, или воеводу прислалъ. Борятинскій отпустилъ къ нимъ воеводу Шилникова съ стрельцами и солдатами, а самъ пошелъ по черте къ Корсуню и остановился въ Мордовской деревиъ Котяковъ: тутъ явились челобитчики изъ Корсуна, Корсунова и Талскаго. Борятинскій удовольствовался этимъ и поспѣшилъ въ Алатырь, боясь, чтобъ воры, собравшись, не заняли этого важнаго мъста. Онъ пришелъ туда 23-го Ноября и сдълалъ острогъ.

Опасенія Борятинскаго не были напрасны: въ началь Декабря воровскіе атаманы мурза Калка, Алёшка Савельевъ, Янка Никитинскій, Ивашка Маленькій, Петрушка Леонтьевъ, собравъ последнія силы, двинулись къ Алатырю. Но объ этомъ движеніи провъдаль воевода Василій Панинъ, отправленный, какъ мы видъли, для соединенія съ Борятинскимъ. Панинъ поспъщилъ на переръзъ ворамъ, встрътилъ ихъ недалеко отъ Мордовской деревии Баевой, вступилъ въ бой, побиль ихъ, взяль десять знамень, пушку, много пленныхъ и вогналь бъгущихъ въ обозъ, находившійся въ сель Тургеневъ, но обоза взять не могъ и ночью отступилъ съ версту, къ деревиъ Баевой. Въ эту же самую ночь явился въ Баеву и князь Юрій Борятинскій съ конными и пъшими людьми. На другой день, 8 Декабря, рано, оба воеводы отправились къ Тургеневу, на воровскіе обозы, взяли ихъ приступомъ и съкли бъгущихъ на пятнадцати верстахъ, добыли три пушки мъдныхъ, три бочки пороху, 8 знаменъ, возъ фитилю, тридцать семь мушкетовъ.

Думая, что опасность, грозившая Алатырю, изчезла, 11 Декабря Барятинскій и Панинъ двумя дорогами выступили подъ Саранскъ: Борятинскій шелъ прямою дорогою, Панинъ подлъ Сурскаго лъса. До самаго Атемара, куда воеводы пришли 16 Декабря, они не встръчали пикакого сопротивленія, встрътили только Русскихъ крестьянъ, Татаръ и Мордву, бившихъ челомъ о пощадъ; Русскіе шли къ присягъ, Татары и Мордва давали шерть по своей въръ и указывали мъста, гдъ укрывались раненые, получившіе эти рапы на воровскихъ бояхъ съ государевыми людьми: ихъ казнили смертію; въ Атемаръ были повъшены старшины и есаулы, бывшіе съ воровскими козаками. Въ то же время Долгорукій изъ Красной слободы отправилъ уже извъстнаго намъ воеводу, князя Константина Щербатаго, для очистки Пензенскихъ мъстъ, гдъ

прежде всего утвердились мятежники. Щербатовъ поразилъ воровъ 12 Декабря, за восемь верстъ отъ Тронцкаго острогу, и потомъ выгналъ ихъ изъ Тронцкаго острога; оба Ломовы и Пенза сдались безъ сопротивленія. Съ другой стороны изъ Шацка туда же, по направленію къ юго-востоку, шелъ воевода Яковъ Хитрово, шелъ на воровскія засѣки черезъ большой льсь: въ деревиъ Ачадовъ онъ долженъ былъ выдержать съ ворами самый упорный бой: «полковникъ Деписъ Швыйковскій съ своею Смоленскою, Бъльскою и Рославскою шляхтою приступали къ деревиъ жестокими приступами, не щадя головъ своихъ, прітажали къ воровскому обозу, на воровскихъ людей на пику, пику съкли и обозъ ломали; много шляхты было переранено тяжелыми ранами, пробиты пасквозь пиками и рогатинами, иные изъ пищалей и луковъ прострълены». Наконецъ воры увидали невозможность держаться долъе и сдались. Хитрово распустилъ ихъ, и они, пришедши въ Керенскъ, напугали его жителей разсказами про шляхетскіе жестокіе напуски. Следствіемъ было то, что Керенчане вышли на встръчу къ Швыйковскому и впустили его въ го-Хитрово, въ донесеніи государю, не можетъ нахваролъ. литься храбростію Швыйковскаго и шляхты его полка.

Но когда вниманіе Долгорукаго было сосредоточено на военных дъйствіяхъ, происходившихъ къ югу отъ его главной стоянки, Красной слободы, бунтъ отрыгнулъ на съверовостокъ: защитникъ Симбирска, окольничій Иванъ Богдановичъ Милославскій, пріъхавъ изъ Симбирска въ Москву, далъ знать, что на дорогъ между Арзамасомъ и Алатыремъ приходили на него многіе воровскіе люди съ нарядомъ. Противъ нихъ двинулся воевода Леонтьевъ, разбилъ ихъ въ Алатырскомъ уъздъ у села Апраксина, и, какъ обыкновенно бывало, разбитые бросились въ лѣсъ, въ свои засъки, расположенныя подъ деревнею Селищами; здъсь сидъли они съ женами, дътьми и со всъмъ воровскимъ обозомъ: засъки были взяты; илънные разсказывали, что было ихъ въ сборъ больше 3000, Русскихъ людей и Мордвы, сбирались идти къ Арза-

масу и къ Нижнему. Отрядъ изъ 500 воровъ стоялъ въ Мордовской деревиъ Андреевкъ: узнавъ о Селищевскомъ пораженіи своихъ, они добили челомъ. Бъжавшая съ бою Мордва спряталось въ своихъ деревняхъ: Леонтьевъ велълъ сжечь эти деревни. Арзамаскій и Алатырскій уъзды были успокоены.

Далье на востокъ, для усмиренія Черемисы и Чувашъ. волновавшихся вмъстъ съ Русскими ворами по нагорному берегу Волги, для очистки Свіяжска, Цывильска, Чебоксаръ, Кузьмодемьянска и другихъ городовъ, еще съ половины Октября дъйствоваль князь Данила Борятинскій: впродолженіе Октября онъ разбилъ воровъ на осьми бояхъ, выручилъ Цывильскъ, Чебоксары и, приблизившись къ Кузьмодемьянску, 2 Ноября, написаль къ его жителямъ, чтобъ добили челомъ государю. Отвъта не было. 3-го числа воевода подошель еще ближе къ городу и увидаль, что идуть священники съ крестами, но подле духовенства не было никого изъ другихъ чиновъ; священники объявили, что городскіе и убздные люди, выпустивъ ихъ, священниковъ, изъ города съ крестами, заперли за ними городъ съ угрозою, что порубятъ нхъ женъ и дътей, пушки и всякое оружіе противъ государевыхъ людей у воровъ приготовлено. Борятинскій немедленно велълъ солдатамъ и стръльцамъ идти на приступъ; приступъ удался: воры были перебиты и побраны въ пленъ, между прочими и воровскіе старшины — посадскій Шустъ да соборный попъ Өедоровъ. Василь-городъ, узнавъ о судьбъ Кузьмодемьянска, присладъ повинную. Въ Кузьмодемьянскъ Борятинскій остановился для розыску: 60 человѣкъ пущихъ воровъ казнено смертію, у сотни отсъчены руки или по пальцу у правой руки, 400 биты кнутомъ нещадно. Но строгости и увъщанія мало помогли: Черемиса нагорной стороны Кузьмодемьянскаго убзда вся воровала съ воровскими козаками: дадутъ шерть и тотчасъ же опять заворують, быотся съ государевыми людьми; Русскіе воры собрались въ Ядринъ. Борятинскій послаль уговаривать ихъ монаха Герасима и

посадскаго Тихонова: монахъ былъ сброшенъ съ башни. посадскій положенъ на огонь. Воры были такъ смелы, что не хотъли ждать прихода на себя государевыхъ людей, въ половинъ Ноября напали въ числъ 13,000 на Кузьмодемьянскъ и зажгли слободы, но потерпъли сильное поражение, потерялидвъ пушки и семь знаменъ. Послъ этой побъды Борятинскій послаль въ Василь за подводами, чтобъ везти пушки поль Ядринъ: воры, засъвшіе здъсь, испугались и бъжали, Ядринцы присягнули государю, Курмышане последовали ихъ примеру. На Ветлугъ бунтъ не распространился: тамъ прикащики разныхъ помъстій и вотчинъ и безъ государевыхъ воеволъ управились съ воровскою шайкою. Другая шайка перебросилась было на Унжу, но изгибла неизвъстно какъ. Къ Генварю 1671 года восточная украйна утихла. Мятежъ вспыхивалъ и во многихъ мъстахъ южной украйны, по не разгорадся: главнаго заводчика не было:

Подъ Симбирскомъ Стенька потерялъ и силы и власть. Онъ такъ растерялся, что прибъжавъ на Самару, сталъ разсказывать жилецкимъ людямъ, какъ пушки у него не стали стрелять и отъ того онъ бъжаль на Низъ. Самъ богатырь-чародъй признался, что сверхъестественная сила его оставила, и Самарцы не пустили его къ себъ въ городъ, Саратовцы сдълали то же самое. Пока еще Стенька былъ силенъ и держалъ Симбирскъ въ осадъ, сторона его на Дону держала верхъ и не давала Корнилу Яковлеву съ товарищами высказаться въ пользу государства. Въ Сентябръ прівхаль въ Черкаскъ изъ Москвы Донской козакъ Артемій Михайловъ съ товарищемъ, привезъ царскую грамоту. Собрался кругъ и когда грамоту вычли, Корнило Яковлевъ началъ говорить: «Мы отъ въры христіанской и отъ соборной церкви отступили: пора намъ вспокаяться, дурость отложить и великому государю служить по прежнему». Трижды со слезами повторяль онъ эти рачи козакамъ въ кругу, и рашили не порывать сношеній съ Москвою, отпустить туда станицу; но Волжскіе козаки закричали: «Зачемъ посылать станицу въ

Москву, разв'в захотыть въ воду, кто побдеть?» Потомъ, обратясь къ прібхавшимъ изъ Москвы козакамъ, закричали: «А вы зачъмъ изъ Валуекъ вожа и провожатыхъ брали? будто вы сами дороги не знаете? знатное дъло: отпущены вожъ и провожатые для провъдыванія въстей!»

Но когда пришли въсти, что Разниъ разбитъ государевыми людьми, когда онъ самъ явился на Дону съ подтвержденіемъ этого извъстія, то дъла перемънились: старые козаки взяли верхъ. Стейька свиръпствовалъ, жегъ попадавшихся ему враговъ въ печи вмъсто дровъ, но ничто не помогало, Донъ не поднимался на его защиту. Въ Февралъ 1671 года онъ подошель было съ своею шайкою къ Черкаску, по его не пустили; онъ отошелъ съ угрозою, что возвратится и изведетъ встхъ, и засълъ въ Кагальницкомъ городкъ. А междутъмъ Корнило Яковлевъ сносился съ Москвою, какъ бы промыслить надъ Стенькою: въ Москвъ, въ недълю Православія, прокричали анавему Стенькъ Разину и велъли старому нашему знакомому стольнику Касогову, привыкшему жить между козаками, двинуться на Допъ съ тысячью человскъ выборныхъ рейтаръ и драгунъ. Дъло покончилось скоръе, чъмъ ждали: 14 Апръля старые козаки подступили къ Кагальницкому, сожгли городокъ, схватили Стеньку съ братомъ Фроломъ, сообщниковъ его перевъшали. 6 Іюня Стеньку, послъ обычнаго допроса, четвертовали въ Москвъ.

Оставалось покончить съ Астраханью. Мы видъли, что Разинъ, увзжая, оставилъ здъсь виъсто себя атамана Ваську Уса и объявилъ Астраханцамъ, что они могутъ управиться сами съ остальными своими лиходъями. Астраханцы не долго медлили; 3-го Августа бунтъ, порубили бердышами подъячихъ Якова Трофимова и Ивана Безчастнаго съ товарищами, однихъ въ сугонъ, другихъ въ домахъ, иныхъ въ тюрьмахъ; прибъжали на митрополичій дворъ, начали искатъ здъсь государева дворцоваго промышленника Ивана Турчанина, не нашли и напустились на митрополита и на его домовыхъ людей, зачъмъ спрятали Турчанина, грозились всъхъ побить

до смерти, ругали Іосифа скверными словами: «Ты угождаешь боярамъ», кричали они ему: «только тебъ у насъ не уцълъть!» На этотъ разъ митрополитъ спасся, что предсказано ему было и въ сонномъ видъни: видълъ онъ палату вельми чудиу и украшениу, сидятъ въ ней трое убіенныхъ князей Прозоровскихъ и пьютъ питіе сладкое паче меда, надъ пими вънцы златы съ драгимъ и многоцъпнымъ каменіемъ; и онъ митрополитъ обрътеся въ той же палатъ, токмо отъ нихъ подалъ сидълъ и питья своего ему не дали пить, глаголюще: онъ къ намъ еще не поспълъ. Разсказывая этотъ сонъ, митрополитъ плакалъ и говорилъ: «Еще не пришелъ часъ мой смертный!»

- Начали ходить слухи, что Стенькъ плохо, разбить подъ Симбирскомъ и бъжалъ; но бунтъ кипълъ еще на восточной украйнъ, царскіе воеводы еще были заняты тамъ, и воровскіе козаки не отчаявались. 2 Ноября явился къ митрополиту Татаринъ и подалъ царскую грамоту, въ которой государь увъщевалъ Астраханцевъ принести повинную. Митрополитъ велълъ списать итсколько списковъ съ грамоты и распорядился такъ: ключаря своего Негодява и Вознесенскаго пгумена Сильвестра отправилъ къ есаулу Лебедеву (на котораго, какъ видно, больше надъялся, чъмъ на атамана Уса) убъдить его, чтобъ уговаривалъ своихъ воровскихъ козаковъ отстать отъ воровства, а самъ хотълъ увъщевать народъ въ церкви. Но Лебедевъ, выслушавъ игумена и ключаря, «учинился неистовъ, и на другой день поутру началъ являть козакамъ, что митрополить со властями, съ попами и дворовыми дътьми боярскими складываеть у себя грамоты, хочеть насъ всехъ отдать боярамъ руками». Козаки стали собираться на дворъ къ атаману своему Усу, туда же собирались и приставшіе къ нимъ Астраханцы, а между-темъ гуделъ большой колоколъ и народъ толпился у соборной церкви. Пришелъ митрополитъ, велълъ ключарю облачиться и прочесть подлинную государеву грамоту вслухъ передъ всемъ народомъ; въ это время подошли съ атаманова двора и козаки съ окозачившимися Астра-Истор. Росс. Т. XI.

ханцами и также слушали грамоту. Ключарь кончилъ чтеніе и отдалъ грамоту митрополиту, но тутъ козаки бросились къ последнему и вырвали у него изъ рукъ грамоту. Раздраженный такимъ безчинствомъ, Іосифъ началъ бранить козаковъ, называль ихъ еретиками, измънниками; тъ не остались безотвътными, начали ругать митрополита позорными словами, кричали: «Чернецъ! Зналъ бы ты свою келью! что тебъ до насъ за дъло? знаешь ли ты раскатъ?» — «Посадить его въ воду!» раздавалось въ одномъ мъстъ. — «Послать въ заточенье!» — въ другомъ. Однако ни одна изъ угрозъ не была исполнена: козаки съ государевою грамотою отошли къ своему воровскому атамапу. За митрополита поплатился ключарь: на другой день козаки схватили его, связали и били палками, допрашивали: «Скажи, кто ту грамоту писалъ? вы съ митрополитомъ, попами и дътьми боярскими ее здъсь сложили?» --«Государева грамота прямая», отвъчалъ ключарь: «прислана изъ Москвы». — «А есть ли съ нея списокъ?» спрашивали воры. Ключарь, не стерпя палокъ, сказалъ, что списки есть. Явился къ митрополиту есаулъ и съ нечестью отобралъ у него списки.

Слухи все приходили хуже и хуже для козаковъ: бунтъ улегался на восточной украйнъ, и вотъ въ Апрълъ пришла страшная въсть — Разинъ взятъ старыми козаками въ Кагальницкомъ. Воры переполошились, но еще не потеряли всей надежды; ръшили, чтобъ одна шайка съ атаманомъ Федоромъ Шелудякомъ отправилась вверхъ по Волгъ къ Симбирску; Васька Усъ по прежнему оставался въ Астрахани.

Здѣсь, 21 Апрѣля, въ Великую Пятницу, митрополиту дали знать, что юртовскіе Татары привезли изъ Москвы новую государеву грамоту и стоять за Волгою; Іосифъ тотчасъ послаль къ новоучрежденнымъ воровскимъ Астраханскимъ старшинамъ, чтобъ пришли къ нему на совѣтъ. Посланный возвратился съ отвѣтомъ, что старшины нейдутъ, а стоятъ на базаръ. Тогда митрополитъ пошелъ самъ на базаръ и сталъ говорить народу: «Православные христіане! вѣдомо мнѣ учи-

нилось, что есть къ вамъ великаго государя милость, призывная грамота, привезли Татары, стоять они за Волгою; я государевой грамоты принять не смью, потому что вы меня и первою грамотою поклепали, будто я ее со властями и съ попами складываль и писаль дома: такъ вы теперь ступайте, возьмите грамоту сами и привезите ее ко мнь; а великій государь-свыть милостивъ, вины вамъ отдастъ». — Митрополиту отвъчали старшины: «Мы не смъемъ безъ атамана Васьки Уса», и пошли къ атаману, а митрополить въ соборъ; тутъ подошелъ къ нему Васька Усъ съ есауломъ Топоркомъ; Топорокъ началъ бранить митрополита; тотъ разсердился и кинулся на него съ посохомъ: «Врагъ ты окаянный, еретикъ и богоотступникъ! Что вы не повинуетесь великому государю?» Пошумъвъ у собора, козаки пошли прочь, ругаясь скверными словами.

На другой день, въ Великую Субботу, воры и сколько разъ присылали къ митрополиту есауловъ, чтобъ отдалъ государевы грамоты: «А если не отдашь», говорили есаулы: «всъхъ твоихъ людей побьемъ, и самому тебъ достанется!» — «Государевы грамоты за Волгою у Татаръ», отвъчаль Іоснфъ: « пошлите за ними кого хотите». Наконецъ за грамотами послали: ихъ привезли прямо въ соборную церковь, гдъ митрополить распечаталь ихъ при Васькъ Усъ съ товарищами; но когда Іосифъ хотфлъ ихъ читать, козаки повернулись и вышли изъ церкви въ свой кругъ; митрополитъ пошелъ за инми въ кругъ съ священниками, домовыми дътьми боярскими и дворовыми людьми, и велелъ въ кругу читать грамоты. Но когда чтеніе кончилось, козаки закричали: «Вольно писать нмъ боярамъ и самимъ; еслибъ была государева грамота, то была бы за красною печатью; ее митрополитъ самъ сложилъ со властями и съ попами; тужитъ по немъ раскатъ; еще того раскату осталось; не тъ дни теперь захватили, а то бы онъ митрополить узналь у насъ, какъ атаманы-молодцы смуту чинять; вся смута и бъда отъ него, митрополита: онъ переписывается съ Московскими боярами, съ Терекомъ и Дономъ; по его письму Терекъ п Донъ отъ насъ отложились». Несмотря на эти крики, митрополить обратился къ Астраханцамъ: «Астраханскіе жители! вельно по грамоть великаго государя воровъ Донскихъ всёхъ перехватать и посадить въ тюрьму до указа, а вамъ вельно во всемъ вины свои принести; онъ государь-свътъ милостивъ, вины ваши отдастъ; вы то все положите на мнѣ, что великій государь васъ окаянныхъ пичъмъ не велитъ тропуть». — «Кого намъ хватать и сажать въ тюрьму», закричали въ отвътъ: «мы всъ воры; возьмите его митрополита и посадите въ тюрьму или въ каменную будку; счастье твое, что пристигла Святая Недъля, а то мы бы тебъ дали память!»

Великъ День помѣшалъ преступленію; но оно было неминуемо: враги стояли лицомъ къ лицу; Іосифъ высказался окончательно; на его призывъ броситься на воровъ и посажать ихъ въ тюрьмы Астраханцы не двинулись, но не нынче, завтра могли двинуться; въ городѣ была власть, начальный человѣкъ, и этотъ человѣкъ прямо, открыто дѣйствовалъ противъ воровъ, вооруженный крестомъ и грамотою великаго государя.

Только что прошла Святая Недъля, въ Оомино Воскресенье козаки принялись за враговъ своихъ; опять привели въ кругъ несчастнаго ключаря и спрашивали, кто сочинялъ и писалъ грамоты? — «Вы сами знаете, что онъ не здъсь сочинены», отвъчалъ ключарь: «сами вы взяли ихъ у Татаръ». Ключаря повели за городъ и срубили. Схватили митрополичыхъ дътей боярскихъ и повели ихъ пытать; но въ кругу послышались голоса: «Что ихъ пытать, или рубить, или казнить? ихъ казнимъ, а послъ нихъ у митрополита другіе будутъ писцы; пора намъ приниматься за самого митрополита: его убъемъ, такъ въ городъ у насъ смуты не будетъ». Дътей боярскихъ сперва пасадили за крънкій караулъ, но потомъ выпустили. Поджигали себя, чтобъ убить митрополита, но дъло было страшное, не ръшались; нужна была сильная поджога, и она явилась.

Шелудякъ плылъ къ Симбирску съ тяжелою думою: это была послъдияя попытка, и что если она не удастся? Астрахань оставалась послъднимъ убъжищемъ; но ее нужно было очистить отъ враговъ, а то, пожалуй, прибъгутъ къ Астрахани, а тамъ и ворота для нихъ заперты. Шелудякъ на дорогъ созвалъ кругъ и приговорили: убить митрополита Іосифа и воеводу князя Семена Львова; чтобъ заставить товарищей подиять руки на архіерея, послали сказать Усу, что Іосифъ и князь Семенъ ссылаются съ Донскими козаками, по ихъ письму Разинъ пойманъ и всякое зло промышляется надъего товарищами.

И

11 Мая Іосифъ былъ за проскомидіею въ соборъ, когда воры пришли звать его къ себъ въ кругъ: «Добро», отвъчалъ митрополитъ: « вотъ я облачусь во всю святительскую одежду», и пошелъ въ алтарь облачаться, а воры дожидались на паперти; показалось имъ долго; начали говорить: «Что это митрополитъ съ попами не заперся ли въ алтаръ? мы пойдемъ въ кругъ и, возвратясь, и нечестью вытащимъ изъ церкви». Митрополитъ облачился и велёлъ благовъстить въ большой колоколъ, чтобъ собирались священники идти съ нимъ вмёстё въ кругъ. Войдя въ кругъ въ полномъ облаченін, съ крестомъ въ рукахъ, Іосифъ спросиль Уса: «Зачъмъ вы меня призвали, воры и клятвопреступники?» Усъ обратился къ козаку, прівхавшему отъ Шелудяка: «Что ты сталъ, выступайся! съ чъмъ прівхалъ отъ войска — говори теперь!» Козакъ началъ говорить митрополиту: «Присланъ я отъ войска съ ръчами, что ты воровски переписываешься съ Терекомъ и Дономъ, и по твоему письму Терекъ и Донъ отложились отъ насъ». — «Я съ ними не переписывался», отвъчалъ Іосифъ: «а хотя бы и переписывался, такъ въдь это не съ Крымомъ и не съ Литвою; я и вамъ говорю, чтобъ и вы отъ воровства отстали и великому государю вины свои принесли». Отвътъ сильно не поправился: « Что онъ таитъ свое воровство, что не переписывался будто?» закричали въ кругу: «какой онъ правый человъкъ! что онъ пришелъ въ

кругь съ крестомъ? мы въдь и сами христіане, а ты будто пришелъ къ иновърнымъ». Крикуны начали уже выходить изъ круга, чтобъ снять съ митрополита облачение; но тутъ изъ толпы рванулся Донской козакъ Миронъ: «Что вы, братцы, на такой великій санъ хотите руки поднять? намъ къ такому великому сану и прикоснуться нельзя». Въ отвътъ козакъ Алёшка Грузинкинъ кинулся на Миропа, схватилъ его за волосы, другіе воры пристали къ Грузинкину, начали Мирона колоть, рубить, вытащили за кругъ и убили. Мирона убили, но слова его произвели впечатление: точно показалось страшно дотронуться до архіерейскаго облаченія, и козаки начали приступать къ священникамъ, толкать и бранить ихъ скаредною бранью: «Снимайте съ митрополита санъ! онъ снималь же и съ Никона патріарха санъ». Іосифъ самъ сняль съ себя митру, панагію и, обратившись къ протодіакону, сказаль: «Что же ты сталь, не разоблачаешь? уже пришелъ часъ мой!» Протодіаконъ, въ ужасъ, снялъ омофоръ, снялъ саккосъ. Тутъ козаки выбили все духовенство изъ круга, крича: «до васъ дела нетъ!» и повели Іосифа пытать на пороховой дворъ. Митрополита положили на огонь и спрашивали: «Скажи свое воровство, какъ ты переписывался?» Іосифъ не отвечаль ни слова, только творилъ молитву и проклиналъ палача. Спросили о казиъ: Іосифъ объявилъ, что у него только 150 рублей, а поклажи ничьей нътъ. Послъ пытки митрополита повели на казнь, на раскатъ; проходя тыт мыстомы, гды лежалы еще трупы убитаго за него Мирона, Іосифъ осънилъ его и поклонился. Взвели на раскать, посадили на край и хотъли сринуть; Іосифъ испугался последней минуты, ухватился за козака и поволокъ было его съ собою; тогда воры положили его на бокъ на краю раската и столкнули. Это были самые отчаянные воры, которые работали на раскатъ, Алёшка Грузпикинъ съ немногими товарищами. Самая дъятельность поддерживала ихъ ожесточеніе, ихъ опьяненіе. Но съ другимъ чувствомъ стояло большинство воровъ внизу подлъ раската; ихъ страхъ

увеличивался все болбе и болбе съ приближеніемъ дбла къ развязкъ, и когда наконецъ тбло Іосифа ударило объ землю, козакамъ послышался страшный стукъ: они обомлели и минутъ съ двадцать стояли въ глубокомъ молчаніи, повъся головы. Потомъ опохмелились пыткою и казнію воеводы, князя Семена: Львова.

Наказъ Шелудяка былъ исполненъ: Астрахань очищена отъ опасныхъ людей. На другой день послъ убійства Іосифа и князя Львова воры написали запись и силою заставили духовенство приложить къ ней руки за себя и за дътей духовныхъ: обязывались стоять противъ бояръ и измънниковъ и умирать другъ за друга. Но запись не помогла.

Оедька Шелудякъ въ Іюнъ доплылъ до Симбирска, по это важное мъсто успъли уже защитить: здъсь сидълъ старый нашъ знакомый, перебравшійся, подобно другимъ воеводамъ, съ запада на востокъ, бояринъ Петръ Васильевичъ Шереметевъ. Воры были отбиты и завели переписку съ Шереметевымъ, объщаясь принести повинную; Шереметевъ отвъчалъ имъ, что пошлетъ къ великому государю за указомъ, и воры отступили въ Самару дожидаться этого указа. Этотъ поступокъ Шереметева съ шайкою воровъ, болье не опасною, не поправился въ Москвъ, особенно когда тамъ прочли подлинныя воровскія грамоты къ воеводь. Въ Симбирскъ явился стольникъ князь Волконскій съ похвалою Шереметеву за его подвиги противъ воровъ и вмъстъ съ выговоромъ: «Ты прислалъ къ великому государю воровскія письма, по писаны они не такъ, какъ виновные добиваютъ челомъ и милости просять; да они же воры написали, будто у великаго государя есть бояре измънники, князь Юрій Алексъевичъ Долгорукій и Богданъ Матвъевичъ Хитрово; написали и другія многія затъйныя дъла. Ты на ихъ воровскія письма писалъ кънимъ памяти, гдъ въ началъ писано: по указу великаго государя, и иное многое писано въ техъ памятяхъ, чего къ нимъ ворамъ писать не довелось, и печатаны памяти печатью Симбирскаго города. Тебъ боярину съ такими ворами переписываться не довелось; а у великаго государя бояръ изм‡нниковъ никого нѣтъ, служатъ великому государю вѣрно. Ты пишешь, что воры пошли на Самару и ждутъ тамъ государева указа: и то знатио, что вы своими письмами воровъ остановили, и учинили это не гораздо».

Воры, видя, что милостивой царской грамоты къ нимъ не приходитъ, разбъжались съ Самары — каждый въ свой городъ, а Өедька Шелудакъ съ Астраханцами поплылъ въ Астрахань, гдъ принялъ главное начальство послъ Уса, умершаго червивою бользнію. Но слъдомъ плыли къ Астрахани государевы люди съ воеводою бояриномъ Иваномъ Богдановичемъ Милославскимъ. Въ концъ Августа суда Милославскаго показались въ виду Астрахани; воры отправились было противъ него на стругахъ, чтобъ не пропустить къ городу; но бояринъ отбилъ ихъ, присталъ къ берегу и построилъ себъ земляной городъ на устью реки Болды. Отсюда несколько разъ посылаль онъ уговаривать Астраханцевъ и Донскихъ козаковъ къ сдачъ, объщая государеву милость: «они же яко дикіе звъріе ни мало внимаху». Козаки не ограничились только обороною: атаманъ Алёшка Каторжный сталь со своимъ отрядомъ на нагорной сторонь, чтобъ мъшать сообщенію Милославскаго съ Верхомъ, козаки ръшились папасть даже на самый станъ Милославскаго, но были отбиты. 12 Сентабря бояринъ велѣлъ сдѣлать земляной городокъ и на нагорной сторонъ, на ръчкъ Соленой, противъ своего стана. Шелудякъ и Каторжный немедленно напали на новый городокъ, по были поражены на-голову.

Три мѣсяца послѣ того стоялъ Милославскій подъ Астраханью; воры не предпринимали болѣе наступательныхъ движеній, но и не сдавались. На помощь къ Милославскому явился Черкесскій князь Каспулатъ Муцаловичь, и осадилъ Астрахань съ другой стороны. Милославскій, чтобъ имѣть болѣе возможности къ увѣщаніямъ, позволилъ Астраханцамъ свободный входъ въ свой станъ для переговоровъ: каждый день являлись они къ нему пьяные и говорили всякія рѣчи; бояринъ отвъчалъ всегда мягко, уговаривая взыскать милость великаго государя. Наконецъ въ Астрахани обпаружилось раздъление между закоренълыми ворами, которые не хотъли сдаваться и между умъренными желавшими принести вины свои. Последніе, убъгая насилій отъ противной стороны, начали перебъгать въ полки государевы: бояринъ принималъ ихъ ласково, приказывалъ кормить и поить. Воры, въ злобъ на этихъ перебъжчиковъ, кричали, что побьютъ вдовъ, оставшихся отъ прежде побитыхъ ими, побыотъ остальныхъ дътей боярскихъ, подъячихъ и митрополичьихъ людей; но время ихъ явно проходило, у нихъ уже недоставало ни силы, ни смълости для новыхъ преступленій. Самъ Өедька Шелудякъ истребилъ единачную запись, составленную на другой день по смерти митрополита Іосифа. Князю Каспулату Муцаловичу удалось какъ-то выманить къ себъ Шелудяка и задержать. Сильное волнение началось въ Астрахани, когда узнали, что Шелудякъ въ рукахъ у государевыхъ людей. Кончилось тъмъ, что 26 Ноября Астраханцы дали знать Милославскому в своей покорности.

27-го Ноября по вновь наведенному мосту на ръкъ Кутумъ двинулись государевы полки въ покорившійся городъ: впереди шли священники съ молебнымъ пъніемъ, несли икону
Богородицы «Живоносный Источникъ въ чудесъхъ», данную
Милославскому при отпускъ государемъ, по обычаю. Астраханцы вышли на встръчу и, увидавъ икону, пали на землю
и завопили, чтобъ государь отдалъ имъ вины, какъ милосердый Богъ гръшниковъ прощаетъ. «Вины всъмъ отданы», отвъчалъ Милославскій: «и вы государскою милостію уволены».
Воевода прямо отправился въ соборъ къ молебну; съ иконы
Живоноснаго Источника велълъ списать новую и оставить въ
соборъ на память будущимъ родамъ. По стънамъ и воротамъ

стали сотники и стръльцы Московскіе.

Какъ нъкогда во Псковъ въ подобныхъ же обстоятельствахъ, такъ теперь и въ Астрахани никого не тропули. Самъ Оедька Шелудякъ жилъ на свободъ на воеводскомъ дворъ; другіе заводчики бунта также оставались безъ наказанія, поплатившись только награбленнымъ добромъ въ пользу воеводы и приказныхъ людей; даже Алёшка Грузинкинъ, задаривъ
послъднихъ, получилъ отпускъ изъ Астрахани; другіе воры
закабалились въ холопи воеводъ и приказнымъ людямъ. Но
когда все совершенно успокоилось, лътомъ 1672 года явился
въ Астрахань князь Яковъ Одоевскій для суда и расправы:
главные заводчики — Федька Шелудякъ, Алёшка Грузинкинъ,
Феофилка Колокольниковъ, Красулинъ были повъшены; Корнилко Семеновъ, у котораго нашли заговоры, сожженъ какъ
еретикъ; другіе отправлены на службу въ верховые города.

Государство, сосредоточивъ свои силы на восточной украйнь, отправивъ туда лучшихъ воеводъ, задавило бунтъ впродолжение 1670 и 1671 года. Соловецкое возмущение не казалось опаснымъ, силы, туда отправляемыя, были инчтожны, воеводы плохи, и потому Соловецкій монастырь держался противъ царскаго войска семь лътъ слишкомъ. Мы видъли, что въ 1668 году отправленъ былъ туда стряпчій Игнатій Волоховъ съ отрядомъ стрельцовъ; архимандритъ Іосифъ, не принятый въ монастыръ, жилъ въ Сумскомъ острогъ и завъдывалъ встми соловецкими вотчинами - Сумскимъ острогомъ, Кемскимъ городкомъ и 22-мя усольями. Въ Генваръ 1669 года Волоховъ, по государеву указу, отправилъ въ монастырь стръльца съ увъщаніемъ обратиться; стрълецъ принесъ отвътъ: «У насъ одно положено, что по новымъ жингамъ пъть и служить отнюдь не хотимъ; на томъ мы въ монастыръ и съли, что помереть, и если Волоховъ впередъ къ намъ пришлетъ, то мы его посланца въ тюрьму засадимъ». Волоховъ не предпринималъ ничего противъ монастыря, а завель ссору съ архимандритомъ Іосифомъ, доносилъ на него въ Москву, что онъ, вмъстъ съ монахомъ Кирилломъ, только и любятъ тъхъ, у которыхъ въ монастыръ братья и племянники ворують, что брать бунтовщика попа Матюшки, дьячекъ Ивашка Евстратьевъ, живетъ у архимандрита въ кельт и съ монахомъ Кирилломъ всякія письма тайно пишутъ и посылаютъ. «Надобно думать» писалъ Волоховъ: «что въ архимандрить къ тебь, государю, мало правды: за ваше здоровье въ навечерін Рождества Христова Бога не молилъ и дьякона возглашать не заставлялъ и говоркомъ псаломщикъ не говорилъ; за это я на архимандрита шумълъ; на 12-е число Февраля, на Алексъя Митрополита и на ангелъ царевича Алексъя Алексъевича свадьбы вънчали. Сказывалъ мнъ поповскій староста, Унежемскаго усолья попъ Василій, какъ тадилъ онъ по Соловецкимъ вотчинамъ, то замътилъ, что за ваше здоровье на великомъ выходъ Бога не молять, въ церквахъ говорять не единогласно и пъніе поютъ не наръчное. Хотълъ я ъхать въ Кемскій городокъ, потому что Кемскіе люди Соловецкимъ ворамъ радъютъ: и архимандритъ мнъ подводъ не далъ... Архимандритъ Іосифъ н по усольямъ старцы всъ бражники; чернецы и служки ходятъ на волость пьяные и государевы запасы на воровство приносягъ бабамъ». Архимандритъ Іосифъ, съ своей стороны, писалъ, что Волоховъ надъ Соловецкими мятежниками промыслу никакого не чинитъ, самъ на море не вздитъ и стрвльцовъ не посылаетъ, живетъ въ Сумскомъ острогъ и, приметываясь къ монастырскимъ служкамъ и крестьянамъ, чинитъ налоги для своей корысти, бъетъ батогами безвинно, въ цъпяхъ и желъзахъ держитъ многіе дни, хвалится архимандрита великому государю огласить напрасно; монастырскихъ крестьянь, вздящихъ къ Архангельску, велить задерживать и беретъ съ нихъ деньги за пропускъ. На Волохова же писали сотники Московскихъ стръльцовъ, Чадуевъ и Молчановъ, обвиняя его въ нерадъніи и трусости.

Наконецъ вражда между Волоховымъ и архимандритомъ дошла до того, что 16 Марта 1672 года Волоховъ пришелъ въ церковь и во время херувимской, передъ самымъ выходомъ, схватилъ архимандрита, билъ по щекамъ, дралъ за бороду и началъ толкать въ шею; стръльцы подхватили Іосифа, выволокли изъ церкви съ ругательствами и посадили въ

тюрьму, гдв онъ сидълъ на большой цепи со стуломъ. Давая знать въ Москву о посажении Іосифа на съезжий дворъ за карауломъ, Волоховъ объяснялъ дело такимъ образомъ, что 15 Марта явились къ нему все монахи кроме троихъ, живущихъ въ кельъ у архимандрита, и объявили, что Іосифъ въ Сумскомъ заводитъ бунтъ и воровство такое же, что въ Соловецкомъ, хочетъ его, Волохова, сотниковъ и стрельцовъ бить.

Разумъется, немедленно была отправлена грамота въ Сумской — освободить архимандрита; Волохову очень это не поправилось, онъ началь было говорить, что грамота прислана воровски, однако, дълать нечего, 2 Мая выпустилъ Іосифа изъ тюрьмы. Оба, и Волоховъ и архимандритъ, были вызваны въ Москву для суда, вызваны были и старцы, донесшіе на архимандрита. Противъ обвиненій въ нерадъніи Волоховъ оправдывался, что онъ къ монастырю на море не ходилъ и стрельцовъ не посылаль за малолюдствомъ, а въ Кемскомъ городкъ заставу постановилъ, чтобъ монастырскіе крестьяне въ монастырь запасовъ не провозили. Но къ чему служила эта застава, когда выходцы сказывали, что въ монастыръ хлъбныхъ запасовъ и соли будетъ на 15 лътъ? къ чему служила Кемская застава, когда во все лъто 1671 года Анзерской пустыни чернецъ Варооломей и Двинскаго уъзда старецъ Никандръ и съ береговъ всякіе люди провозили въ монастырь рыбу, масло, всякіе товары и, между прочимъ, 15 бочекъ краснаго вина? Архимандритъ Іосифъ показалъ, что Волоховъ принялъ въ Сумской острогъ бъгуна чернеца Германа и, воспринявъ на себя архіерейскую честь, память ему даль, вельль ему объдию служить и духовнымь отцомъ себъ сдълалъ, приказалъ въдать прочихъ священниковъ во всемъ, а Германъ пьянскимъ обычаемъ благословлялъ народъ объими руками какъ митрополитъ. — Волоховъ не запирался, что далъ память по Германову челобитью и по свидътельству Соловецкихъ монаховъ, знавшихъ этого монаха. Но самъ Германъ показалъ, что Волоховъ велълъ ему служить насильно

и сажаль его въ цъпь, принуждая взять память. Германъ вмъстъ съ тъмъ показаль и на Іосифа, что къ нему присылаютъ изъ Соловецкаго монастыря деньги, а онъ посылаетъ въ монастырь запасы и говорилъ ему, Герману: «По новоисправленнымъ служебникамъ я не служилъ и впередъ служить не хочу, по этимъ книгамъ не устоитъ, будетъ все по прежнему». Іосифъ отвъчалъ, что ничего подобнаго онъ не говорилъ Герману. Что же касается до показанія монаховъ о бунтъ Іосифа, то монахи эти объявили въ Москвъ: «когда у архимандрита съ Волоховымъ учинилась вражда, то архимандритъ посылалъ насъ къ Волохову говорить, чтобъ онъ пожилъ смиреньемъ; но Волоховъ взялъ насъ съ собою въ събзжую избу, велълъ подъячему написать сказки на архимандрита въ бунтъ, какъ ему годно, и по неволъ велълъ намъ

приложить руки».

Госифъ былъ переведенъ въ Казанскій Спасскій монастырь; не знаемъ, что сдълади съ Волоховымъ, только на его мъсто въ Іюпъ мъсяцъ 1672 года отправленъ былъ стрълецкій голова Клементій Іевлевъ. 2-го Августа Іевлевъ съ 725 стръльцами отправился на Соловецкіе острова и, пришедъ въ Глубокую губу, послаль къ мятежникамъ письмо, чтобъ добили челомъ и впустили его въ монастырь; по мятежники отказали ему съ великимъ невъжествомъ. Получивъ такой отказъ, Іевлевъ отправился подъ монастырь, пожегъ около него хоромное строенье, амбары, лодки, карбасы, сфио и дрова, разорилъ рыбныя и звъриныя ловли, побилъ лошадей, и ушелъ въ Сумской острогъ, хвалясь тъмъ, что государевыхъ ратныхъ людей отвелъ въ цълости, только было ранено два человъка; предпринять противъ монастыря что-пибудь важное Іевлевъ не могъ, потому что у служилыхъ людей пороху и свинцу не стало, не было этихъ запасовъ и въ Сумскомъ. Іевлевъ былъ также отозванъ въ Москву въ 1673 году, и осада поручена была воеводъ Ивану Мещеринову. У него было 700 стръльцовъ и, что всего важиве, ствиобитныя орудія. Мещериновъ пачалъ было дъйствовать рышительно въ

1674 году, окопалъ свое войско шанцами, устроилъ городки и открылъ съ нихъ пальбу противъ монастыря; но когда въ Октябръ начались холода, онъ сиялъ осаду, разорилъ всъ свои украпленія и, по примару предшественникова, ушель зимовать въ Сумской. Въ монастыръ при оборонъ сильите всёхъ дёйствовали старый заводчикъ, архимадритъ Никапоръ, служка Бородинъ, келарь Навананлъ Тучинъ, городничій старецъ Протасій, изъ мірянъ сотники: Исачко Воронинъ да Кемлянинъ Самко. Никаноръ ходилъ безпрестанно по башнямъ, кадилъ пушки, кропилъ ихъ водою и приговаривалъ: «Матушки мон галаночки! надежда у насъ на васъ, вы насъ обороните!» — «Стръляйте, стръляйте!» кричалъ безпрестанно Никаноръ: «смотрите хорошенько въ трубки, гдъ воевода; въ него и стръляйте: какъ поразимъ пастыря, ратные люди разойдутся аки овцы». Но между осажденными была постоянно рознь. Мы видели, что монахи, стоя горячо за преданія Чудотворцевъ, какъ они выражались, не хотёли однако порвать съ правительствомъ и на вопросъ архимандрита Іосифа: царь православенъ ли? отвъчали утвердительно; даже главный ораторъ старообрядства Геронтій не одобряль стръльбы въ государевыхъ людей. Такимъ образомъ двое главныхъ заводчиковъ возстанія разошлись. Но па сторонъ Никанора были начальники ратныхъ людей, сотники Воронинъ и Самко; эти не только считали позволительнымъ стрълять въ государевыхъ людей, но требовали отъ священниковъ, чтобъ перестали молиться за государя: «Молитесь за преосвященныхъ митрополитовъ и за всъхъ православныхъ христіанъ!» говорили они священникамъ, а про государя говорили такія слова, что «не только написать, но и помыслить страшно». Видя, что по ихъ не делается, воры схватили четырехъ монаховъ, главныхъ своихъ противниковъ, въ томъ числъ и Геронтія, 16 Сентября созвали соборъ и объявили келарю, что служить больше не будутъ и ружье на стъну положили, потому что священинки ихъ не слушаются, молятся за государя, а они этихъ молитвъ слышать не

жотять. Келарь сталь имъ бить челомъ, и они умилостивились, взяли снова оружіе, но объявили священниковъ еретиками, перестали ходить въ церковь, исповъдовались другъ у друга, а не у отцовъ духовныхъ, завели содомію, начали расхищать монастырскую казну. Геронтій съ товарищами были выпущены изъ тюрьмы, по принуждены были оставить монастырь и явились къ Мещеринову. Геронтій остался въренъ своимъ убъжденіямъ и объявилъ въ допросъ: «Передъ великимъ государемъ я во всемъ виновать; я за него всегда Бога молилъ, теперь молю и впередъ молить долженъ; апостольскому и св. Отецъ преданію послъдую; а новоисправлениыхъ печатныхъ книгъ, безъ свидътельства съ древними харатейными, слушать и тремя перстами крестъ на себъ воображать сумнительно мнъ, боюсь страшнаго суда Божія!»

Большая часть священниковъ оставила монастырь; тогдаворы приговорили между собою кресть целовать, что имъ стоять и биться противъ государевыхъ людей за сотниковъ и помереть всъмъ заодно; но когда начали целовать крестъ, то оказалось миого нежелающихъ, а двое оставинихся священниковъ прямо отказали въ церковной службъ. Но Никаноръ не унывалъ: «Мы», кричалъ онъ: «и безъ священниковъ проживемъ, въ церкви часы станемъ говорить, а священы проживемъ, въ церкви часы станемъ говорить, а священие вороживемъ, въ церкви часы станемъ говорить, а священие вороживемъ, въ церкви часы станемъ говорить, а священие вороживемъ проживемъ проживемъ

щенники намъ не нужны!»

Въ концъ Мая 1675 года Мещериновъ опять явился подъмонастыремъ со 185 стръльцами. Въ Августъ пришло къ нему еще около 800 стръльцовъ Двинскихъ и Холмогорскихъ. На этотъ разъ воевода не пошелъ, по обычаю, зимовать въ Сумской, по остался подъ монастыремъ. Попытка взять его приступомъ 23 Декабря не удалась; но перебъжчикъ монахъ Феоктистъ указалъ Мещеринову отверстіе въ стънъ, легко закладенное камиями. Ночью на 22-е Генваря, въ сильную мятель и бурю, Феоктистъ повелъ стръльцовъ къ отверстію; камии были выломаны, и передъ разсвътомъ стръльцы были уже въ монастыръ; осажденные, ничего не подозръвая, разошлись уже спать, часовые стояли по башнямъ, и стръльцы:

могли на свободъ сбить замки и отворить ворота, въ которыя и вошелъ Мещериновъ съ остальными стръльцами. Защитники монастыря проспулись уже слишкомъ поздио: иъкоторые изъ нихъ бросились было на стръльцовъ съ оружіемъ въ рукахъ, по згибли въ неравномъ боѣ; заводчики — Никаноръ, Самко были схвачены и казнены, другіе разосланы въ Кольскій и Пустозерскій остроги; тѣ же, которые объявили, что повинутся государю и церкви, прощены и остались жить въ монастыръ 76.

## примъчанія.

- 1) Москов. глав. архивъ мин. ин. дълъ, дъла Малороссійскія 1657 года.
  - 2) Архивъ мин. юст., столбцы Малорос. приказа, № 6001.

3) Синбирскій Сборникъ, Кикинскія бумаги.

4) Арх. мин. ин. д., Крымскія діла 1655, 1656 и 1657 годовъ, діла Турецкія и Донскія 1657 и 1658 годовъ.

5) Архивъ мин. юст., столбцы Малорос. приказа № 5852.

6) Тамъ же, № 5836, 5852, 5841, 6040; Синб. Сборникъ, Кикинскія бумаги, стр. 14; Архивъ мин. ин. дѣлъ, дѣла Малороссійскія и Польскія 1658 года; Лѣтопись Величка подъ тѣмъ же голомъ.

7) Theiner - Monuments historique de Russie, p. 35.

- 8) Импер. публ. библ., рукоп. на разныхъ языкахъ in 4, отд. IV, № 62.
  - 9) Арх. мин. иностр. делъ, дела Польскія 1657 и 1658 годовъ.
- 10) Тамъ же, дъла Шведскія 1658 года; Węslawski Victor et victus V. C. Gosiewski, p. 38.

11) Допол. къ III тому Дворц. разрядовъ, стр. 184.

12) Столбцы приказа тайн. дель въ Государств. архивъ.

13) Акты истор. ІV, № 118.

- 14) Архивъ мин. ин. дълъ, дъла Польскія 1659 года.
- 15) Величка; то же находимъ у Венславскаго, стр. 90.

16) Архивъ мин. ин. д., дъла Крымскія 1659 года.

17) Дополн. къ III тому Дворц. разрядовъ, стр. 194; Weslawski, р. 93.

18) Архивъ мин. ин. д., дъла Крымскія 1659 года. Истор. Росс. Т. XI.

- 19) Архивъ мин. ин. дѣлъ, дѣла Польскія 1659 г. № 2.
- 20) Тамъ же, дъла Крымскія и Донскія 1659 года.
- 21) Тамъ же, дѣла Малороссійскія 1659 года; Архивъ минист. юстиц., столбцы Малорос. приказа, № 5843, 5845. По Московскимъ извѣстіямъ, Данило Выговскій умеръ на дорогѣ; но изънижеприведеннаго (стр. 113) письма Бѣнѣвскаго къ Юрію Хмельницкому видно, что Данила былъ жестоко пытанъ, что больше чѣмъ вѣроятно. Въ Малороссіи не знали о смерти Выговскаго: въ Декабрѣ 1659 года Хмельницкій присылалъ просить объ его освобожденіи.
- 22) Архивъ мин. ин. делъ, дела Шведскія 1657-1661 года; стольцы Прик. тайн. дълъ въ Госуд. архивъ. - Во время переговоровъ съ Швеціею встрѣчаемъ упоминовеніе о знаменитомъ Катошихинъ: «Отъ царя и в. киязя Алексъя Михайловича всея В. и М. и Б. Россіп самодержца нашимъ великимъ и полноночнымъ посламъ дум. двор. и намъстнику Шацкому Афонасью Лавр. Ордину-Нащокину съ товарищи. Апръля въ 19 писали есте къ намъ Свъйскихъ пословъ съ вами о събздахъ и съ листа Свъйскихъ же пословъ прислали переводъ. А въ отпискъ вашей въ первомъ столбцъ прописано гдъ было надобно написать насъ великаго государя, и написано великаго, а государя не написано. И то вы учинили неостерегательно. И какъ къ вамъ ся наша грамота придетъ, и выбъ впредь въ отпискахъ своихъ и во всякихъ нашихъ дёлехъ которые будутъ на писмё наше великаго государя именованье и честь писали съ великимъ остерегательствомъ, а вы діаки вычитали всякія писма сами не по единожды и высматривали гораздо чтобъ впредь въ вашихъ писмахъ такихъ неосторожностей не было, а подъячему Гришке Катошихину который тов отписку писалъ велелибъ есте за то учинить наказанье бить батоги. Писанъ на Москвъ лъта 7168 Мая въ 4. — Послъ, 9 Октября, Нащокинъ посылалъ Катошихина въ Ревель провъдывать о Шведскихъ послахъ.
  - 23) Дополненіе къ III ч. Дворц, разрядовъ, стр. 207.
  - 24) Архивъ мин. ин. д., дъла Малороссійскія 1659 и 1660 г.
  - 25) Węslawski, p. 119.
  - 26) Памятники, изд. Кіевск. коммисс., т. IV, отд. 3, № 1.
  - 27) Архивъ мин. ин. д., дъла Польскія 1660 года.
  - 28) Suis cladibus orbi notus, говоритъ Майербергъ о Хованскомъ

29) Акты арх. эксп. IV, № 119, 127; Дополненія къ III ч. Дворцовыхъ разряд. стр. 244; Памятн. изд. Кіев. коммис. IV, 61.

30) Relatio historica belli Szeremetici; Journal de ce qui s'est passé entre l'armée des polonais et celle des Moscovites; Theiner-Monuments historiques de Russie, p. 40.

- 31) Архивъ мин. ин. д., дъла Малороссійскія, Польскія и Крымскія 1660 года. Относительно числа войска, бывшаго у Шереметева, мы не имъемъ другихъ показаній, кромъ приведеннаго выше (стр. 108) извъстія козацкихъ посланцевъ, что у него было 60,000.
  - 32) Столбцы Прик. тайн. дѣлъ, № 85.
  - 33) Архивъ мин. юстиц., столбцы Малоросс. приказа, № 5871.
  - 34) Węslawski, p. 146.
- 35) Архивъ мин. ин. д., дъла Донскія 1660 года; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. приказа, № 5871.
- 36) Памятн. изд. Кіевск. коммис. т. IV; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. приказа, № 6043.
- 37) Архивъ мин. ин. д., дъла Малороссійскія 1660 и 1661 годовъ; Памятн. изд. Кіевск. коммис. IV, 154.
- 38) Архивъ мин. ин. д., дѣла Малороссійскія 1661 года; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. прик., № 5871.
- 39) Дополн. къ III т. Дворцов. разр., стр. 263, 306; Архивъ мин. юст., столбцы Малор. прик., № 5888.
- 40) Архивъ мин. ин. д., дѣла Малороссійскія 1662 года; Архивъ мин. юст., столбцы Малорос. прик. № 5859.
- 41) Памятн. пзд. Кіевск. коммис. IV, 189, 209, 212, 216, 226, 250, 255, 287.
  - 42) Тамъ же, столбцовъ № 5861.
- 43) Архивъ мин. ин. д., дъла Малорос. 1662 и 1663 годовъ; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. прик. № 5865; Памяти. изд. Кіевск. коммис. IV, 256.
- 44) Архивъ мин. ин. дѣлъ, дѣла Малорос. 1663 года; столбцы Прик. тайн. дѣлъ въ Госуд. архивѣ, № 75.
  - 45) Theiner, p. 49; Weslawski, p. 227.
- 46) Архивъ мин. ин. д., дъла Польскія 1661—1663 годовъ; Памятн. изд. Кіевск. коммис. IV, 194.
  - 47) Книги разрядныя, т. II, годъ 1663.
  - 48) Архивъ мин. ин. д., дъла Малорос. и Польскія 1663 года.

- 49) Тамъ же, дѣла Польскія 1662 года, № 116; Памятн. изд. Кіевск. коммис. IV, стр. 395 и слѣд.
- 50) Архивъ мин. ин. д., дѣла Малороссійскія 1664 года; Государств. архивъ, столбцы Приказа тайн. дѣлъ, № 75.
  - 51) Архивъ мин. ин. д., дъла Малорос. 1664 и 1665 годовъ.
- 52) Тамъ же; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. приказа № 5872, 5870.
  - 5) Тамъ же, № 5872.
  - 54) Тамъ же.
  - 55) Тамъ же.
  - 56) Тамъ же.
  - 57) Архивъ мин. ин. д., дъла Крымскія 1666 и 1667 годовъ.
  - 58) Тамъ же, дела Польскія техъ же годовъ.
- 59) Mayerberg, Iter. р. 179; Акты арх. эксп. IV, 193; Катоши-хинъ, стр. 79 и слъд.
- 60) Архивъ мин. юстиц. столбцы Приказнаго стола, № 1477; Катошихинъ.
- 61) Архивъ мин. ин. д., приказныя дѣла 1663 года, № 7, 122, 123, 238; 1664 года, № 15; Катошихинъ.
  - 62) Акты арх. эксп. IV, № 71.
  - 63) Правосл. Собестаникъ 1859 года, статья Діаконъ Осодоръ.
  - 64) Столбцы Прик. тайн. дёлъ въ Госуд. архивъ, № 49.
- 65) Москов. арх. мин. ин. д.; статейные списки Суханова въ
- 66) Правосл. Собесфаникъ 1858 года. Матеріалы для Истор. Рус. раскола.
- 67) Слѣдующее изложеніе Никонова дѣла составлено по подлиннымъ актамъ, хранящимся въ Государственномъ архивѣ между столбцами Приказа тайныхъ дѣлъ; часть актовъ хранится въ Синодальной библіотекѣ; нѣкоторые акты напечатаны въ Собраніи государ. грамотъ и договоровъ. Въ Синодальной же библіотекѣ находится изложеніе Никонова дѣла, составленное Паисіемъ Лигаридомъ, любопытное по нѣкоторымъ живымъ подробностямъ. Что же касается до житія Никонова, написаннаго Иваномъ Шушерою, то опытъ научилъ насъ пользоваться имъ съ большою осторожностію: при изложеніи дѣятельности Никона во время Новгородскаго мятежа (Исторія Россіи, т. Х, стр. 173 и слѣд.) мы увидѣли, какъ разукрашенное въ пользу Никона повѣствованіе Шу-

шеры разнится отъ свидътельства подлинныхъ актовъ, какія заключаетъ въ себъ неправильности относительно порядка событій. Само собою разумѣется, съ какою подозрительностію мы должны были смотрѣть на извѣстія раскольниковъ о Никонѣ, которому, какъ врагу Божію, они старались приписать всевозможныя преступленія и неправды.

- 68) Здёсь мы имѣемъ дёло съ двумя несходными свидётельствами: съ письмомъ Никона къ патріархамъ, гдё онъ описываетъ свой уходъ, и съ показаніями лицъ, находившихся въ соборѣ 10 Іюля; но такъ какъ Шушера, пристрастный къ Никону, гораздо болѣе сходится съ послѣдними, чѣмъ съ Никономъ, то мы и слѣдуемъ показаніямъ.
  - 69) Węslawski, p. 105.
- 70) Въ 1664 году дъйствительно видима была комета, о которой упоминаетъ Гевелій (Hevelius) въ своемъ *Prodromus cometicus*, также Mantissa Prodromi cometici и Machina coelestis; Pingré въ Сометодгарніе. Сообщено проф. Савичемъ.
- 71) Приведемъ еще нъкоторые, не лишенные интереса акты о Никоновомъ дълъ изъ бумагъ Приказа тайныхъ дълъ. 1. Грамота патріарха Діонисія Цареградскаго къ царю 174 года, Ноября 12-го: «О Никоновомъ дълъ преже сего трудихомся вомнозъ съ великимъ прилежаніемъ и сложихомъ главы въ двухъ свиткахъ, ни о чемъ же въ себъ разнетвующія; таже извъствую главы реченныя въ тъхъ свиткахъ въ сей силъ состаятися на твоей пресвътлости и по твоему изволению и повельнию обладати патріархомъ тамо поставленнымъ якоже и прочими сигклитиками, не бо суть благая два начала въ единомъ самодержствъ, но единъ буди старъйшина. Проклятый той Аванасій движимый отцомъ лжи дьяволомъ яко орудіе его безъ всякія нужды пришель туды, лжесвидітельствуя на свитки и правильныя главы; лживо бо глаголалъ есть, яко посланъ есть отъ насъ и яко есть единокровный намъ; вѣждь, яко есть сосудъ злосмрадный и злаго изволенія, и отъ церкви изверженъ много уже льтъ, сего ради да посланъ будетъ на нъкое мъсто да плачется за душу свою, и да не возвратится въ наши страны до скончанія живота своего. И тотъ нашъ изв'єть буди танинъйшій, паче же въ мальйшія части да издереть пресвытлость твоя, чтобъ невидимо было многихъ ради винъ, чтобъ инымъ не слышно было. Постановили есмы Киръ Паисія святаго и благо-

рэзумнаго митрополита Газскаго, послахомъ ему вольность, яко разсудному и свъдущему о сицевыхъ церковныхъ дълахъ, поставляющи его намъстника во оборонение правильныхъ тъхъ главъ, и ръшити всякое неудобство и сомнъние предлагаемое отъ сопротивныя страны и правити судъ купно со освященнымъ соборомъ помъснымъ архіерейскимъ предсъдящему на немъ яко образотворящему нашу порсуну въ томъ единомъ дълъ даже до совершения его.

- 2. Никонъ доносилъ въ 180 году, что Кирилловскія власти называютъ государя разорителемъ и грабителемъ за взятіе лишняго хльба изъ монастыря; да у нихъ же въ монастыръ вкладчикъ Александръ Борковъ держитъ Капитонскія ереси, про государя говоритъ слова непрестойныя, Никона называетъ антихристомъ и вездь свою ересь прославляеть, къ архимариту ко кресту длясложенія перстовъ и въ церковь для новоисправленныхъ книгъ не приходитъ. — Посланный царскій Лопухинъ взялъ Боркова въ Москву. — Кирилловскіе монахи жаловались, что Никонъ запасовъ хорошихъ не принимаетъ, хулитъ, вмъсто запасовъ беретъ деньги, береть лишнее. Лопухинъ долженъ былъ сказать ему: буде онъ Никонъ такъ чинилъ, и ему отъ переговоровъ и отъ огласки не отбыть, и впредь отъ него станутъ плакать и переговаривать, особенно онъ самъ на себя славу наводитъ, что беретъ вмѣсто запасовъ деньги, да спрашиваетъ осетровъ живыхъ мѣрою по два аршина съ четью, какихъ въ Шексив въ уловв не бываетъ. - Киримовскимъ монахамъ Лопухинъ долженъ былъ наказать накрѣпко, чтобъ давали Никону рыбу добрую безпереводно; строенье Лопухинъ долженъ былъ досмотрѣть тайно и на чертежъ начертить; чего не достроено - вельть достроить, ибо Никонъ жаловался, что Кирилловскіе плотники не достроивъ ушли. Никонъ отвъчалъ, что деньги вмъсто запасовъ Киримовские монахи давали сами по совъту. Лопухинъ нашелъ, что не достроено было то, чего строить не было приказано.
- 3. На содержаніе Никона шло: изъ Киримлова монастыря сѣна 20 возовъ, дровъ 15 саженъ; изъ Спасокаменнаго сѣна 12 копенъ, дровъ 8 саженъ, да служка съ лошадью для посылокъ; изъ Спасопримуцкаго сѣна 15 копенъ, дровъ 8 саженъ да поваръ. Изъ Корнильева сѣна 8 копенъ, дровъ 7 саженъ, одинъ приспѣшникъ. Изъ Павлова сѣна 8 копенъ, дровъ 7 саженъ, одинъ портной.

Троицкаго Устышекснинскаго съна 12 копенъ, дровъ 10 саженъ, служка съ лошадью. Кириллова Новоезерскаго съна 10 копенъ, дровъ 10 саженъ, одинъ псаломщикъ. Никитскаго и Благовъщенскаго съна 5 копенъ, дровъ 5 саженъ, 1 келейникъ. У Никона было 14 лошадей, 36 коровъ. Приставъ Шайсуповъ писалъ, что Никонъ держитъ у себя на рыбныхъ ловляхъ и по другимъ службамъ 22 человъка. Лопухинъ говорилъ Никону: какал ему прибыль, что лишнихъ людей держитъ, отъ того рождается молва и многіе пореговоры, чтобъ держалъ по 5 или по 6, а по нуждъ по 7 человъкъ. Никонъ на это билъ челомъ, чтобъ зимою было у него по 12, а льтомъ по 6 ловцовъ, меньше нельзя. Никонъ билъ челомъ на Лопухина, что онъ не положилъ слугъ съ Кириллова монастыря для своей бездъльной корысти; жаловался, что ему не даютъ положеннаго съ монастырей, которые бъдны; Кирилловъ богатъ, а столовыхъ запасовъ ему не присылаетъ, грибовъ и прислали, только такихъ скаредныхъ и съ мухоморами, что и свиньи ихъ не станутъ ѣсть, рыбу прислали сухую, только голова да хвостъ, хмёлю прислали съ листомъ, что и въ квасъ класть не годится; прислами, чего не прошено — стяги говяжьи и полти свиные на сміхть; образцы всіхть этихть запасовть Никонть прислаль кть царю. Онъ писаль: «Платьемъ и обувью я съ братьею обносился, а сшить некому, присланъ изъ Павлова монастыря портной швечишко неумѣющій, кромѣ шубнаго и сермяжнаго сшить и скроить о себъ ничего не умъетъ. Отъ недостройки въ погребъ всъ запасы, овощи перемерзли, помираемъ съ голоду, наги и босы ходимъ».

- 3. Никонъ выпросилъ у государя, чтобъ на Өерэпонтовъ монастыръ доимочныхъ денегъ не правили. Онъ прислалъ было за нихъ свои деньги 200 рублей, но эти деньги отосланы были къ нему назадъ.
- 4. 180 года, Мая 24 Никонъ жалуется, что къ Великому дню прислали ему изъ Кириллова монастыря 13 гривенокъ масла, 200 яицъ сырыхъ, 100 красныхъ, да сметаны брацкую братину, да хлъбныхъ запасовъ небольшое, а изъ иныхъ монастырей ничего не прислали.
- 5. 182 года, Ноября 18 посылка стряпчаго Кузьмы Лопухина. Послано было для рожденія царевича Петра древо сахарное, ковришка на орелъ, хлібецъ черный; отъ царевны Натальи Алексівевны — денегъ 200 рублей, ковришка сахарная, ковришка пря-

ничная, хлъбецъ черный. Для поминовенія царевича Алексъя денегъ 200 рублей; послано было также арбузовъ Тамбовскихъ, арбузовъ Бълогородскихъ, яблоковъ Нъжинскихъ, яблоковъ Московскихъ. Лопухинъ объявилъ, что велено давать ему, Никону, изъ Белозерскихъ монастырей запасовъ въ годъ 15 ведръ вина церковнаго, 10 ведръ романеи, 10 ренскаго, 10 пудъ патаки на медъ, 30 пудъ меду сырцу, 20 ведръ малины на медъ, 10 ведръ вишень на медъ, 30 ведръ уксусу, 50 осетровъ, 20 бълугъ, 400 тешъ межукосныхъ, 70 стерлядей свъжихъ, 150 щукъ, 200 язей. 50 лещей, 1000 окуней, 1000 карасей, 30 пудъ икры, 300 пучковъ вязиги, 2000 кочней капусты, 20 ведръ огурцовъ, 5 ведръ рыжиковъ, 50 ведръ масла коноплянаго, 5 ведръ масла орфховаго, 50 пудъ масла коровья, 50 ведръ сметаны, 10000 яицъ, 30 пудъ сыровъ, 300 лимоновъ, полпуда сахару головнаго, пудъ пшена сорочинскаго, 10 фунтовъ перцу, 10 фунтовъ инбирю, 5 четвертей муку, 10 четвертей чесноку, 10 четвертей грибовъ, 10 ч. рѣпы, 5 ч. свеклы, 500 редекъ, 3 ч. хрѣну, 100 пудъ соли, 60 четвертей муки ржаной, 20 ч. пшеничной, 50 ч. овса, 30 ч. муки овсяной, 30 ч. ячменю, 50 ч. солоду ржанаго, 30 ячнаго, 10 овсянаго, 15 ч. крупъ гречневыхъ, 50 ч. овсяныхъ, 3 ч. проса, 12 ч. гороху, 5 ч. съмени коноплянаго, 20 ч. толокна, да работникамъ 40 стяговъ говядины, или 150 полоть ветчины.--Никонъ писалъ, чтобъ дороги отъ кельи его не отводить; Лопухинъ долженъ былъ отвѣчать ему: «ему то прибыль, что дорога будетъ подальше: всякіе люди мимо келей станутъ вздить и, прівхавъ къ Москвъ и ъдучи съ Москвы, станутъ сказывать небывалыя ръчи. — Относительно запасовъ Никонъ писаль: «Мы, съ Кузьмою Лопухинымъ поговоря, какихъ запасовъ преизлишно паписано въ росписи, и мы тъхъ убавили, а какихъ не написано, и мы приписали, а чаять молва будетъ велика въ монастыряхъ о тъхъ запасахъ; что и въ прошлыхъ годахъ велено давать, и они давали малые запасы и то съ великими брюзгами, и въ выписи писали. впятеро и вдесятеро и во сто и тысячными числами, оболгали тебь, великому государю, меня; а по твоей росписи многихъ запасовъ въ здёшнихъ странахъ не водится. Пожалуй меня, вели Крестнаго монастыря властямъ присылать про мой обиходъ рыбы семги и сижковъ». — Вмъсто назначеннаго въ росписи количества Никонъ написаль: 10 ведръ малины на медъ, 5 ведръ вишень на

медъ, 30 ведръ уксусу, 20 пудъ икры, 175 язей и шукъ, 100 пучковъ вязиги, 10 осетровъ, 2000 кочней капусты, 20 ведръ огурцовъ, 3 ведра рыжиковъ, 40 ведръ масла коноплянаго, 3 ведра масла оръховаго, 30 пудъ масла коровъя, 30 ведръ сметаны, 5000 лицъ, 20 пудъ сыровъ, 200 лимоновъ, 2 ч. луку, 8 ч. чесноку, 5 ч. свеклы, 1 ч. хръну, 8 ч. грибовъ, 10 ч. крупъ гречневыхъ, 1 ч. проса, 10 ч. толокна, 500 карасей ушныхъ, 6 ч. гороху, 500 редекъ; прибавилъ: 4 пуда воску, ½ пуда ладану, 1 пудъ семги, 6 ч. снетковъ, 20 пудъ хлъло, 150 судаковъ и язей, 500 свъчъ сальныхъ.

6. 182 года, Мая 5 Лопухинъ вздилъ въ Оерапонтовъ, чтобъ, по просъбъ Никона, положить всякой рыбъ мѣру, велѣть строить поварни и житницы. Никонъ билъ челомъ, чтобъ прислали ему

соболей на каптуры и рукавицы.

7. Письмо Никона царю: «Еще отъ бъднаго своего прошенья къ тебъ не престану, яко червь отъ древоточенія, понеже утробою стфеняемъ отъ Кириллова монастыря, что, противъ твоего указа, архимаритъ съ братьею никакихъ столовыхъ запасовъ не присылаетъ со 182 по 184 годъ Сентября по 20, и питаюся я твоимъ государевымъ жалованьемъ, покупаючи столовые запасы. дорогою ценою, да и купить стало негде, пустое место и отъгорода удалело, а ныне осень настаеть, а у меня клячишка свои. есть и коровенка, а скотинныхъ кормовъ, сѣнъ и иныхъ нѣтъ, а ближе Кириллова монастыря иныхъ монастырей нѣтъ. А въ Кирилловъ монастыръ смъются и поругаются мнъ, будто я у нихъ въ монастыръ всъ коровы прітлъ. А нынъ священникъ и дьяконъ и простой старецъ просятся отъ меня прочь скудости ради пищныя; потому что мнѣ ихъ кормить стало нечѣмъ, и келейнаго ради безпокойства, потому что печей нѣтъ, а держать мнѣ ихъ. насильно нельзя, понеже они терпъли у меня, помня мою милость къ себъ прежнюю. Милостивый, милостивый, милостивый великій государь, сотвори Господа ради со мною милость, не вели Кириллова монастыря старцамъ меня заморить. Да въдомо мнъ учинилось, что будто некій чернець, именемь Сергій дылконь, говорить про меня, будто я не чаю воскресенія мертвыхъ. А я мию, что и тебъ самому памятно, идеже прилучится при твоемъ приходъ во св. церковь, идеже прилучится символу въры глаголатися, никому иному оставляю глаголати, но всюду самъ и до днесь. И

ты Господа ради не повърь тому и, воспріимъ ревность Давида, погуби глаголющія неправду. Господа ради вели печи сдълать, а не велишь, и братья разбредутся розно и я останусь одинъ. Охъ увы мнъ, что буду!»

- 8. Письмо Никона царю: «Бьютъ челомъ тебф Кириллова монастыря старцы, будто посылають они на украйну покупать для меня вишни, и то тебъ буди въдомо, что ни едина мнъ отъ нихъ по се число не бывала вишня, только на прошлой 182 годъ за вишни деньги дали ѝ на 183 строитель говорилъ, чтобъ имъ платить черемховымъ морсомъ за вишни; потому что черемха родилась и собрали великое множество того морса съ вотчинъ, и мнъ не дали ни единой капли; да на прошлой же 183 годъ собрали Киримлова монастыря крестьяне малины тоже не малое число ведеръ, а мнъ не дали ни единой же капли. Они быотъ челомъ тебъ, будто отъ меня Киримловъ монастырь разоряется, и мнъ разорять Киримловъ монастырь некъмъ, я мало могу и ходить отъ старости, и слышится намъ, что они сами Кирилловъ монастырь пустошать и съ крестьянь денежные поборы частые сбираютъ и посылаютъ къ Москвъ и говорятъ: стало де намъ челобитье на Никона тысячи въ двѣ, а хотя станетъ и въ пять тысячъ. и намъ будетъ отбиваться, и тѣмъ тебя, великаго государя, безчестять, будто про площадной приказь говорять безстрашно; а на мнѣ милость твоя не по челобитью, ни по дачамъ, но по твоей милости и разсмотрѣнію. Воистину скуднѣе и нищѣе насъ нынѣ нътъ; сотвори милость, пожалуй рыбки и икорки, да умилосердися надо мною грёшнымъ и надъ приставомъ надъ князь Самойломъ (Шайсуповымъ), вели перемѣнить: онъ со всякія нужды помираетъ, да и меня уморилъ, потому что никто ни въ чемъ его не слушаетъ. А Кирилловские старцы и нынъшняго 184 году берутъ съ своихъ крестьянъ по 2 рубля, а говорятъ, будто на мой расходъ.
- 9. Во 184 году, Генваря 26 государь отправиль къ Никону стряпчаго Кузьму Лопухина, послаль съ нимъ отъ себя 100 рублей; отъ царицы мѣхъ соболій и мѣхъ бѣличій хребтовый, 10 полотенъ, 15 полотенецъ; отъ царевичей 100 рублей денегъ, 5 бѣлугъ, 10 осетровъ, 10 лососей, по пуду икры зеринстой и паюсной и разныхъ сластей, яблокъ въ патакъ, винограду, арбузовъ, постилъ. Лопухинъ долженъ былъ сказать ему: великій го-

сударь указалъ ему монаху Никону за всякіе столовые запасы и за питья и за работничьи мяса, за сѣно и за дрова имать со всѣхъ монастырей деньгами: съ Кириллова 319 рублей, Прилуцкаго 106, Каменнаго 88, Устьшекснинскаго 94, Новоезерскаго 61, Никитскаго и Благовъщенскаго по 31, Корнилова 55, Павлова 54. И если ему денегъ покажется мало, то сказать, что въ прибавку государь будетъ присылать къ нему рублевъ по 100 изъ своей казны, только бъ у него съ монастырей запросовъ больше того не было.

- 72) Дополн. къ акт. истор. V, № 102.
- 73) Эта грамота находится въ Синодальной библіотекъ.
- 74) Столбцы съ извѣстіями о Соловецкомъ возмущеніи въ Синодал. библіотекѣ; также въ архивѣ мин. юстиціи, между столбцами приказнаго стола, № 1525.
- 75) Следующій разсказъ о возмущеніи Стеньки Разина основанъ преимущественно на актахъ, хранящихся въ архивахъ мин. юстипін и мин. иностр. дель. Большая часть этихъ актовъ издана особою книгою, подъ заглавіемъ: Матеріалы для исторіи возмущенія Стеньки Разина, и составляетъ приложение къ монографіи о Разинь, написанной г. Поповымъ и помъщенной въ Русской Бесьдъ 1857 года. Но г. Попову остались неизвъстны важные акты, хранящіеся въ архивъ мин. юстиціи между столбцами приказнаго стола, подъ №№ 1567 и 1573; такъ, между прочимъ, изъ этихъ актовъ оказывается, что Борятинскій быль два раза подъ Симбирскомъ; мы воспользовались также любопытными извѣстіями о козацкихъ движеніяхъ до Разина, находящимися въ Донскихъ делахъ означенныхъ годовъ; также известіями о лицахъ, ссудившихъ Разина порохомъ и свинцомъ: эти извъстія случайно включены въ Малороссійскія дѣла 1668 года, № 1. Важныя извѣстія о Разинъ помъщены въ Актахъ историч. №№ 202 и 226. Изъ иностранныхъ сочиненій: 1) Страуса — Sehr schwere, widerwertige und merkwürdige Reisen; 2) Relation des particularités de la rebellion de Stenko Razin; 3) Stephanus Razin cosacus perduellis — Штурцфлейша. - Иностранными извъстіями, какъ вездъ, такъ и тутъ, надобно пользоваться съ большою осторожностію: такъ по иностраннымъ извъстіямъ Разинъ ничего не говориль съ пытокъ, но мы изъ Никонова дела знаемъ, что говорилъ, говорилъ о монахѣ, будто бы присланномъ отъ Никсна.

76) При изложеніи осады Соловецкаго монастыря мы пользовались изв'єстіями, находящимися въ архивѣ мин. юстиціи между столбцами приказнаго стола, №№ 1525, 1533 и 2159; изв'єстія о томъ же событіи находятся въ Актахъ арх. экспед. (т. IV), въ Актахъ историч. (т. IV) и въ Дополненіяхъ къ актахъ историч. (т. V).

### ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стран.

ГЛАВА І. Гетманскіе и митрополичьи выборы въ Малороссін. Переговоры съ Тетерею въ Москвъ. Посольство Кикина въ Малороссію. Выговскій замышляетъ изм'тну. Союзъ его съ ханомъ Крымскимъ. Сношенія хана съ Москвою и дъла на Дону. Выговскій и Лесницкій возбуждаютъ козаковъ противъ царя. Посольство Матвѣева и Рагозина къ Выговскому; посланцы Выговскаго — Миневскій и Коробка въ Москвъ. Запорожцы жалуются царю на Выговскаго. Вопросъ о воеводахъ. Хитрово въ Малороссіи и Переяславская рада. Полтавскій полковникъ Пушкарь противъ Выговскаго. Извъты его царю. Лесницкій въ Москвъ. Выговскій съ Татарами идетъ на Пушкаря. Гибель послъдняго. Выговскій поддается Польскому королю. Военныя дъйствія нодъ Кіевомъ. Раздъленіе Малороссіи и усобица. Радость въ Польшъ. Двадцать-одна причина, почему царь Алексъй не могъ быть избранъ въ преемники Яну Казимиру. Старанія Матвъева склонить Литву на царскую сторону. Сношенія съ Польшею. Виленскіе сътады. Враждебныя движенія Польскихъ войскъ. Побъда Долгорукаго надъ Гонсъвскимъ и плънъ послъдняго. Затруднительное положение Москвы. Ординъ-Нащокинъ и его преобразовательные замыслы. Борьба въ Малороссіи. Походъ Трубецкаго. Наказъ ему насчетъ соглашеній съ Выговскимъ. Конотопская битва. Ужасъ въ Москвъ. Дъйствія Выговскаго и сношенія его съ Трубецкимъ. Дъла въ Крыму. Дъйствія Донскихъ козаковъ. Паденіе Выговскаго. Юрій Хмельницкій гетманъ. Переговоры съ Швецією. Ссора Нащокина съ Хованскимъ. Валіесарское перемиріе. Побътъ сына Ордина-Нащокина за границу и переписка отца съ царемъ по этому случаю. Кардискій миръ.....

ГЛАВА И. Сношенія съ новымъ гетманомъ, отказъ въ его просьбахъ. Непріятельскія дъйствія и переговоры съ Поляками. Пораженіе князя Хованскаго подъ Полонкою. Военныя дъйствія Долгорукаго у Могилева. Переписка Бънъвскаго съ Юріемъ Хмельницкимъ. Походъ Шереметева и Хмельницкаго ко Львову. Военныя дъйствія у Любара.

2

Отступленіе Шереметева къ Чуднову. Хмельницкій передается Полякамъ. Сдача Шереметева и плънъ въ Крыму. Состояніе Москвы послъ извъстія о Чудновскомъ несчастіи. Дурныя въсти съ Дону. Ссора воеводъ въ Малороссіи. Москва печатаетъ извъстія о военныхъ дълахъ для Европы. Переговоры Бѣнѣвскаго и Хмельницкаго въ Корсунѣ. Черная рада. Павелъ Тетеря. Движенія на восточной сторонъ Днъпра въ пользу Москвы. Наказный гетманъ Самко. Запорожье, Сърко и Брюховецкій. Посольство Полтева въ Малороссію. Военныя лъйствія злъсь. Причина ихъ прекращенія. Смута въ Малороссін: Самко, Золотаренко и Брюховецкій ищуть гетманства. Посольство Протасьева въ Малороссію. Самко сов'туетъ, чтобъ западная сторона была уступлена Польшт и чтобъ при гетмант Малороссійскомъ находился постоянно Великороссійскій чиновникъ. Доносы на Самка. Епископъ Меоолій. Нашествіе Крымцевъ. Козелецкая рада. Доносы Самка и его приверженцевъ на Золотаренка, Меоодія на Самка; Брюховецкій доносить и на Самка и на Золотаренка и требуетъ Ртищева въ князья Малороссійскіе, Оправдательная грамота Самка. Возобновленіе военныхъ дъйствій въ Малороссіи. Хмельницкій слагаеть гетманство и постригается въ монахи. Тетеря — гетманъ западной стороны. Прододжение борьбы между искателями гетманства на восточной сторонъ. Церковная усобина вмъстъ съ политическою. Посольство Ладыженскаго въ Малороссію. Нъжинская рада; избраніе Брюховецкаго; казнь его противниковъ. Неудовольствія въ Українъ. Пораженіе Хованскаго при Кушликахъ. Потеря Гродна, Могилева, Вильны. Судьба Виленскаго воеводы князя Данилы Мышецкаго. Печальное состояніе царскаго войска въ Бълоруссін. Мирные переговоры. Размънъ плънныхъ. Трагическая смерть Гонсъвскаго. Король сбирается перейти на восточный берегъ Дивира. Лействія Московскаго воеводы Косогова и Сфрка на югф. Волпеніе въ Запорожьт. Письмо Косогова въ Москву. Тревога въ Малороссіи по причинъ королевскаго похода. Переговоры дьяка Башмакова съ гетманомъ и старшиною. Нашествіе короля на восточную сторону и неуспъхъ его. Военныя дъйствія на западной сторонъ. Замысель Выговскаго и смерть его. Заточеніе митрополита Іосифа Тукальскаго. Состояніе царскаго войска въ Малороссіи. Вражда Брюховецкаго съ епископомъ Меводіємъ и съ городами. Жалобы ратныхъ людей на Брюховецкаго. Оправдательное письмо его къ Хитрово. Брюховецкій требуеть Великороссійскаго духовнаго на Кіевскую митрополію и объявляєть о своемъ прітэдъ въ Москву.....

ГЛАВА III. Прівздъ гетмана Брюховецкаго въ Москву. Представленныя имъ статьи. Гетманъ пожалованъ въ бояре, старшина въ дворяне. Новый бояринъ сватается на Московской боярышить. Усобица между Малороссіянами въ Москвъ. Дурныя въсти наъ Малороссіи. Дорошенью — преемникъ Тетери. Онъ губитъ Опару и дъйствуетъ противъ полковинковт, преданныхъ Москвъ. Отчаянное письмо епископа Мефо-

104.

Стран.

дія. Возвращеніе Брюховецкаго въ Малороссію. Псудовольствіе духовенства по вопросу о митрополичьемъ избраніи. Союзъ духовенства съ мъщанами противъ гетмана и козаковъ. Смута въ Нереяславлъ и Запорожьъ. Поъздка дъяка Фролова въ Малороссию. Неудовольствіе козаковъ противъ гетмана-боярина. Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюбіе Брюховецкаго. Сильное ожесточеніе духовенства противъ гетмана. Безкорыстіе Кіевскаго воеводы Шереметева. Возмущеніе Переяславскихъ козаковъ. Брюховецкій совътуетъ крутыя мѣры. Волнепія въ Запорожьъ. Сношенія Москвы съ Польшею. Записка Ордина-Нащокина о Польскомъ союзъ и замъчанія на нее царя. Съъзды въ Дуровичахъ. - Неуступчивость Поляковъ и прекращение съъздовъ. Возмущение Любомирскаго заставляетъ Поляковъ возобновить переговоры. Андрусовскіе съёзды. Перемиріе. Причина уступчивости Поляковъ относительно Кіева. Условія Андрусовскаго перемирія. Польское посольство въ Москвъ. Переговоры объ изгнанной изъ Украйны шляхтъ и о союзъ противъ Турокъ и Крымцевъ. Значеніе Андрусовскаго перемирія. Общій взглядь на состояніе Малороссіи.....

198.

ГЛАВА IV. Разстройство финансовъ во время тринадцатильтней войны. Выпускъ мъдныхъ денегъ. Ихъ уподокъ въ цънъ. Воровскія депьги. Московскій бунтъ 1662 года. Отмѣна мѣдныхъ денегъ. Ссора царя съ патріархомъ; причины ея. Враги Никопа. Расколъ; его причины. Исправленіе книгъ при патріархъ Іоснфъ. Единогласное пъніе и проповъдь; возстаніе противъ этихъ нововведеній. Исправленіе книгъ при Инконъ. Сопротивление прежинхъ исправителей. Мысль объ антихристъ. Монахъ Капитопъ. Сопротивление Соловецкихъ монаховъ исправленнымъ книгамъ. Челобитная царю на Никопа. Окопчательный разрывъ его съ царемъ. Удаление въ Воскресенский монастырь. Успокоение Никона. Раздражение возобновляется. Невозможность выбрать новаго патріарха вслъдствіе требованій Никона. Пребываніе Никона въ Крестномъ монастыръ. Соборъ 1660 года. Протестъ Славеницкаго. Дъло объ отравъ. Бабарыкинское дъло. Письмо Никона къ царю по этому случаю. Паисій Лигаридъ. Его стараніе помирить Никопа съ царемъ. Вопросы Стръшнева и отвъты на нихъ Лигарида. Возраженія Никопа на эти вопросы и отвъты. Доносъ Бабарыкина на Никона. Потздка киязя Одоевскаго и Лигарида съ товарищами въ Воскресенскій монастырь по этому случаю. Отправленіе монаха Мелетія на Востокъ съ вопросами къ патріархамъ относительно поведенія Никона. Волиенія между Константинопольскими Греками. Патріархи даютъ отвъты, осуждающіе Никона. Прівздъ Авонасія Иконійскаго въ Москву. Затруднительное положеніе царя. Онъ вторично отправляєть Мелетія звать патріарховъ на соборъ въ Москву. Грамота патріарха Нектарія Іерусалимскаго въ пользу Никона. Сытинское дело. Письмо Никона къ царю съ целію отвратить соборъ. Внезапный прітадъ Пикона въ Москву и Зюзинское дъло. Грамоты Никона къ восточнымъ патріархамъ перехвачены. Прі-

Стран.

таль патріарховъ Александрійскаго и Антіохійскаго. Судъ. Осужденіе. Ссылка Никона въ Ферапонтовъ монастырь. Жизнь его тамъ и сношенія съ царемъ.....

266.

ГЛАВА V. Московскіе соборы 1666 и 1667 года. Соловенкое возмущеніе. Козацкія движенія по восточной украйнъ и причины ихъ. Воровство на Волгъ. Городокъ Рига. Возмущение Васьки Уса въ Воронежскихъ и Тульскихъ мъстахъ. Стенька Разинъ. Его воровство на Волгъ. Разинъ въ Яицкомъ городкъ. Его морской походъ. Стенька въ Астрахани съ повинною. Впечатлъніе имъ здъсь произведенное. Стенька бушуетъ въ Царицынъ. Вызовъ его воеводамъ. Разинъ на Дону. Его вторичный походъ на Волгу. Взятіе Царицына. Разбитіе Московскихъ стръльцовъ. Измъна стръльцовъ Астраханскихъ. Взятіе Астрахани и кровавыя следствія. Приходъ Разина подъ Симбирскъ и отступленіекнязя Борятинскаго. Вторичный приходъ Борятинскаго подъ Симбирскъ и поражение Разина. Бунтъ по всей восточной украйнъ. Движенія Мишки Харитонова, Васьки Оедорова и Максима Осипова. Осада Желтоводскаго монастыря. Волненія въ Нижнемъ Новгородъ. Главный воевода князь Юрій Долгорукій. Удачныя дъйствія воеводъ Леонтьева и Щербатова. Дъйствія воеводы Якова Хитрово. Лвиженія Долгорукаго. Побъды Борятинскаго на Урени, Кандараткъ и у Тургенева. Побъды Щербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Борятинскаго. Неудача Разина на Дону. Онъ схваченъ и казненъ въ Москвъ. Дъйствія козаковъ въ Астрахани. Гибель митрополита Іосифа. Неудача козаковъ подъ Симбирскомъ. Сдача Астрахани воеводъ Милославскому. Осада Соловецкаго монастыря. Его взятіе.

394.

### ДОПОЛНЕНІЯ.

#### КЪ IV ТОМУ:

Посланія митрополита Кипріана къ св. Сергію и Өеодору 1378 года, Іюня 3, изъ Любутска:

- 1) Слышу о васъ и о вашей добродътели, како мирьская всл мудрованія преобидите и о единой воли Божіей печетеся; и о томъ велми благодарю Бога, и молюся Ему, да сподобитъ насъ видъти другъ друга и насладитися духовныхъ словесъ. Буди же вамъ свъдомо: пріъхалъ есмь въ Любутскъ, въ четверкъ, мѣсяца Іюня 3 день, а иду къ сыну къ своему, ко князю къ великому, на Москву. Иду же якоже иногда Иосифъ отъ отца посланъ къ своей братіи, миръ и благословеніе нося. Аще нѣціи о мнѣ инако свъщаютъ, азъ же святитель есмь, а не ратный человъкъ; благословеніемъ иду, якоже и Госиодь, посылая ученики своя на проповъдь, учаше ихъ глаголя: «пріемляй васъ, Мене пріемлетъ». Вы же будите готовы видитися с нами, гдѣ сами погадаете; велми жадаю видитися с вами и утѣшитися духовнымъ утѣшеніемъ.
- 2) Не утаилося отъ васъ и отъ всего рода христіанскаго, елико створилося надо мною, еже не створилося есть ии надъ единымъ святителемъ, како Руская земля стала. Язъ, Божіимъ изволеніемъ и избраніемъ великаго и св. сбора, и благословеніемъ и ставленіемъ вселенскаго патріарха, поставленъ есмь митрополитъ на всю Русскую землю, а вся вселенная вѣдаетъ; и ныиѣче поѣхалъ есмь былъ, со всѣмъ чистосердечіемъ и з доброхотѣніемъ къ князю великому: и онъ послы ваша (?) разослалъ, мене не пропустити,

Истор. Росс. Т. XI.

и еще заставиль заставы, рати сбивь и воеводы предъ ними поставивъ, и елико зла надъмною дъяти, еще же и смерти предати насъ немилостивно, тъхъ научи и наказа же. Азъ же, его безъчестія и души его болши стрега, инымъ путемъ проидохъ, на свое чистосердіе надъяся и на свою любовь, еже имъль есмь къ князю великому и къ его княгини и къ его дътемъ. Онъ же пристави надо мною мучителя, проклятаго Никифора: и которое зло остави, еже не сдъя надо мною? Хулы и наруганія, и насмъханіе, грабленія, голодъ! Мене в ночи заточилъ, нагаго и голоднаго, и отъ тол ночи студени и нынѣча стражу. Слуги же мол надъ многимъ злымъ, что надъ ними издълали, отпуская ихъ на клячахъ хлибивыхъ, бесфделъ, во обротфхъ лычныхъ, изъ города вывели ограбленыхъ и до сорочки, и до ножевъ и до ногавицъ, и сапоговъ и киверовъ не оставили на нихъ! Токоли не обрътеся никтоже на Москвъ добра похотъти душъ князя великаго и всей отчинъ его?.... И аще міряне блюдутся князя, занеже у нихъ жены и дъти, стяжанія и богатства, и того не хотять погубити: вы же иже мира отреклися есте и иже въ мирь, живете единому Богу, како, толику злобу видъвъ, умолчали есте?.... Которую вину нашель есть на мнь князь великій? чымь язь ему виновать, или отчинь его? Кладеть на мене вины, что быль есмь вы Литвь первое: и которое лихо учинилъ есмь, бывъ тамо? Аще былъ есмь въ Литвъ, много Христіанъ горькаго плъненія освободиль есмь, мнози отъ невъдящихъ Бога познали нами истиннаго Бога и къ православной въръ св. крещеніемъ пришли. Церкви св. ставилъ есмь, христіанство утвердиль есмь, міста церковная, запустошена давными льты, оправиль есмь. Новый Городокъ Литовскый давно отпалъ, и язъ его оправилъ, и десятину доспълъ къ митрополін же и села. Въ Велыньской же земли такоже колько льтъ стояла Волимерьская епископіа безъ владыки, запустошала: и язъ владыку поставиль и мъста исправилъ.

3) 1378, Октября 18 изъ Кіева: «Елико смиреніе и повиновеніе и любовь имъете къ св. Божіей церкви и к нашему смиренію, все позналъ есмь отъ словъ вашихъ» (Правосл. Собесъдн. 1860 года).

#### КЪ ІХ ТОМУ:

Стр. 227. Отъ Іосафа дошла до насъ следующая соборная сказка, неизвъстно къ какому году относящаяся: «Благовърному и благочестивому и христолюбивому государю царю и в. князю Миханду Оедоровичу всеа Русін богомолецъ твой государевъ Іоасафъ патріархъ со всемъ освященнымъ соборомъ Бога молимъ и совътъ даемъ. Прислано ко мнъ богомольцу твоему изъ Посольскаго приказу писмо что объявлено на соборъ всякихъ чиновъ людемъ Крымскаго царя и калгины и нурадиновы многія неправды, что они, мимо своей правды и шерти, чинять въ Крымъ твоимъ государевымъ посланникомъ позоръ и мученіе и грабежъ и всякую тъсноту, чего ни въ которыхъ государствахъ надъ посланники не бываеть и о тыхъ злыхъ неправдахъ и о казнь, которая посылана по старинь въ Крымъ для дружбы и любви; и казну емлютъ, а въ правдъ не стоятъ; и о многомъ запросъ и по вымученнымъ кабаламъ о платежъ какъ нынъ быть? и за мученіе твоихъ государевыхъ людей Крымскимъ посломъ и гонцомъ что учинити? И я со всъмъ освященнымъ соборомъ даемъ мысль свою: наше должная молити и просити у Бога милости о миръ всего міра и о устроенін и о твоемъ государевѣ многолѣтномъ здравіи. Занеже ты отъ вышиія Божія десницы поставленъ еси самодержецъ, намъ же льпо по царскому твоему остроумію и богопреданной мудрости воспоминати яко царю, яко владыць: покажи, государь, ревность и благочестіе, чтобъ тебѣ своихъ посланниковъ отъ такихъ отъ бесерменскихъ рукъ и злаго мученія и позоровъ какъ мочно свободить, а царская твоя казна тёмъ скудна не будеть, а какъ Богъ твоихъ посланниковъ свободитъ, а имъ (т. е. Крымцамъ) о той казнъ противъ ихъ запасовъ мочно, по ихъ многой неправдъ, н отказать. А въ украйныхъ городахъ пристойно тебъ устроити ратныхъ людей конныхъ и пішихъ, какъ тебі. Богъ извіститъ. А за мученіе твоихъ государевыхъ людей Крымскимъ посломъ и гонцомъ что учинить, и о томъ намъ богомольцамъ твоимъ такова совъту что имъ воздаяние учинить написать не пристоитъ. Занеже, государь, на такое дело на отмшение враговъ что надъ ними учинити бываетъ твое государево благоразсмотрительство и твоихъ государевыхъ боляръ и ближнихъ людей и всего твоего

царскаго сигклита, а не нашего чину твоихъ государевыхъ богомольцевъ. (Столбцы Приказа тайн, дѣлъ, № 149.)

#### КЪ Х ТОМУ:

Стр. 284. Въ этомъ же родъ быми разговоры съ Хмельницкимъ и Выговскимъ у монаха Арсенія Суханова, ѣздившаго на Востокъ и останавливавшагося въ Чигиринъ. Выговскій пришелъ къ Арсенію, который стояль вмість съ Назаретскимь митрополитомъ Гаврінломъ, и завязался такой разговоръ: Писарь: Какъ мы просили у государя помочи, и государь язнался было намъ помогать и ни въ чемъ не помогъ, и мы, видъвъ то отъ государя намъ помочи нѣту и чтобъ Крымской царь не завладѣлъ государствомъ Польскимъ еслибы короля взялъ для того помирились съ королемъ и король многіе городы отдаль Татарамъ въ полонъ: тѣ де души п кровь и полонъ взыщетъ Богъ на государъ; а если бы отъ него была намъ помочь, и мы, на него государя надъяся, съ королемъ не мирились и тъхъ бы городовъ король не отдавалъ кану». (И митрополитъ Назаретскій, прислонясь къ писарю, на ухо говорилъ: «такъ есть истина, и патріархъ (Пансій Іерусалимскій) то жъ говорилъ, что та кровь и полонъ взыщется на государф, что государь не помогъ вамъ». - А патріархъ у себя будучи, тѣ рѣчи многожды Арсенію говориль, что для чего государь козаковъ не приметъ.)

8 Ноября (1650 года) митрополиты Кориноской и Назаретской служили объдню въ церкви что у гетманскаго двора; гетманъ стоялъ съ сыномъ на правомъ крылосъ. По заамвонной молитвъ оба митрополита вышли изъ алтаря царскими дверьми, передъ которыми послали коверъ, и призвали къ себъ гетмана съ сыномъ и велъли имъ обопмъ стать на ковръ на колъняхъ, а митрополиты положили имъ на главы омофоры свои и напердъ челъ молитву погречески Кориноскій, потомъ челъ двъ молитвы Назаретскій поруски. Во многольтіи и въ ектеньяхъ митрополиты поминаютъ гетмана государемъ и гетманомъ Великія Россіи.

9 Ноября пришелъ гетманъ на дворъ къ митрополиту Назаретскому и къ Арсенію въ келью, Гречанъ и своихъ всьхъ вельлъ выслать вонъ (кромъ Выговскаго) и говорилъ: «Посылали мы къ государю царю пословъ своихъ, просили помочи и били челомъ,

чтобъ государь насъ пожаловаль, приняль подъ свою державу. И государь было сказаль намъ хорошо и приняль добре, а такъ не учинилъ какъ намъ сказалъ и мы послѣ того опять послали и государь сказаль намъ инаково, будто въчный миръ съ королемъ. помогать будто не умъть ему государю. А нынъ чрезъ васъ духовныхъ людей еще ко государю словесно посылаю, чтобъ надъ нами милостиво учинилъ, насъ принялъ подъ свою царскую лержаву и помочь бы намъ подалъ, а я ему буду служить; чтобъ насъ государь не пустилъ до бусурманъ, и о томъ бы государь намъ въдомость далъ истинную чрезъ писаніе или чрезъ якого духовнаго человъка, чтобъ намъ было на что надъяться; а если государь насъ не пожалуетъ, и подъ свою державу не приметъ и помочи не дастъ, что ему государю будетъ, какъ я сложусь съ Турками и съ Татары и съ Волохи и съ Мутьяны и съ Венгры и пойду и землю его запустошу также какъ и Волоскую?...» И Арсеній говориль: «Мости пане гетмане! какъ государю идти на Аяховъ, преступить крестное целование и нарушить вечное мирное постановление?...» Гетманъ: «Государь благочестивый мирное постановление преступить не хочеть ради крестнаго целованія: вотожъ Ляхи такъ преступаютъ, и папа въ томъ ихъ разрѣшаетъ. На такое дъло благословятъ его государя четыре вселенскіе патріархи со всѣмъ своимъ православнымъ освященнымъ соборомъ и Бога молить за него станутъ вся Греческая страна и всъ православнін, и въ той клятвѣ его разрѣшать и простять; то мнѣ въдомо, понеже пишетъ ко мнь о томъ вселенскій патріархъ Парөеній Царяграда и Пансій Еросалимскій да и всѣ благочестивіи того желаютъ Греци и Серби и Болгары и Волохи и Мутьяня, чтобъ намъ всёмъ въ соединеніи быть. Ино папа отступной благословляетъ и разръщаетъ Ляховъ и во всякихъ заклинаніяхъ прощаетъ, а Ляхи на то надъются: колми паче наши благочестивіи патріархи и весь освященный соборъ и иноци могутъ государя разрѣшити».

### КЪ ХІ ТОМУ:

Дъла Малоросс, въ Москов, глав, архивѣ мин. иност. дълъ 1665 года, № 68. Списокъ городовъ:

Переяславскій полкъ: Переяславль, Барышполе, Барышовка,

Воронковъ, Золотоноша, Домонтовъ, Бубновъ, Оржица; разоренные: Генмязовъ, Ирклеево, Басань, Кропивная, Бурорль.

Кієвскій полкт: Кієвъ, Острь, Козелецъ; разоренные: Бобро-

вица, Заворычь, Гоголевъ.

Нъжинскій полкт: Нѣжинъ; разоренные: Кобыжжа, Носовка, Олшевка, Мрынъ, Дѣвица Салтыкова, Ивань-Городище, Бахмачь; жилые: Борзна, Конотопъ, Батуринъ, Новые Млыны, Коропъ, Глуховъ, Королевецъ, Воронежъ.

Черниговскій полкт: Черниговъ, Седневъ, Березная, Мена,

Сосница; разоренные: Любечь, Лоевъ.

Стародубскій полкт: Стародубъ, Новгородокъ, Погарь, Почепъ, Млынъ.

Полтавскій полкт: Плотава, Санджаровъ старый, Санджаровъ новый, Бълики, Кобылякъ, Кишенка, Переволочная, Ръшетиловка.

Миргородскій полкт: Миргородъ, Хороль, Сорочинцы, Учтивица, Ярески, Остапъ Голтва, Манджеленовка; разоренные: Барановка, Шишакъ, Бълоцерковка, Богачка, Балаклейка.

*Лубенскій полкт*: Лубны, Перятынъ, Глинскъ, Роменъ; разоренные: Чернухи, Смёлая, Костянтиновъ, Лукомль, Венча, Куренка, Яблоновъ.

Прилуцкій полкт: Прилуки, Гуня, Красной, Серебряное, Варва,

Иваница, Переволочная, Буровка (разоренъ).

— Роспись, въ которыя времена въ Малороссійскихъ городахъ ярмонки бываютъ:

Въ Кіевь: въ день св. Георгія послѣ Свѣтлаго Воскресенья; на Рождество Богородицы; въ первую недѣлю Великаго поста.

Въ *Переяславли*: въ день св. Симеона (1 Сентября); на Богоявленіе; въ десятую пятницу.

Въ Баришовиљ: на Воздвиженье; о Васильевѣ днѣ (1 Января); въ день Николы вешняго.

Въ Барышполь: въ день св. Петра и Павла, о Масленой недёлё

Въ Золотоношь: на Успеніе Богородицы; въ Сырную недѣлю.

Въ *Чернитовъ*: на Богоявленіе; въ день св. Прокопія; въ день. св. Евстаюія.

Въ Мілинь: въ день Преображенія.

Въ Погаръ: въ оба Николина дня и на Успеніе.

Въ Почеповъ: въ Ильинъ день.

Въ Конотопъ: въ день св. Георгія.

Въ *Коропъ*: въ Троицынъ день и въ день св. Евстаеія (Сентября 20).

Въ Прилукъ: въ Сырную неделю; въ день Рождества Предтечи; въ день св. Димитрія.

Въ Ичнъ: о Петровомъ заговъньъ; въ Ильинъ день.

Въ Варвъ: въ день апостола Петра.

Въ Чернухахъ: въ Петрово заговънье.

Въ Красномъ: въ Николинъ день осенній; въ Петрово заговѣнье.

Въ Серебряной: въ день Николы осенняго.

Въ Пырятинъ: въ четвертую неделю Великаго поста.

Въ Лубнахъ: въ Троицынъ день, Преображенье, Покровъ.

Въ Миргородъ: въ Рождество Богородицы; въ Николинъ день осенній.

Въ Hъжини: на Троицынъ день; на Покровъ; во всебдную недълю передъ Масляницею.

# опечатки.

| Напечатано: |        | ano:                | Должно читать:          |
|-------------|--------|---------------------|-------------------------|
| Стран.      | строка |                     |                         |
| 15          | 33     | волю                | велю                    |
| 38          | 28     | не было;            | не было,                |
| 46          | 3      | о соединение        | о соединеніи            |
| 51          | 2      | съ тъм:             | съ темъ:                |
| 69          | 22     | Цыцура              | Цецура                  |
| 70          | 29     | усозвіемъ           | условіемъ               |
| 71          | 5      | посольство          | поспольство             |
| 104         | 3      | нерпіятельскія      | непріятельскія          |
| 113         | 1      | человѣка            | человѣкъ                |
| 124         | 8      | и съ чемъ           | ни съ чемъ              |
| 130         | 29     | Юроска              | Юраска                  |
| same?co     | 32     | Юросомъ             | Юрасомъ                 |
| 181         | 20     | Перескопи           | Перекопи                |
| 191         | 9      | и высылкъ           | о высылкъ               |
| 202         | 4      | и интересовъ        | интересовъ              |
| 221         | 13     | къ гетманъ Шеремете | ву къгетману Шереметевъ |
| 301         | 29     | если я              | если бы л               |
| 312         | 14     | ОІЧЬ                | бью                     |
| 341         | 13     | кончились           | <b>430кирно</b>         |
| 357         | 27     | стотовую            | столовую                |
| 372         | 7      | весемь              | восемь                  |





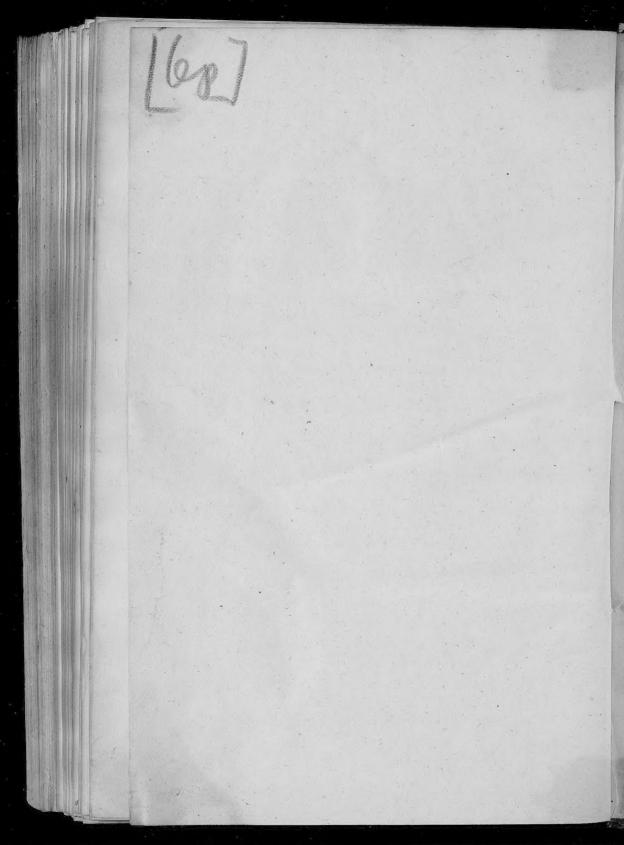



